H. R. Munsdept.

Mmnepamopr Huxonaŭ 1.

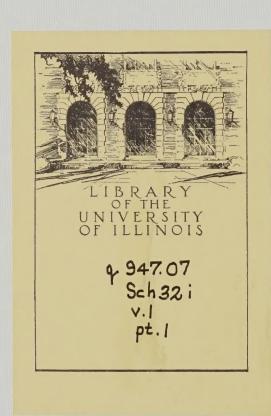

Digitized by the Internet Archive in 2022 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign











# ИМПЕРАТОРЪ

# НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЦАРСТВОВАНІЕ

# ИМПЕРАТОРЪ

# НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

### ЕГО ЖИЗНЬ И ЦАРСТВОВАНІЕ

Н. К. ШИЛЬДЕРА

- -0

СЪ 252 ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ

томъ первый

С.-ПЕТЕРБУРГЪ ИЗДАНІЕ А. С. СУВОРИНА 1903

Рисунни дозволены цензурою 15-го марта 1903 г.С.-Петербургъ



Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ, 13



## ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Покойный Николай Карловичъ Шильдеръ послѣ изданія двухъ своихъ извѣстныхъ трудовъ: «Императоръ Павелъ I, его жизнь и царствованіе» и «Императоръ Александръ I, его жизнь и царствованіе», приступилъ къ составленію, по той же программѣ, новаго труда «Императоръ Николай I, его жизнь и царствованіе». Къ сожальнію, трудъ этотъ быль прерванъ его неожиданной кончиной, и онъ успѣлъ обработать только первыя дв части, обнимающія время отъ рожденія императора Николая до подавленія польскаго мятежа 1831 года. По желанію Н. К. Шильдера, выраженному имъ незадолго до кончины, мы издаемъ эти двъ части подъ наблюденіемъ редактора «Историческаго Вѣстника» Сергѣя Николаевича Шубинскаго, которымъ сдѣланъ также выборъ иллюстрацій для настоящаго изданія. Большая часть ихъ воспроизведена, безъ всякихъ измѣненій и украшеній, 🕆 съ рѣдкихъ оригиналовъ, находящихся въ богатомъ собраніи гравюръ П. Я. Дашкова и любезно предоставленныхъ имъ въ наше распоряжение.





Великій князь Николай Павловичъ.

Съ акварельнаго портрета съ натуры Рокштуля, 1821 года.



#### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

#### I.

Въ среду, 25-го іюня (6-го іюля) 1796 года, въ три четверти четвертаго часа утра, великая княгиня Марія Өеодоровна разрѣшилась въ Царскомъ Селѣ отъ бремени сыномъ. Императрица Екатерина, всегда присутствовавшая при родахъ своей невѣстки, на этотъ разъ, вѣроятно, по нездоровью прибыла въ покои великой княгини уже по рожденіи внука; въ присутствіи государыни духовникъ ея, Савва Исаевъ, совершилъ молитву надъ новорожденнымъ, котораго нарекли небывалымъ въ нашемъ царственномъ домѣ отъ временъ Владимира именемъ: Николай.

Но словамъ Шарлотты Карловны Ливенъ, записаннымъ великою княгинею Маріею Павловною, императрица была поражена величиною и красотою младенца и благословила его (l'impératrice fut frappée de le trouver si grand et si beau et le bénit).

О рожденіи великаго князя Николая Павловича было объявлено въ Царскомъ Селѣ пушечною пальбою и колокольнымъ звономъ, а въ С.-Петербургъ послано извѣстіе съ нарочнымъ. Раннимъ утромъ того же дня цесаревичъ Павелъ Петровичъ одинъ отслушалъ благодарственный молебенъ въ Царскосельской придворной церкви, а въ 10 часовъ утра явились къ нему съ поздравленіями придворныя особы, при чемъ жалованы имъ къ рукѣ. Парадное молебствіе въ присутствіи императрицы и всего двора было совершено въ полдень, послѣ чего всѣми придворными чинами принесены поздравленія императрицѣ Екатеринѣ, которая также жаловала ихъ къ рукѣ. Затѣмъ въ Царскосельскомъ дворцѣ состоялся парадный обѣдъ на 64 куверта.

Императрица не замедлила тотчасъ же сообщить Гримму о своей новой семейной радости въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

«Сегодня въ три часа утра мамаша родила большущаго мальчика, котораго назвали Николаемъ. Голосъ у него басъ, и кричитъ онъ удивительно; длиною онъ аршинъ безъ двухъ вершковъ, а руки немного менѣе моихъ. Въ жизнь мою въ первый разъ вижу такого рыцаря. Если онъ будетъ продолжать, какъ началъ, то братья окажутся карликами передъ этимъ колоссомъ» <sup>1</sup>.

2-го іюля императрица изв'ящала Гримма, что «въ воскресенье будуть крестить рыцаря Николая (le chevalier Nicolas), здоровье котораго превосходно»  $^2$ .

Къ этимъ свѣдѣніямъ Екатерина присовокупляетъ 5-го іюля, то-есть менѣе чѣмъ черезъ двѣ недѣли послѣ рожденія внука, еще слѣдующія подробности о первыхъ дняхъ жизни великаго князя:

«Рыцарь Николай уже три дня кушаетъ кашку, потому что безпрестанно просить ѣсть. Я полагаю, что никогда осьмидневный ребенокъ не пользовался такимъ угощеніемъ, это неслыханное дѣло. У нянекъ просто руки опускаются отъ удивленія; если такъ будетъ продолжаться, придется по прошествіи шести недѣль отнять его отъ груди. Онъ смотрить на всѣхъ во всѣ глаза (il toise tout le monde), голову держитъ прямо и поворачиваетъ не хуже моего» 3.

Великая княгиня Марія Өеодоровна, отвѣчая 10-го іюля 1796 года на полученное ею по поводу рожденія великаго князя Николая Павловича поздравительное письмо, выразилась о немъ почти въ тѣхъ же выраженіяхъ, какъ императрица Екатерина. «Dieu veuille me le conserver,—писала мать новорожденнаго,—j'ose l'espérer de Sa bonté, car il parait être très fort, robuste et bien constitué, on le trouve beau, et j'ose avouer qu'il le parait à mes yeux» 4.

Этотъ «рыцарь Николай» сдёлался 14-го декабря 1825 года императоромъ Николаемъ и оправдаль своею жизнью и царствованіемъ предсказаніе Екатерины: д'єйствительно Николай Павловичъ жилъ и умеръ рыцаремъ.

Черезъ нѣсколько дней послѣ рожденія великаго князя Николая Павловича были объявлены нѣкоторыя милости. Императрица увѣдомила 1-го іюля московскаго главнокомандующаго М. М. Измайлова, что «для рожденія внука» она всемилостивѣйше жалуетъ погорѣвшимъ дворцовой деревни Панокъ крестьянамъ по 25 рублей на каждый дворъ, всего 1.450 рублей. Сверхъ того, Екатерина писала тому же М. М. Измайлову 2-го іюля, что, разсмотрѣвъ дѣло о продажѣ нѣкоторыми купцами запрещенныхъ книгъ и приговоренныхъ къ разнымъ наказаніямъ, она «для рожденія любезнаго внука» всемилостивѣйше ихъ прощаетъ.

Обрядъ крещенія новорожденнаго великаго князя происходилъ въ воскресенье 6-го іюля въ церкви Царскосельскаго дворца. Воспріемниками отъ купели назначены были: великій князь Александръ Павловичъ

и великая княжна Александра Павловна; послѣдняя должна была заступить мѣсто императрицы Екатерины, которая по нездоровью не могла присутствовать при крещеніи внука и провела только нѣкоторое время на хорахъ. Младенецъ былъ принесенъ въ церковь статсъ-дамою Шарлоттою Карловною Ливенъ; ассистентами ея были оберъ-шталмейстеръ Нарышкинъ и графъ Николай Ивановичъ Салтыковъ. Крещеніе и миропомазаніе совершалъ протоіерей Савва Исаевъ.

Во время литургін великій князь Александръ Павловичъ подносилъ новокрещеннаго брата своего къ пріобщенію Святыхъ Тайнъ, а передъ окончаніемъ литургін возложилъ на него знаки ордена св. Андрея Первозваннаго.

Въ тотъ же день императрица и цесаревичъ Павелъ Петровичъ принимали поздравленія отъ всего двора, послѣ чего былъ парадный обѣдъ на 174 особы. Вечеромъ былъ придворный балъ.

Державинъ не упустилъ случая восторженно привѣтствовать появленіе на свѣтъ третьяго внука Екатерины. Въ стихотвореніи: «На крещеніе великаго князя Николая Павловича», между прочимъ читаемъ:

«Дитя равняется съ царями .....Онъ будетъ, будетъ славенъ, Душой Екатеринъ равенъ».

Тридцать лѣтъ спустя, въ царствованіе императора Николая I, эти стихи часто приводились, какъ пророчество.

Тотчасъ послѣ крещенія своего сына цесаревичъ Павелъ Петровичъ уѣхалъ въ Павловскъ; великая княгиня Марія Өеодоровна пребывала въ Царскомъ Селѣ до 3-го (14-го) августа, а затѣмъ также отправилась въ Павловскъ. Что же касается новорожденнаго великаго князя Николая Павловича, то, по заведенному обычаю, онъ остался на попеченіи бабушки, которая почти каждый день навѣщала его.

Вскорѣ совершился переломъ въ исторической жизни Россіи: 6-го ноября 1796 года скончалась Великая Екатерина, и надъ Россіею, по выраженію Карамзина, пронесся грозный метеоръ. Отсутствіе просвѣщенной бабушки не замедлило также отразиться невыгоднымъ образомъ и на будущемъ развитіи великаго князя Николая Павловича, который получилъ другое воспитаніе, уже не похожее на то, какое дано было старшимъ братьямъ его Александру и Константину.

Императрица Екатерина успѣла, однако, сдѣлать одно: выбрать няню для Николая Павловича, и нужно признать, что выборъ государыни быль превосходный. Это была англичанка, или, точнѣе, шотландка Евгенія Васильевна Лайонъ, дочь лѣпного мастера, вызваннаго въ Россію въ числѣ другихъ художниковъ императрицею. Въ теченіе первыхъ семи лѣтъ жизни великаго князя она была единственною его руково-

дительницею; она всегда гордилась тѣмъ, что хотя и англичанка, но первая учила его произносить молитвы «Отче нашъ» и «Богородице», первая также учила его складывать пальцы для крестнаго знаменія. Николай Павловичъ пламенно привязался къ своей, какъ онъ называлъ, нянѣ-львицѣ (Lyon, каламбуръ самого императора Николая).

Баронъ М. А. Корфъ высказываетъ предположение, что въ первые годы жизни великаго князя, когда всѣ чувства, впечатлѣнія, антипатіи воспринимаются ребенкомъ безсознательно, между нимъ и его нянею существовала глубочайшая родственность натуръ; вмѣстѣ съ тѣмъ геройскій, рыцарски благородный, сильный и открытый характеръ этой нянильвицы долженъ былъ неизбѣжнымъ образомъ повліять на образованіе характера будущаго русскаго самодержца <sup>5</sup>.

Дъйствительно, характеръ миссъ Лайонъ былъ смѣлый, рѣшительный, благородный. Она была весьма вспыльчива, но, какъ большая часть вспыльчивыхъ людей, необыкновенно добра. Привязанность къ ввѣренному ея попеченію августѣйшему воспитаннику доходила въ ней до страсти, до фанатизма, которые она сохранила до конца жизни.

Случайно будущая няня Николая Павловича находилась въ Варшавѣ въ 1794 году и вмѣстѣ съ русскими дамами провела время въ тяжеломъ семимѣсячномъ заключеніи. Плѣнницы были наконецъ освобождены Суворовымъ послѣ штурма Праги. Впослѣдствіи императоръ Николай разсказываль не разъ, что отъ няни онъ наслѣдовалъ свою ненависть къ полякамъ, и что чувство это укоренилось въ немъ со времени тѣхъ разсказовъ, которые онъ слышалъ отъ нея въ первые годы своей жизни объ ужасахъ и жестокостяхъ, происходившихъ въ 1794 году въ Варшавѣ.

Второстепеннымъ значеніемъ при первоначальномъ воспитаніи Нпколая Павловича пользовались еще статсъ-дама Шарлотта Карловна Ливенъ и гувернантка полковница Юлія Өедоровна Адлербергъ (рожденная Багговутъ).

Ш. К. Ливенъ вызвана была ко двору еще императрицей Екатериной, довѣрившей ей восиитаніе великихъ княженъ, дѣтей цесаревича Павла Петровича; она родилась въ Лифляндіп въ 1743 году и была дочерью вестфальскаго уроженца, генерала русской службы, барона Гаугребена, а затѣмъ женою артиллерійскаго генерала, кіевскаго коменданта, умершаго въ 1781 году <sup>6</sup>. Затѣмъ ей порученъ былъ также надзоръ за великимъ княземъ Николаемъ Павловичемъ, а лозже и за великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ. Императоръ Павелъ пожаловалъ Ш. К. Ливенъ графское достоинство, а императоръ Николай княжеское достоинство. Княгиня Ливенъ скончалась 24-го февраля 1828 года, незадолго до кончины императрицы Маріи Өеодоровны. По свидѣтельству современника, это былъ личный другъ Маріи Өеодоровны; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ признаетъ ее «женщиной рѣдкаго ума, необыкновеннаго



Императрица Марія Феодоровна. (Съ портрета, писаннаго Беннеромъ).

хладнокровія, и, можно сказать, почти мужественной энергіи» 7. Хотя безъ высшаго научнаго образованія, ІІІ. К. Ливенъ была одарена живымъ и проницательнымъ умомъ и особенно (по выраженію великой княгини Маріи Павловны) необыкновеннымъ тактомъ командованія (le tact du commandement), что вполнѣ выразилось въ той энергіи, съ которою она управляла многочисленнымъ женскимъ легіономъ, окружавшимъ царскихъ внуковъ и внучекъ. Вообще графиня умѣла вести себя съ такимъ искусствомъ, что одинаково удовлетворяла и императрицу Екатерину и родителей ввѣренныхъ ей дѣтей, несмотря на разность ихъ характеровъ и натянутость ихъ отношеній 8.

Юлія Өедоровна Адлербергъ заняла мѣсто гувернантки при великомъ князѣ Николаѣ Павловичѣ въ 1797 году, уже послѣ кончины императрицы Екатерины, и была рекомендована ко двору довѣреннымъ секретаремъ Маріи Өеодоровны, барономъ Николаи. Полковница Адлербергъ оставалась при дворѣ до 1802 года, когда она пожалована была именнымъ указомъ въ генеральши и назначена начальницею Воспитательнаго общества благородныхъ дѣвицъ (Смольный монастырь). Это была мать товарища дѣтства Николая Павловича и друга будущаго императора, графа Владимира Өедоровича Адлерберга.

28-го января 1798 года родился великій князь Михаилъ Павловичъ. Съ тѣхъ поръ, какъ братья могли совмѣстно предаваться дѣтскимъ играмъ, Николай и Михаилъ оставались неразлучными, подобно тому, какъ нѣкогда великій князь Константинъ Павловичъ росъ вмѣстѣ съ своимъ братомъ Александромъ.

Немедленно по вступленіи на престоль императоръ Павель назначиль, 7-го ноября 1796 года, великаго князя Николая Павловича въ Конную гвардію полковникомъ, а затѣмъ онъ облеченъ былъ званіемъ шефа этого полка. Это званіе Николай Павловичъ продолжаль носить до 28-го мая 1800 года, когда послѣдовало его назначеніе шефомъ Измайловскаго полка, а цесаревичъ Константинъ Павловичъ сдѣланъ былъ шефомъ Коннаго полка.

Императоръ Павелъ страстно любилъ малолѣтнихъ дѣтей своихъ, особенно великаго киязя Николая. По этому поводу Анна Павловна, будущая королева Нидерландская, оставила слѣдующую замѣтку:

«Мой отецъ любилъ окружать себя своими младшими дѣтьми и заставлялъ насъ, Николая, Михаила и меня, являться къ нему въ комнату играть, пока его причесывали, въ единственный свободный моментъ, который былъ у него. Въ особенности это случалось въ послѣднее время его жизни. Онъ былъ нѣженъ и такъ добръ съ нами, что мы любили ходить къ нему. Онъ говорилъ, что его отдалили отъ его старшихъ дѣтей, отобравъ ихъ отъ него съ самаго рожденія, но что онъ желаетъ окружить себя младшими, чтобы познакомиться съ ними. (Моп рère aimait à s'entourer de ses enfants cadets et nous faisait venir chez lui: Nicolas, Michel et moi, pour jouer dans sa chambre pendant qu'on le coiffait, seul moment de loisir qu'il eût. C'était surtout le dernier temps de sa vie. Il était tendre et si bon envers nous, que nous aimions à aller chez lui. Il disait qu'on l'avait éloigné de ses enfants aînés, en les lui enlevant dès qu'ils étaient nés, mais qu'il voulait s'entourer des cadets pour les connaître)» 9.

Баронъ М. А. Корфъ пишетъ: «Великихъ князей Николая и Михаила Павловичей онъ обыкновенно называлъ мои барашки, мои овечки, и ласкалъ ихъ весьма нѣжно, чего никогда не дѣлала ихъ мать. Точно также, въ то время, какъ императрица обходилась довольно высоком врно и холодно съ лицами, находящимися при младшихъ ея двтяхъ, строго заставляя ихъ соблюдать въ своемъ присутствіи придворный этикеть, который вообще столько любила, императорь совсёмь иначе обращался съ этими лицами, значительно ослаблялъ въ ихъ пользу этотъ придворный этикетъ, во всёхъ другихъ случаяхъ и имъ строго наблюдавшійся. Такимъ образомъ, онъ дозволяль нянюшкѣ не только при себт садиться, держа великаго князя на рукахъ, но и весьма свободно съ собою разговаривать; нередко нагибался самъ, чтобы достать съ полу какую нибудь игрушку или вещь, выроненную ребенкомъ, или нянею, которой тогдашніе робронды, прически, перья и фижмы были и безъ того уже значительною помѣхою во всякомъ свободномъ движеніи. Императрица съ своей стороны, не обращая ни малейшаго вниманія на эти неудобства и маленькія мученія няни или гувернантокъ, никогда не удостоивала ихъ ни малъйшаго смягченія въ чопорномъ этикетъ тогдашняго времени, а такъ какъ этотъ этикетъ простирался и на членовъ императорской фамиліи, то Николай и Михаилъ Павловичи въ первые годы дѣтства находились съ своею августѣйшею матерью въ отношеніяхъ церемонности и холодной учтивости и даже боязни; отношенія же сердечныя, и при томъ самыя теплыя, наступили для нихъ лишь впослъдствіи, въ лъта отрочества и юности».

Великій князь Николай Павловить не долго пользовался женскимъ попеченіемъ. Вскорт по вступленіи императора Павла на престолъ государя занимала уже мысль о выборт подходящаго воспитателя для своего сына. Вниманіе императора Павла остановилось первоначально, какъ утверждаютъ современники, на графт Семент Романовичт Воронцовт, занимавшемъ тогда мтсто нашего посланника при лондонскомъ дворт.

9-го апръля 1797 года, Өедоръ Васильевичъ Растопчинъ писалъ графу Семену Романовичу: «Не знаю, извъстно ли вамъ, что на васъ имъютъ виды для воспитанія великаго князя Николая, и что васъ, по прошествіи четырехъ или пяти лѣтъ, ожидаетъ эта трудная задача».

Но прежде нежели успѣли сдѣлать графу Воронцову какія либо предложенія въ этомъ смыслів, онъ посившиль отклонить оть себя эту честь. Въ письмъ его къ барону Никодаи отъ 11-го (22-го) августа 1798 года графъ Воронцовъ пишетъ: «Говорятъ, что есть предположение вернуть меня черезъ три или четыре года, чтобы сдѣлать меня воспитателемъ великаго князя Николая. Было бы большимъ несчастіемъ для меня, если бы меня предназначили для подобнаго места, такъ какъ я быль бы поставленъ въ безусловную необходимость отказаться отъ него, потому что несколько не чувствую себя пригоднымъ для столь важныхъ обязанностей». Затёмъ въ этомъ письмё къ своему давнишнему другу графъ Воронцовъ подробно развиваетъ свой образъ мыслей относительно обязанностей, предстоявшихъ будущему воспитателю великаго князя, и въ заключение пишетъ: «Народъ, который въ наши дни произвелъ столь выдающіеся таланты въ области военнаго дёла, политики и государственнаго управленія, въ области наукъ и искусствъ, который далъ Румянцова, Безбородко, Ломоносова, Румовскато и Баженова, такой народъ не безсмысленный народъ (nation stupide), и нътъ нужды отправляться искать за 400 льё немощнаго старца (un vieillard infirme), чтобы дать ему мъсто, съ которымъ онъ не въ силахъ справиться, и которое должно быть занято лишь человъкомъ 30-ти до 40 лътъ и крѣпкаго здоровья. Стоитъ только постараться немного, и подходящій человъкъ (l'homme qu'il faut) найдется.... Я увърень, что обо мнъ никогда не думали, и что слухъ, дошедшій до меня, лишенъ мальйшаго основанія, но такъ какъ мнѣ приходилось видѣть, какъ сбывались самыя нев роятныя вещи, то я пишу вамъ это столь пространное письмо, чтобы вы дали ему подходящее употребление въ случай, если бы быль возбуждень вопрось о назначении меня на указанное мѣсто» 10.

Баронъ Николаи, какъ извѣстно, пользовался полнымъ довѣріемъ императрицы Маріи Өеодоровны, и поэтому цѣль, преслѣдуемая графомъ Семеномъ Романовичемъ при отправленіи этого письма, сопровождалась желаемымъ усиѣхомъ. Независимо отъ приведеннаго нами письма, на измѣненіе намѣреній императора Павла, вѣроятно, повліяло также нерасположеніе, которое государь почувствовалъ къ графу Воронцову, какъ стороннику англійскаго союза, когда отношенія Россіп къ лондонскому кабинету совершенно измѣнились и приняли враждебный характеръ. Затѣмъ слѣдуетъ также припомнить, что, будучи еще цесаревичемъ, Павелъ Петровичъ въ разговорѣ съ Леопольдомъ, великимъ герцогомъ тосканскимъ, выразился въ 1782 году крайне рѣзко и недоброжелательно о графѣ С. Р. Воронцовѣ, прибавивъ, что лишь власть перейдетъ въ его руки, онъ въ числѣ другихъ названныхъ тогда лицъ будетъ высѣченъ, разжалованъ и изгнанъ. Но сверхъ сего цесаревичъ

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

упомянуль еще, что императрица Екатерина нам'врена назначить графа С. Р. Воронцова воспитателемъ его сыновей, но онъ, совм'встно съ великой княгиней, «ils en viendraient à toutes les extrémités», но не согласятся вручить своихъ д'втей подобному челов'вку 11. Конечно, съ



Графиня Шарлотта Карловна Ливенъ. (Съ гравюры Райта, сдёланной съ портрета, писаннаго Доу).

тѣхъ поръ прошло много времени, но едва ли мнѣнія и предразсудки цесаревича забыты были императоромъ.

Вопросъ о воспитателѣ Николая Павловича получилъ вскорѣ такое рѣшеніе, на которое никто не разсчитывалъ. «Подходящій человѣкъ» (l'homme qu'il faut), по выраженію графа С. Р. Воронцова, нашелся: императоръ Павелъ поручилъ воспитаніе своихъ младшихъ сыновей генералу Матвѣю Ивановичу Ламздорфу.

Фамилія Ламздорфа происходила изъ стариннаго дворянскаго рода, владъвшаго обширными помъстьями въ Вестфаліи, переселившагося въ XV-мъ столътіи въ Остзейскій край. Въ 1620 году прадъдъ Матвъя Ивановича быль утверждень въ правахъ дворянскихъ родовъ 1-го класса Курляндскаго рыцарства. Отецъ Матвая Ивановича воспитывался въ Петербургѣ въ шляхетскомъ корпусѣ и командовалъ впослѣдствіи Венденскимъ полкомъ. Матвъй Ивановичъ родился въ 1745 году и также посвятиль себя военной службь; будучи назначень адъютантомъ генерала Николая Ивановича Салтыкова, онъ принималъ участіе въ первой турецкой войн'в императрицы Екатерины II. Въ 1770 году Ламздорфъ сопровождаль генерала Салтыкова въ путешествіи его за границу и пробыль тамь три года. Въ 1773 году онъ виёстё съ Салтыковымъ возвратился въ Петербургъ ко времени бракосочетанія цесаревича Павла Петровича и былъ произведенъ въ премьеръ-майоры. Въ 1784 году Ламздорфъ, командуя Казанскимъ кирасирскимъ полкомъ, получилъ повелэніе состоять кавалеромъ при великомъ князъ Константинъ Павловичь; въ этой должности Матвъй Ивановичъ пробылъ десять льтъ. Затэмъ, въ 1795 году, Ламздорфъ въ чинъ уже генералъ-майора назначенъ быль императрицею Екатериною первымь русскимь губернаторомь во вновь присоединенную Курляндію. Когда императоръ Павель посѣтилъ Митаву во время перваго своего путешествія по Россіи въ 1797 году, государь отнесся къ Ламздорфу весьма милостиво. Замътивъ однажды, что Матвей Ивановичь стеснялся занять за столомъ место рядомь съ великимъ княземъ Константиномъ Павловичемъ, какъ просилъ его о томъ его высочество, императоръ передъ всѣми громогласно сказалъ ему: «Asseyez vous là, mon général; le peu de bon qu'il a, il le tient de vous» 12.

Это обстоятельство не помѣшало Ламздорфу испытать въ царствованіе Павла Петровича милости и невзгоды наравнѣ съ прочими сановниками, находившимися на службѣ въ столь тревожную эпоху. За время управленія Курляндією Ламздорфъ оставиль самыя лучшія воспоминанія. Баронъ Гейкингъ, восхваляя въ своихъ запискахъ благородство и безкорыстіе курляндскаго губернатора, присовокупляетъ: «смѣнить его могли, но замѣнить невозможно» 7 года присовокупляетъ совѣтники; 5 го апрѣля того же года пожалованъ былъ въ тайные совѣтники и затѣмъ еще награжденъ орденомъ св. Анны первой степени, а 4-го ноября 1798 года уволенъ былъ по прошенію отъ должности курляндскаго губернатора. Затѣмъ, 22-го марта 1799 года, Ламздорфъ снова принятъ былъ на службу съ чиномъ генералъ-лейтенанта и назначенъ директоромъ сухонутнаго кадетскаго корпуса (съ 10-го марта 1800 года наименованнаго первымъ кадетскимъ) 14.

Въ 1800 году, императоръ Павель, посѣтивъ корпусъ, остался всѣмъ доволенъ и очень благодарилъ Ламздорфа, но на другой день послѣдовалъ приказъ, въ которомъ сказано было, что начальству корпуса слѣдовало бы брать примѣръ съ начальства другихъ заведеній. Оказалось, что директоръ другого учебнаго заведенія, посѣщеннаго въ тотъ же день императоромъ Павломъ, при отъѣздѣ государя преклонилъ колѣна, чего не догадался сдѣлать Ламздорфъ. Этотъ косвенный выговоръ не помѣшалъ, однако, Ламздорфу получить въ послѣдній годъ царствованія Павла Петровича повелѣніе явиться на слѣдующее утро въ 6 часовъ въ Зимній дворецъ. Въ то время подобныя приглашенія возбуждали въ семьяхъ справедливыя тревоги, и, конечно, никто не могъ предвидѣть, что этотъ неожиданный призывъ къ грозному владыкѣ послужитъ къ будущему возвышенію Матвѣя Ивановича.

— «Я избраль васъ воспитателемъ моихъ сыновей»,—сказалъ удивленному генералу императоръ Павелъ.

На скромный отв'ять Ламздорфа, что, вполнё чувствуя великую къ нему милость и дов'яріе монарха, онъ не см'єть, однакоже, принять такого лестнаго предложенія, изъ опасенія не ум'єть исполнить его съ ожидаемымъ уси'єхомъ, государь возразилъ: «Если вы не хотите взяться за это д'єло для меня, то вы обязаны это исполнить для Россіи; одно только скажу вамъ, чтобы вы не сд'єлали изъ моихъ сыновей такихъ шалопаевъ, каковы н'ємецкіе принцы. (Wenn sie es nicht für mich thun wollen, so müssen sie es für Russland thun; aber das sage ich ihnen, dass sie aus meinen Söhnen nicht solche Schlingel machen, wie die deutschen Prinzen es sind)».

Послѣ этихъ словъ государя генералу Ламздорфу оставалось только покориться судьбѣ и приняться за свои новыя обязанности. Въ высочайшемъ приказѣ отъ 23-го ноября 1800 года объявлено было: «Генералъ-лейтенантъ Ламздорфъ назначенъ быть при его императорскомъ высочествѣ великомъ князѣ Николаѣ Павловичѣ. Отставной генералъфельдцейхмейстеръ князь Зубовъ принятъ въ службу генераломъ отъ инфантеріи и назначенъ директоромъ 1-го кадетскаго корпуса, ему въ помощь опредѣленъ туда генералъ-майоръ баронъ Дибичъ, а генералъ-майору Клингеру оставаться попрежнему командиромъ онаго корпуса» 15.

Совершенно опибочно нѣкоторые приписывають назначеніе, полученное въ 1800 году генераломъ Ламздорфомъ, вліянію Лагарпа. Между ними дѣйствительно существовало семейное родство: они были женаты на двухъ родныхъ сестрахъ, рожденныхъ Бётлингъ; но затѣмъ съ 1799 года Лагарпъ впалъ въ совершенную немилость у императора Павла, который, лишивъ его ордена и пенсіи, повелѣлъ даже отправить въ Сибирь, въ случаѣ захвата бывшаго президента швейцарской директоріи во время нахожденія русскихъ войскъ въ Швейцаріи. Изъ краткаго очерка



Великій князь Николай Павловичь въ дѣтствѣ. (Съ гравированнаго портрета того времени).

служебнаго прохожденія генерала Ламздорфа можно заключить, что императоръ Павель имѣль полную возможность ближе познакомиться съ Матвѣемъ Ивановичемъ; дѣйствительно, государю извѣстны были въ достаточной мѣрѣ благородныя правила и высокія нравственныя качества Ламздорфа, чтобы лично избрать воспитателя для своего сына, помимо всякаго посторонняго вліянія.

1-го февраля 1801 года, императоръ Павелъ переѣхалъ во вновь отстроенный, по его мысли и указаніямъ, [Михайловскій замокъ. «На этомъ мѣстѣ я родился, здѣсь хочу и умереть», замѣтилъ императоръ Павелъ. Предчувствіе его исполнилось черезъ нѣсколько недѣль. Младшія дѣти государя оставались еще нѣкоторое время въ Зимнемъ дворцѣ,

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Великій князь Михаилъ Павловичъ въ дѣтствѣ. (Съ гравированнаго портрета того времени).

гдѣ ихъ ежедневно посѣщала императрица Марія Өеодоровна. Незадолго до кончины императора Павла великій князь Николай Павловичъ, вмѣстѣ съ братомъ и малолѣтнею сестрою, Анною Павловною, также перевезены были на жительство въ замокъ.

Въ это время императоръ Павелъ занятъ былъ мыслію объ измѣненіи установленнаго имъ же порядка престолонаслѣдія. Казалось, что государь намѣренъ былъ назначить наслѣдникомъ престола принца Евгенія Виртембергскаго, прибывшаго 7-го (19-го) февраля въ Петербургъ, предполагая вмѣстѣ съ тѣмъ женить его на своей дочери, великой княжнѣ Екатеринѣ Павловнѣ. Но существуютъ указанія и другого рода, что Павелъ Петровичъ предполагаль будто бы избрать своимъ

преемникомъ великаго князя Николая Павловича, который былъ любимцемъ отца. Къ этому намърению относили слова, сказанныя государемъ, что онъ вскоръ помолодъетъ на двадцать пять лътъ. «Подожди еще пять дней, и ты увидишь великія дѣла!»—съ этими словами императоръ Павелъ обратился къ графу Кутайсову, намекая на какую-то предстоящую таинственную перемѣну.

Вечеромъ 11-го (23-го) марта 1801 года, въ послѣдній день своей жизни, императоръ Павель посѣтилъ великаго князя Николая Павловича. При этомъ свиданіи великій князь, которому уже шель пятый годъ, обратился къ своему родителю съ страннымъ вопросомъ, отчего его называютъ Павломъ Первымъ. «Потому что не было другого государя, который носилъ бы это имя до меня», — отвѣчалъ ему императоръ. — «Тогда, — продолжалъ великій князь, — меня будутъ называть Николаемъ Первымъ». — «Если ты вступишь на престолъ», — замѣтилъ ему государь. Погрузившись затѣмъ въ раздумье и устремивъ долгое время свои взоры на великаго князя, Павелъ крѣпко поцѣловалъ сына и быстро удалился изъ его комнатъ.

Въ ту же ночь императоръ Павелъ внезапно скончался.

— «Теперь ты ихъ отецъ», —сказала императрица Марія Өеодоровна, приведя на другой день своихъ младшихъ сыновей къ воцарившемуся императору Александру Павловичу. Новый государь не отмѣнилъ распоряженій своего отца относительно генерала Ламздорфа, которому попрежнему порученъ былъ главный надзоръ за воспитаніемъ великихъ князей Николая и Михаила Павловичей. Въ день коронованія императора Александра, Ламздорфъ награжденъ былъ орденомъ св. Александра Невскаго 16.

Во время коронаціонныхъ торжествъ юные великіе князья вмѣстѣ съ прочими членами императорскаго дома находились въ Москвѣ. Это было первое путешествіе, совершенное великимъ княземъ Николаемъ Павловичемъ.

Императоръ Александръ предоставилъ воспитаніе своихъ братьевъ исключительному усмотрѣнію вдовствующей императрицы. Въ замѣткѣ, написанной великой княгиней Анной Павловною, читаемъ: «L'empereur Alexandre m'a souvent dit qu'il s'abstenait de toute ingérence dans l'éducation de mes frères par délicatesse pour ma mère». Такимъ образомъ послѣ событій 12-го марта 1801 года императрица Марія Өеодоровна сдѣлалась полноправною и вполнѣ отвѣтственною руководительницею приготовленія великаго князя Николая Павловича, а также и младшаго его брата, къ занимаемому ими высокому сану.

Принявъ на себя всѣ заботы по воспитанію своихъ младшихъ сыновей, Марія Өеодоровна задалась цѣлью отклонить ихъ отъ всего военнаго, желая, чтобы вниманіе ихъ обращено было вмѣсто военной выправки,

маршировки къ предметамъ болѣе существеннымъ и полезнымъ. Стремленія, преслідуемыя императрицею, были, безъ сомнінія, похвальными, но за исполнение ихъ взялись неумѣлыми руками. Къ тому же парадоманія, экзерцирмейстерство, насажденныя въ Россіи съ такимъ увлеченіемъ Петромъ III и снова посл'я Екатерининскаго перерыва воскресшія подъ тяжелою рукою Павла, пустили въ царственной семь глубокіе и крѣпкіе корни. Александръ Павловичъ, несмотря на свой либерализмъ, быль жаркимъ приверженцемъ вахтиарада и всёхъ его тонкостей. Не ссылали при немъ въ Сибирь за ошибки на ученьяхъ и разводахъ, но виновные подвергались строжайшимъ взысканіямъ, доходившимъ относительно нижнихъ чиновъ до жестокости. О братв его Константинв и говорить нечего: живое воплощение отца, какъ по наружности, такъ и по характеру, онъ только тогда и жиль полной жизнью, когда быль на плацу, среди муштруемыхъ имъ командъ. Ничего нътъ удивительнаго, что наслъдственные инстинкты проявились съ теми же оттенками и у юныхъ великихъ князей; они вполнъ раздъляли симпатіи и увлеченія своихъ старшихъ братьевъ.

Воспитатели Николая Павловича не были способны направить умъ своего воспитанника къ преслѣдованію болѣе другихъ плодотворныхъ идеаловъ, и потому имъ не удалось побѣдить врожденныя наклонности и отвлечь его отъ проявившейся въ немъ страсти ко всему военному. Напротивътого, благодаря системѣ воспитанія, настойчиво проводимой императрицею матерью, присущая ему склонность къ военной выправкѣ и къ внѣшностямъ военной службы, представплась еще въ глазахъ великаго князя во всей прелести запретнаго плода.

Итакъ обнаруженное Николаемъ Павловичемъ съ раннихъ лѣтъ пристрастіе къ военному ремеслу осталось основною чертою его характера и не покидало его впослѣдствіи даже и на престолѣ. Въ запискахъ графа А. Х. Бенкендорфа сохранилось по этому поводу слѣдующее любопытное указаніе. «Государь,—говоритъ графъ, описывая гвардейскіе маневры 1836 года,—былъ неутомимъ, цѣлый день на конѣ подъ дождемъ, вечеромъ у бивачнаго огня, въ бесѣдѣ съ молодыми людьми своей свиты или въ рядахъ войскъ, окружавшихъ его маленькую палатку, онъ большую часть ночи проводилъ за государственными дѣлами, которыхъ теченіе нисколько не замедлилось отъ этого развлеченія государя съ своими войсками, составлявшаго, по собственному его сознанію, единственное и истинное для него наслажденіе».

Можно привести и другой разсказъ, относящійся къ болѣе ранней эпохѣ, а именно къ 1825 году. Очевидецъ Михайловскій-Данилевскій пишетъ: «Необыкновенныя знанія великаго князя по фрунтовой части насъ изумили, иногда, стоя на полѣ, онъ бралъ въ руки ружье и дѣлалъ ружейные пріемы такъ хорошо, что врядъ ли лучшій ефрейторъ могъ

съ нимъ сравняться, и показывалъ также барабанщикамъ, какъ имъ надлежало бить. При всемъ томъ его высочество говорилъ, что онъ въ сравнени съ великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ ничего не знаетъ; каковъ же долженъ быть сей?—спрашивали мы другъ друга».

Съ 1802 года великаго князя Николая Павловича начали занимать ученьемъ; вмѣстѣ съ тѣмъ старались, чтобы онъ рѣже видѣлъ своихъ гувернантокъ и нянюшку, во избѣжаніе быстраго перелома въ установившемся образѣ жизни. Затѣмъ, съ 1803 года Николай Павловичъ остался уже подъ надзоромъ однихъ мужчинъ. Генеральша Адлербергъ поступила въ начальницы Смольнаго монастыря; миссъ Лайонъ вышла замужъ и съ тѣхъ поръ стала весьма рѣдко навѣщать своего прежняго питомца.

Насталь новый періодь въ жизни Николая Павловича, остававшагося неразлучнымъ съ братомъ, но не слишкомъ радостный для обоихъ великихъ князей.

Установившаяся тогда система воспитанія была суровая, и телѣсныя наказанія играли въ ней большую роль. Такими м'врами тщетно старались обуздывать и исправлять порывы строптиваго и вспыльчиваго характера Николая Павловича. Испытанные имъ въ детстве педагогическіе пріемы принесли и другіе печальные плоды; они, несомнівню, повліяли на міросозерцаніе будущаго в'янценосца, который впосл'ядствіи провель подобныя же суровыя начала въ воспитаніе современнаго ему подраставшаго покольнія. Суровость обращенія, усвоенная при воспитаніи обоихъ великихъ князей, всецьло отразилась на страницахъ ежедневныхъ журналовъ воспитателей; эти журналы, а также рапорты о ходъ воспитанія, представлялись императриців Маріи Өеодоровнів, тщательно за ними следнвшей и безусловно одобрявшей образъ действій, усвоенный избранными ею педагогами. «Продолжайте, — писала императрица-мать генералу Ламздорфу 25-го іюня 1811 года, — ваши заботы о Николав, ваши истинно отеческія заботы, и онъ оправдаеть всв наши ожиданія. (Continuez vos soins à Nicolas, vos soins vraiment paternels, et il repondra à tous nos voeux)».

Кавалерами при великомъ князѣ Николаѣ Павловичѣ находились: генералъ-майоръ Ахвердовъ, полковники Арсеньевъ и Ушаковъ. Въ ихъ дѣйствіяхъ проглядываютъ до нѣкоторой степени мѣры кротости, желаніе воздѣйствовать на нравственную сторону своего воспитанника, хотя строптиваго нрава, но одареннаго нѣжнымъ, любящимъ сердцемъ, отстраняя мѣры строгости, къ которымъ прибѣгали вообще слишкомъ часто и вполнѣ безуспѣшно.

Если затѣмъ обратиться къ избраннымъ для Николая Павловича преподавателямъ, то выборъ ихъ также не можетъ вызвать одобренія. Нѣкоторые изъ числа этихъ наставниковъ были люди весьма ученые,



Императрица Екатерина II. Съ гравюры Валькера, едъланной съ портрета писаннаго Лампи, въ 1794 году.





Графъ Семенъ Романовичъ Воронцовъ, (Съ рѣдкаго карандашнаго портрета того времени).

но ни одинъ изъ нихъ не былъ одаренъ способностью овладъть вниманіемъ своего ученика и вселить въ немъ уваженіе къ преподаваемой наукъ. Въ этомъ отношеніи весьма замѣчательно мнѣніе, высказанное впослѣдствіи императоромъ Николаемъ Павловичемъ о своихъ преподавателяхъ. Государь припомниль въ разговоръ, какъ его и великаго

князя Михаила Павловича мучили отвлеченнымъ преподаваніемъ: «Два человъка, очень добрые, можетъ статься, и очень ученые, но оба несноснъйшіе педанты: Балугьянскій и Кукольникъ. Одинъ толковаль намъ на смъси всъхъ языковъ, изъ которыхъ не зналъ хорошенько ни одного, о римскихъ, нѣмедкихъ и, Богъ знаетъ, какихъ еще законахъ; другой-что-то о мнимомъ «естественномъ» правъ. Въ прибавку къ нимъ являлся еще Шторхъ съ своими усыпительными лекціями о политической экономін, который читаль намъ по своей печатной французской книжкѣ, ничѣмъ не разнообразя этой монотоніи. И что же выходило? На урокахъ этихъ господъ мы или дремали, или рисовали какой нибудь вздорь, иногда собственные ихъ каррикатурные портреты, а потомъ къ экзаменамъ выучивали кое-что вдолбяжку, безъ плода и пользы для будущаго». Что же касается до своего религіозно-нравственнаго воспитанія, то императоръ Николай замітиль, что его съ братомъ «учили только креститься въ извъстное время объдни да говорить наизусть разныя молитвы, не заботясь о томъ, что д'ялалось въ нашей душѣ». Вообще императоръ Николай откровенно признавалъ, что онъ съ братомъ получиль «бъдное образованіе».

Къ сожалѣнію, среди педагоговъ, окружавшихъ Николая Иавловича, не нашлось лицъ, подобныхъ Порошину, Лагарпу и Протасову, которыя передали бы потомству свои наблюденія о порядкѣ воспитанія великаго князя, о его способностяхъ, наклонностяхъ и характерѣ¹¹. Поэтому за неимѣніемъ лучшаго приходится довольствоваться одними извлеченіями изъ ежедневныхъ журналовъ о поведеніи и учебныхъ занятіяхъ великаго князя, которые писались дежурными кавалерами и представлялись императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ. Эти журналы начинаются 3-го іюня 1802 года и непрерывно продолжаются по апрѣль 1816 года.

#### II.

Дѣтскій періодъ жизни великаго князя Николая Павловича (1802—1809 гг.) любопытенъ въ томъ отношеніи, что уже въ теченіе этого времени проявились задатки чертъ характера и наклонностей, составлявшихъ впослѣдствіи отличительныя черты императора Николая. Настойчивость, стремленіе повелѣвать, сердечная доброта, страсть ко всему военному, особенная любовь къ строительному инженерному искусству, духъ товарищества, выразившійся въ позднѣйшее время, уже по воцареніи, въ непоколебимой вѣрности союзамъ, несмотря на вѣроломство союзниковъ,—все это сказывается уже въ раннемъ дѣтствѣ и, конечно, подчасъ въ самыхъ ничтожныхъ мелочахъ.

Духъ товарищества развивался въ Николаѣ Павловичѣ подъ вліяніемъ совмѣстнаго воспитанія съ его младшимъ братомъ Михаиломъ Павловичемъ. Оба брата нѣжно любили другъ друга. Если находившіеся при нихъ кавалеры выказывали свое недовольство однимъ изъ нихъ, то другой, не бывшій виновнымъ, сожалѣлъ того и игралъ безъ всякаго удовольствія. Ихъ взаимная привязанность доходила до того, что если одинъ былъ боленъ, то другой не хотѣлъ никуда итти, хотя бы даже къ императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ, гдѣ имъ обыкновенно бывало очень весело. Однажды, во время своего пребыванія у императрицы, младшій провинился въ чемъ-то передъ матерью, и когда они вернулись на свою половину, Николай Павловичъ разсказывалъ дежурному кавалеру, что у него все время были слезы на глазахъ отъ страха за брата, который могъ разсердить императрицу своимъ упрямствомъ, но что, слава Богу, она ему простила.

Удивительно, что вопреки стараніямь, которыя прилагались, по вол'в императрицы Маріи Өеодоровны, чтобы предохранить великаго князя Николая Павловича отъ увлеченія военной службой, страсть ко всему военному проявлялась и развивалась въ немъ, тѣмъ не менѣе, съ неодолимою силой. Она особенно сказывалась въ характеръ его игръ. Какъ только Николай Павловичь вставаль по утрамь, онъ почти тотчась же принимался съ Михаиломъ Павловичемъ за военныя игры. У нихъ было большое количество оловянныхъ солдатиковъ; зимой они разставляли ихъ по столамъ въ комнатахъ, а летомъ играли этими солдатиками въ саду, строили редуты, крвпости и атаковали ихъ. Кромв солдатиковъ, оловянныхъ и фарфоровыхъ, у нихъ былъ цёлый арсеналъ другихъ игрушекъ, напоминавшихъ о военномъ бытѣ: ружья, аллебарды, гренадерскія шапки, деревянныя лошади, барабаны, трубы, зарядные ящики и т. д. Любовь ко всему военному поддерживалась также и подъ вліяніемъ угодливости одного изъ кавалеровъ, Ахвердова, учившаго великаго князя строить и рисовать крыпости, дылавшаго ему изъ воска бомбы, картечи, ядра и показывавшаго, какъ атаковать укрупленія и оборонять ихъ. Однимъ изъ любимыхъ занятій великаго князя было вырёзываніе изъ бумаги крёпостей, пушекъ, кораблей и т. под., а Ахвердовъ объяснялъ ему, какъ пользоваться этими фигурами для игръ.

Вообще все военное было до того на первомъ планѣ въ мысляхъ маленькаго Николая Павловича, что даже, когда онъ строилъ дачу для няни или гувернантки изъ стульевъ, земли или игрушекъ, то онъ никогда не забывалъ укрѣпить ее пушками «для защиты». Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что Михаилъ Павловичъ, болѣе живой по характеру, столько же любилъ разрушать, сколько старшій строить, и поэтому послѣдній, заботясь о сохранности своихъ построекъ, боялся присутствія младшаго.

«Склонность Николая Павловича къ строительной части начала выражаться очень рано: въ его играхъ замътно было стремление ко всякаго рода постройкамъ; рисовать любиль онъ также не столько фигуры и другіе предметы, сколько «домики» и «крізности», и однажды (15-го декабря 1802 года), когда за объдомъ быль разговоръ объ Александровской мануфактурѣ и о машинѣ ея, которую собирались устроить вновь съ особенною прочностью, потому что за годъ передъ темъ ледъ испортиль ее, онъ вскричаль: «А хотять, для этого надобно воть что: вбить сван въ Неву, или поставить столбы, обить ихъ желёзомъ и сверху поставить машину». Ему было тогда шесть лътъ. И впоследствии изъ всёхъ учебныхъ занятій своихъ великій князь всего более любиль уроки полковника Джанотти, преподававшаго ему инженерную часть; а когда онь уже быль на престоль, часто говориль: «мы, инженеры», «наша инженерная часть». У Михаила Павловича, напротивъ, къ строительной части вовсе не было симпатіи, и его живость въ играхъ составляла совершенную противоположность съ терптніемъ, спокойствіемъ и усидчивостью старшаго брата, когда тотъ принимался за свои постройки. Но оба они одинаково сходились во вкусахъ ко всему военному, и неръдко, утромъ, одинъ изъ нихъ шелъ будить другого, надёвъ гренадерскую шанку и съ аллебардою на плечъ для рапорта. Иногда же, подражая часовымь, которыхь у нихь такъ много было передъ глазами, они по цълымъ часамъ стояли на часахъ, и даже, сохранилось преданіе, несмотря на строгій присмотръ кавалеровъ, иногда по ночамъ вскакнвали съ постели, чтобы хоть немножко постоять на часахъ съ аллебардой или ружьемъ у плеча».

Несмотря на склонность и пристрастіе къ военной формалистикъ, обнаружившіяся весьма рано въ Николат Павловичт, онъ въ дътствъ не отличался вовсе воинственнымъ духомъ и во многихъ случаяхъ обнаруживалъ даже совершенно противоположныя свойства: робость и даже трусость. Такъ, напримтъръ, онъ долгое время боялся выстръловъ. Когда, уступивъ просъбамъ его и Михаила Павловича, имъ было разръшено заняться стръльбою, и Ахвердовъ готовился произвести выстрълъ, чтобы показатъ, какъ стръляютъ, Николай Павловичъ испугался, сталъ плакатъ и спрятался въ бестрълютъ.

Подъ окнами Гатчинскаго дворца иногда производилось учение войскамъ, и происходила стръльба. И въ этихъ случаяхъ онъ пугался, плакалъ, затыкалъ себъ уши и прятался. Однажды, еще при жизни императора Павла Петровича, услышавъ пушечную пальбу, Николай Павловичъ спрятался за альковомъ, а когда товарищъ его игръ, Адлербергъ, нашелъ его тамъ и сталъ стыдить, онъ ударилъ его прикладомъ ружья по лбу съ такою силою, что шрамъ отъ удара остался у него на всю жизнь. Впрочемъ не только стръльба, но даже одинъ видъ пушекъ

страшиль мальчика великаго князя, и разъ какъ-то, гуляя въ Гатчинъ въ 1802 году, онъ даже не рѣшился обойти крѣпость, боясь выставленныхъ жерлъ орудій.

Когда его боязнь выстрёловь была замёчена, его стали пріучать къ нимъ, и къ десяти годамъ онъ уже самъ любилъ стрёлять.

Очень долго Николай Павловичь боялся также грозы и фейерверковъ. Какъ только зам'вчалось появленіе грозы, онъ просиль, чтобы закрывали окна, трубы и принимали другія м'вры предосторожности.

Робость восьмилѣтняго Николая Павловича и его младшаго брата Михаила Павловича доходила до того, что они чувствовали себя неловко, находясь въ лагерѣ и среди большого собранія, а, встрѣчаясь съ офицерами, издали снимали шляпы и кланялись, опасаясь, чтобы ихъ не взяли въ плѣнъ.

Было также замѣчено, что Николай Павловичь и брать его страшились ступить на маленькій фрегать, стоявшій въ Павловскѣ. Чтобы пріучить великихъ князей къ путавшимъ ихъ пушкамъ, снастямъ и проч., начальникъ императорскихъ шлюпокъ, капитанъ Клокачевъ, подарилъ имъ въ сентябрѣ 1802 года небольшой 74-хъ-пушечный корабль изъ краснаго дерева, особенно понравившійся Николаю Павловичу. На всѣхъ частяхъ корабля были поставлены номера, и великій князь по цѣлымъ часамъ разспрашивалъ Клокачева о названіи, назначеніи и употребленіи этихъ частей. Вскорѣ юный великій князь до того пристрастился къ этому, что однажды на сдѣланный ему вопросъ, какую службу онъ больше всего любитъ, Николай Павловичъ отвѣчалъ: «морскую и кавалерійскую».

Помимо ознакомленія съ морскимъ дѣломъ, Николая Павловича посвящали также и въ детали прочихъ отраслей военнаго дѣла. Такъ Ахвердовъ, а, можетъ быть, и другіе кавалеры сообщали великому князю первыя понятія объ артиллерійскомъ дѣлѣ и объ инженерномъ искусствѣ. Извѣстно также, что генералъ Корсаковъ представилъ Николаю Павловичу, когда ему было восемь лѣтъ, небольшія нарочно для него сдѣланныя пушки. Тотъ же Корсаковъ передалъ ему первыя познанія по піонерной части. Между прочимъ онъ поднесъ обоимъ великимъ князьямъ маленькіе понтоны со всѣми принадлежностями и инструментами, а затѣмъ прислалъ піонерныхъ офицеровъ для объясненія построенія и употребленія ихъ.

Съ этими понтонами связанъ слѣдующій анекдотъ изъ жизни Николая Навловича, характеризующій до извѣстной степени взаимное отношеніе между собою Николая и Михаила Павловичей.

Въ 1803 году, у Николая Павловича росъ кривой зубъ, который ему хотъли вырвать; но онъ такъ боялся предстоявшей операціи, что постоянно плакалъ и почти пересталъ ъсть. Миханлъ же Павловичъ, по отзы-

вамъ кавалеровъ, отличавшійся бо́льшей смѣлостію, насмѣхался надъ трусостію брата и говориль, что «если онъ такой трусъ, то военныя игры для него не годятся, и наконецъ предлагаль выдернуть ему зубъ понтонными ихъ клещами». Кончилось все тѣмъ, что зубъ былъ вырванъ въ то время, когда Николай Павловичъ съ братомъ находились въ половинѣ императрицы-матери.

Нельзя не замѣтить, что всѣ приведенные нами случаи изъ дѣтской жизни великихъ князей какъ-то плохо согласовались съ намѣреніями Маріи Өеодоровны, желавшей, какъ выше упомянуто, отклонить своихъ сыновей отъ пристрастія къ военному дѣлу. Является вопросъ: почему поступлено было какъ разъ обратно ея желаніямъ? Вообще трудно придумать разумное объясненіе для царствовавшаго воспитательнаго хаоса.

Явилось еще другое зло: великіе князья вообразили, что грубость обращенія неразлучна съ военнымъ званіемъ, и потому, по отзывамъ кавалеровъ въ 1803 году, они «часто забываются и думаютъ, что нужно быть грубымъ, когда они представляютъ военныхъ. (Ils s'oublient souvent et croient qu'il faut être grossier quand ils font les militaires)». Послѣдствіемъ такого заблужденія было то, что и внѣ военныхъ игръ манеры и обращеніе Николая Павловича сдѣлались вообще грубыми, заносчивыми и самонадѣянными.

Обыкновенно весьма серьезный, необщительный и задумчивый, а въ дётскіе годы и очень застёнчивый мальчикъ, Николай Павловичъ точно перерождался во время игръ. Дремавшіе въ немъ дурные задатки проявлялись тогда съ неудержимою силою. Въ журналахъ кавалеровъ съ 1802 по 1809 годъ постоянно встрвчаются жалобы на то, что «во всв свои движенія онъ вносить слишкомъ много несдержанности (trop de violence)», что «въ своихъ играхъ онъ почти постоянно кончаетъ тѣмъ, что причиняетъ боль себѣ или другимъ» 18, что ему свойственна «страсть кривляться и гримасничать», наконець, въ одномъ случат при описаніи его игръ сказано, что «его нравъ до того мало общежителенъ, что онъ предпочель остаться одинь и въ полномъ бездъйствіи, чёмъ принять участіе въ играхъ. Этотъ странный поступокъ можетъ быть объясненъ лишь твмъ, что игры государыни его сестры и государя его брата нисколько не нравились ему, и что онъ нисколько не способенъ ни къ мал вишему проявленію снисходительности; и, несмотря на всв увъщанія, онъ совершенно не подался на доводы, которые приводили ему» 19.

Игры великихъ князей рѣдко бывали миролюбивы; почти каждый день онѣ заканчивались ссорой или дракой. Вспыльчивость же и строптивость Николая Павловича проявлялись обыкновенно въ случаяхъ, когда что нибудь или кто нибудь его сердили; что бы съ нимъ ни случалось, падалъ ли онъ, или ушибался, или считалъ свои желанія неисполненными, а себя обиженнымъ, онъ тотчасъ же произносиль бранныя

слова, рубилъ своимъ топорикомъ барабанъ, игрушки, ломалъ ихъ, билъ палкой или чёмъ попало товарищей игръ своихъ, несмотря на то, что очень любилъ ихъ, а къ младшему брату былъ страстно привязанъ.

Конечно, перечисленные недостатки свойственны огромному большинству дётей того же возраста; что же касается отсутствія общительности со стороны Николая Павловича, о которомъ говорятъ его воспитатели, то въ немъ, несомнѣнно, отражаются задатки гордаго, замкнутаго въ самомъ себѣ характера, которымъ отличался впослѣдствіи императоръ Николай въ сношеніяхъ со всѣми, за исключеніемъ своемъ семьи.

Къ «недостаткамъ и шероховатостямъ» характера великаго князя, помимо грубаго обращенія не только съ приближенными (кавалерами) и прислугой, но и съ своимъ братомъ, даже съ сестрою, необходимо отнести и слёдующія черты его характера, отмёченныя также въ журналахъ кавалеровъ.

Такъ, въ журналѣ 15-го декабря 1804 года упоминается о рѣзкомъ (tranchant) тонъ, которымъ онъ говорилъ за столомъ о политическихъ дѣлахъ; въ журналѣ 17-го февраля 1805 года—о томъ, что великій князь своимъ видомъ не разъ въ день обнаруживалъ желаніе противоръчить тымь, кто не одобряеть его проступковь, и уступаль скорве настойчивости, чвмъ увъщаніямъ (témoigne par ses mines, plus d'une fois dans la journée, l'envie de contredire ceux qui désapprouvaint ses fautes, et cédait plutôt à la fermeté qu'aux remontrances); въ журналъ 6-го октября 1805 года—за ужиномъ онъ доказывалъ возвышеннымъ голосомъ, что следуетъ освободить его отъ обязанности писать на следующій день подъ диктовку; въ журнале того же года сказано еще, что недостатокъ, который сильно развить въ немъ, это постоянная наклонность сознаваться въ своихъ ошибкахъ лишь тогда, когда онъ, такъ сказать, бываетъ принужденъ къ этому силою (un défaut auquel il tient encore beaucoup, c'est de ne vouloir jamais avouer ses fautes, que lorsqu'il y est pour ainsi dire amené de force). Притомъ замъчали, что онъ охотно принимаетъ тонъ самодовольства, когда все идетъ хорошо, и когда онъ воображаетъ, что ни въ комъ не нуждается болье (il prend volontiers un ton de suffisance lorsque les choses vont bien, et qu'il s'imagine ne plus avoir besoin des autres); за урокомъ же неръдко утверждалъ, что знаетъ все, и не слушалъ болве того, что ему говорили.

Вмёстё съ тёмъ неоднократно случалось, что Николай Павловичъ спориль съ учителями своими даже насчетъ самого предмета преподаванія. Напримёръ, съ Ахвердовымъ онъ спориль объ ореографіи нёкоторыхъ русскихъ словъ еще въ 1804 году, съ учителемъ каллиграфіи о томъ, какъ надо держаться во время писанія, и какъ разстанавливать строки и проч., такъ что, какъ кажется, кавалеры пришли

наконецъ къ убъжденію, что Николай Павловичъ обладаетъ весьма ограниченными способностями. Слъдующіе два отзыва въ рапортахъ кавалеровъ, отъ 1805 и 1807 годовъ, указываютъ на трудность для великаго князя въ то время сосредоточиваться на одномъ предметъ. «Онъ любопытенъ, внимателенъ къ тому, что ему разскзываютъ, очень



Графъ Матвѣй Ивановичъ Ламздорфъ. (Съ портрета, принадлежащаго графу Николаю Александровичу Ламздорфу).

любовнателенъ, но какъ только ему приходится заниматься одному, его прилежаніе бываеть крайне непродолжительно»  $^{20}$ .

Характерною для Николая Павловича чертою его дётства является постоянное стремленіе принимать на себя въ играхъ первую роль, представлять императора, начальствовать и командовать. Любопытно, что,

понявъ своимъ дѣтскимъ инстинктомъ различіе между собою и своимъ младшимъ братомъ, онъ старался по-своему пользоваться имъ. «Отдавая Михаилу Павловичу преимущество въ остроуміи, наружномъ блескѣ и ловкости,—пишетъ баронъ Корфъ,— онъ оставлялъ за собою коман-



Графъ Матвъй Ивановичъ Ламадорфъ.

(Съ портрета, писаннаго Доу и принадлежащаго граф у Константину Николаевичу Ламздорфу).

дованіе и начальство во всёхъ играхъ и съ самоув френностью хвалиль одного себя, тогда какъ Михаилъ Павловичъ, чувствуя превосходство старшаго брата, всегда хвалилъ его, а не себя. Младшій былъ съ дѣтства насмѣшливъ, и Николай Павловичъ, не умѣя или не желая

насмѣхаться надъ другими, употребляль для этого своего брата, котораго нарочно подстрекаль и подзадориваль на насмѣшки и подшучиванія, и въ то же время, съ своей стороны, не сносиль никакой шутки, казавшейся ему обидною, не хотѣль выносить ни малѣйшаго неудовольствія: однимъ словомъ, онь какъ бы постоянно считаль себя и выше и значительнѣе всѣхъ остальныхъ».

Настойчивость и непоколебимость, которыя Николай Павловичь обнаруживаль въ своихъ играхъ, и которыя могли въ пору детства легко быть приписываемы капризу, представляли въ жизни великаго князя совершенно иное явленіе; он'я сохранились и въ зр'яломъ возраст'я, составляя впослёдствіи отличительную черту его личности, какъ государя. Благодаря этимъ особенностямъ его дътскаго характера, произошло знакомство Николая Павловича съ сыномъ состоявшей при немъ гувернантки, полковницы Адлербергъ; это быль маленькій Эдуардъ, сдълавшійся со временемъ генераль-адъютантомъ, графомъ и министромъ императорскаго двора. Знакомство это произошло следующимъ образомъ. Однажды, въ 1799 году, идя съ миссъ Лайонъ на половину императрицы-матери, Николай Павловичь увидёль мальчика Адлерберга. Последній такъ ему понравился, что онъ схватиль его за руку и непремѣнно хотѣлъ вести съ собою, чтобы вмѣстѣ играть у императрицы. Графиня Ливенъ, госпожа Адлербергъ и прочія гувернантки, зная строгость императрицы ко всему, что касалось этикета, и ея отвращение къ малъйшей фамильярности съ частными людьми, стали отговаривать и останавливать великаго князя; но онъ, какъ всегда, оставался непреклоненъ и съ крикомъ и со слезами требовалъ выполненія своего желанія. Тогда миссъ Лайонъ, зная, что дальнѣйшіе уговоры послужать лишь къ усиленію упорства со стороны ея питомца, взяла на себя всю отвътственность за свое р'вшеніе и позволила великому князю взять съ собою Адлерберга. Сначала императрица была недовольна этимъ, но Павелъ Петровичъ взялъ представленнаго мальчика подъ свое покровительство, а затъмъ онъ понравился и самой императрицѣ, такъ что ему было разрѣшено являться къ великому князю, чтобы играть съ нимъ вмъстъ. Послъ этого для Николая Павловича было избрано еще нъсколько товарищей игръ.

Прежде всѣхъ уроковъ начались занятія танцами съ 1802 года. Первое время оба великіе князья чувствовали необычайное отвращеніе къ танцамъ, но затѣмъ сильно пристрастились къ нимъ, такъ что въ 1803 году даже танцовали у себя съ великою княжною Анною Павловною сочиненный ею небольшой балетъ.

Что же касается музыкальныхъ занятій, то они шли менѣе успѣшно, и въ одномъ журналѣ 1802 года записано, что Николай и Михаилъ Павловичи неоднократно высказывали, что не любятъ музыки и предпочитаютъ барабаны <sup>21</sup>.

Если Николай Павловичь не обнаруживаль особеннаго сочувствія къ преподаваемой ему музыкѣ, то ему съ самыхъ раннихъ лѣтъ нравилось пѣніе церковныхъ пѣвчихъ, трогавшее его до слезъ; любовь къ церковному пѣнію онъ сохранилъ въ продолженіе всей своей жизни. Впослѣдствіи, уже будучи императоромъ, онъ часто пѣлъ съ пѣвчими, зналъ наизусть всѣ церковныя службы, самъ показывалъ пѣвчимъ условными знаками, какой пѣть номеръ Херувимской Бортнянскаго, и любилъ выслушивать малолѣтнихъ пѣвчихъ, набиравшихся въ Малороссіи и привозившихся въ Петербургъ.

Въ 1802 году, начались уроки французскаго языка, которые первоначально давала ежедневно съ большой аккуратностью сама императрица Марія Өеодоровна. Затѣмъ уже систематическое преподаваніе поручено было дю-Пюже (du Puget Dyverdon)<sup>22</sup>. Повидимому, уроки французскаго языка не особенно нравились великому князю, потому что онъ пряталъ книги, чтобы какъ нибудь уклониться отъ занятій.

Позднѣе Дю-Пюже читалъ великому князю также исторію. Разсказывая Николаю Павловичу о французской революціи, онъ сумѣль вселить въ него необходимое отвращеніе къ ея дѣятелямъ, которое съ теченіемъ времени лишь возрастало <sup>23</sup>.

Первымъ учителемъ русскаго языка Николая Павловича слѣдуетъ признать миссъ Лайонъ, учившую его русской азбукѣ. Правильные уроки русскаго языка начались въ томъ же 1802 году и давались ежедневно дежурнымъ кавалеромъ. Занятія русскимъ языкомъ интересовали великаго князя, и онъ учился даже съ удовольствіемъ. Но упражненія въ сочиненіи какъ на русскомь, такъ и на французскомъ языкахъ доставляли ему немало мученій. Такъ, въ одномъ изъ журналовъ сохранилось указаніе, что даже въ 1806 году, когда ему приходилось писать сочиненія, «онъ начиналъ тѣмъ, что вздыхалъ и говорилъ, что для него это самая трудная вещь на свѣтѣ (il commençait par soupirer et par dire que c'était pour lui la chose la plus difficile du monde)», и не прекращалъ своихъ жалобъ во все время писанія.

Первый урокъ Закона Божія относится къ февралю 1803 года и состоять въ объясненіи значенія и употребленія крестнаго знаменія, необходимости молиться Богу, превосходства молитвы «Отче нашъ», ея содержанія и разума.

Уроки нѣмецкаго языка начались въ январѣ 1804 года; ихъ давалъ извѣстный Аделунгъ, преподававшій впослѣдствіи великимъ князьямъ и латинскій и греческій языки.

Русскую исторію и русскую географію читалъ Ахвердовъ, всеобщую исторію и всеобщую географію на французскомъ языкѣ дю-Пюже.

Любопытны впечатлѣнія, которыя производило на девятилѣтняго великаго князя чтеніе русской исторіи: такъ, напримѣръ, онъ сильно по-

рицалъ вражду удѣльныхъ князей и приходилъ въ восторгъ отъ Владимира Мономаха, который, побѣдивъ половцевъ, всю добычу оставилъ своимъ воинамъ.

Съ 1804 года начались также уроки рисованія; къ этимъ занятіямъ Николай Павловичъ чувствоваль особое пристрастіе и сдѣлалъ по этой части большіе успѣхи.

Съ половины того же 1804 года Ахвердовъ приступилъ къ преподаванію ариеметики, съ 1806 года геометріи, а съ 1808 года алгебры. Математическіе уроки великій князь бралъ неохотно.

Уроки физики поручены были съ 1807 года статскому совѣтнику Крафту, и уроки эти очень интересовали великаго князя <sup>24</sup>.

Уроки верховой тады начались лътомъ 1803 года, и при нихъ Николай Павловичъ не обнаруживалъ никакого страха <sup>25</sup>.

Вотъ нѣкоторыя подробности изъ повседневнаго обихода дѣтской жизни Николая Павловича.

Вставаль онь между 7-ю и 8-ю часами утра и одѣвался очень медленно и лѣниво, въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ отошла отъ него миссъ Лайонъ. Утромъ пилъ чай, за обѣдомъ кушалъ обыкновенно очень немного, а за ужиномъ иногда довольствовался кускомъ чернаго хлѣба съ солью. Спать онъ ложился въ десятомъ часу вечера и, прежде чѣмъ лечь, долженъ былъ вести свой журналъ, что, большею частью, дѣлалъ очень неохотно, совершенно машинально и пытался устроить такъ, чтобы думалъ «за него кавалеръ».

Здоровье Николая Павловича въ періодъ дѣтства было вообще очень хорошо, и только изрѣдка его безпокоили желчь и глисты. Обоихъ великихъ князей пріучали не бояться дурной погоды, и императрица Марія Өеодоровна приказывала имъ иногда оставаться въ саду и продолжать шрать даже во время дождя, пока онъ не особенно усиливался.

Николая Павловича стали рано водить не только въ театръ, но и въ придворные маскарады, для которыхъ приготовлялись и особые костюмы. Но Николай Павловичъ, страстно любившій театръ и даже самъ иногда игравшій на половинѣ великой княжны Анны Павловны въ комедіяхъ, операхъ и балетахъ, сначала не могъ терпѣтъ маскарадовъ и разсказывалъ кавалерамъ послѣ перваго посѣщенія маскарада въ 1804 году, что «домино показались ему смѣшнымъ костюмомъ, а маски страшными и отвратительными лицами, и что онъ боялся бы ихъ, если бы ея величество императрица не подумала вести его за руку» <sup>26</sup>.

Замѣтимъ здѣсь, что къ тремъ кавалерамъ, первоначально состоявшимъ при великихъ князьяхъ: Ахвердову, Арсеньеву и Ушакову, прибавили съ 1805 года еще трехъ: дѣйствительнаго статскаго совѣтника Дивова, коллежскаго совѣтника Вольфа и майора Алединскаго.



Царскоевльскій лицей. (Съ. лигографіи начала проитлаго стол'юля).

Въ 1808 году, число кавалеровъ увеличилось еще двумя: статскимъ совътникомъ Саврасовымъ и коллежскимъ совътникомъ Глинкою.

Любимыми мѣстопребываніями Николая Павловича были Петергофъ и Павловскъ; относительно Петергофа великій князь однажды замѣтилъ (въ 1802 году), что любитъ его болѣе другихъ мѣстъ. Къ Павловску же великіе князья такъ были привязаны, что, когда приходилось оттуда выѣзжать, они обхаживали всѣ любимыя свои мѣста, со всѣми прощались весьма нѣжно и препоручали ихъ, какъ и свои садики, осликовъ, кораблики и прочее, приставленному къ ихъ садикамъ солдату <sup>27</sup>.

#### III.

Съ 1809 года Николай Павловичь вступилъ въ отроческій возрасть. Начало этого періода, по словамъ барона Корфа 28, ознаменовалось для великаго князя Николая Павловича тымь же самымь явленіемь, которымъ начался для него періодъ д'втства: разлукою съ н'всколькими любимыми и дорогими лицами, новою обстановкою, новымъ образомъ жизни, новыми требованіями. При вступленіи въ д'єтство ему пришлось разлучиться съ нянею и гувернантками, этими представителями для него всего нъжнаго, преданнаго и привязаннаго; теперь, можеть быть, съ гораздо меньшею необходимостію, отлучили отъ него и товарищей его дътства и игръ<sup>29</sup>. Не только самыя игры прежняго времени, но и присутствіе этихъ мальчиковъ, раздёлявшихъ эти забавы съ великими князьями, были признаны неумъстными и вредными для продолженія нравственнаго и умственнаго ихъ образованія: полагали, что, находясь въ обществъ постороннихъ, они только развлекаются больше, чъмъ слъдовало бы, и, оставаясь въ соприкосновеніи съ другими д'ятьми, именно отъ нихъ заимствуютъ и нелюбовь, и невнимательность къ наукамъ, и особенное пристрастіе ко всему военному. Поэтому императрица Марія Өеодоровна признала за благо удалить отъ своихъ младшихъ сыновей прежнихъ товарищей ихъ игръ, которые, большею частію, были размѣщены въ разныя учебныя заведенія<sup>30</sup>.

Но императрица не довольствовалась этою мѣрою; послѣ лѣтнихъ мѣсяцевъ 1809 года, проведенныхъ въ Павловскѣ, Марія Оеодоровна, желая переломить характеръ и вкусы своихъ дѣтей, удалилась съ сыновьями въ Гатчину, гдѣ провела въ полномъ уединеніи двѣ зимы. Этою мѣрою императрица надѣялась удалить великихъ князей отъ всякихъ военныхъ зрѣлищъ и тѣмъ, по ея мнѣнію, оживить дремавшее въ нихъ до тѣхъ поръ расположеніе къ наукамъ. Наконецъ императрица остановилась даже на мысли испытать общественное воспитаніе и для этой цѣли предполагала даже отправить великихъ князей въ Лейпцигскій

университетъ. Но этому предположенію рѣшительно воспротивился императоръ Александръ Павловичъ. Взамѣнъ того, ему пришло на мысль образовать въ Царскомъ Селѣ лицей, гдѣ младшіе братья его могли слушать публичныя лекціи 31.

По мысли государя приступлено было къ учрежденію Царскосельскаго лицея, котораго воспитанники, по уставу, предназначались къ занятію высшихъ государственныхъ должностей, и отъ котораго въ планѣ его учрежденія тщательно старались удалить все военное. Для этого лицея отведенъ былъ дворцовый флигель, соединенный галлерею съ главнымъ корпусомъ дворца. Но мысль помѣстить туда великихъ князей не осуществилась. Вскорѣ послѣ открытія лицея, 19-го октября 1811 года, началась война 1812 года, а за нею нескончаемые заграничные походы; по мнѣнію нѣкоторыхъ, эта воинственная эпопея измѣнила первоначальныя предположенія относительно довершенія образованія великихъ князей въ лицеѣ. Графъ В. Ф. Адлербергъ утверждалъ, однако, впослѣдствіи, что еще важнѣйшею или прямѣйшею къ тому причиною была воля императора Александра, которому съ первой минуты не нравилась мысль воспитывать своихъ братьевъ въ общественномъ заведеніи.

Съ наступленіемъ 1809 года прежній курсъ, названный барономъ Корфомъ гим назическимъ, быль замѣненъ чѣмъ-то въ родѣ университетскаго. При этомъ особенное вниманіе было обращено на то, чтобы такъ распредѣлить время, чтобы у великаго князя не оставалось ни одной свободной минуты. Трудно сказать, какая цѣль преслѣдовалась при этомъ. Очень вѣроятно, что такимъ путемъ императрица Марія Өеодоровна стремилась отвлечь Николая Павловича отъ тѣхъ наклонностей его натуры, которыя отмѣчены въ журналахъ его кавалеровъ, и которыя, конечно, не могли не возбуждать въ ней желанія искоренить ихъ. Съ этою цѣлью составлены были особыя таблицы лекцій съ исчисленіемъ количества часовъ занятій поденно, понедѣльно и помѣсячно. Подобныя таблицы составлялись не только каждымъ преподавателемъ, но и сама императрица много занималась ихъ составленіемъ, просматриваніемъ и исправленіемъ, что доказывается огромнымъ числомъ сохранившихся расписаній, писанныхъ ея рукою.

Всѣ эти старанія итти противъ теченія принесли одни плачевные илоды. Неумѣлый способъ, избранный для воздѣйствія на врожденныя наклонности великаго князя Николая Павловича, привелъ къ совершенно обратному результату, чѣмъ тотъ, о которомъ мечтала императрица-мать. Врожденныя наклонности Николая Павловича остались непоколебленными и въ полной силѣ, а наука явилась передъ нимъ въ такомъ бездарно-усыпительномъ образѣ, что она, конечно, не могла переработать и направить по другому пути этого замѣчательнаго по силѣ характера юношу. Напротивъ того, эта самая наука принесла съ собою скорѣе

зло, такъ что многое изъ последующей жизни Николая Павловича объясняется проведенными имъ безотрадными годами детства и отрочества.

Насколько вообще Марія Өеодоровна слідила близко за учебными занятіями своихъ младшихъ сыновей, можно судить по уцілівшимъ письмамъ къ ней юнаго Николая Павловича, представляющимъ какъ бы отчетъ въ употребленіи имъ своего времени. Несмотря на однообразіе ихъ, даже и въ этихъ письмахъ проглядываютъ иногда знакомыя намъ черты, свойственныя основному міровоззрінію Николая Павловича, которому онъ всегда оставался вірнымъ. Такъ, наприміръ, въ письмі отъ 5-го января 1813 года, великій князь пишетъ, что дю-Пюже читаль ему о царствованіи Оттона II. «Я съ негодованіемъ,—прибавляетъ Николай Павловичъ,—усмотрівль въ немъ віроломство, съ которымъ онъ поступиль по отношенію къ главнымъ жителямъ Рима. (Ј'у ai vu avec indignation la perfidie dont il usa envers les principaux habitants de Rome)» 32.

Логику, «мораль», греческій и латинскій языки читалъ Аделунгъ, политическую экономію—профессоръ Шторхъ, естественное право—Кукольникъ, энциклопедію, или исторію права—Балугьянскій, высшую математику—Крафтъ, физику—Вольгемутъ. Входившій тогда въ моду англійскій языкъ, преподаваніемъ котораго особенно интересовалась императрица Марія Өеодоровна,—Седжеръ.

Къ числу любопытныхъ фактовъ въ воспитаніи Николая Павловича слёдуетъ отнести и тотъ, что въ то время, какъ его учили или желали учить всему, даже такой воображаемой наукѣ, какъ «мораль», въ программу его занятій не была введена естественная исторія, хотя въ воспитаніи этой эпохи она уже играла видную роль.

Преподаваніе Николаю Павловичу греческаго языка было начато вслѣдствіе убѣжденія императрицы, что знаніе этого языка необходимо для пониманія многихъ терминовъ изъ области наукъ, искусствъ и разговора, происходящихъ отъ греческаго языка и перешедшихъ во французскій. Уроки греческаго языка сопровождались чтеніемъ греческихъ авторовъ. Аделунгъ предложилъ также прочесть курсъ древней миоологіи, утверждая, что это столь же необходимо для основательнаго разсматриванія произведеній изящныхъ искусствъ и дальнѣйшихъ успѣховъ въ греческомъ языкѣ, сколько и для предотвращенія возможности, чтобы Николай Павловичъ не ознакомился съ миоологіей изъ какой либо новѣйшей книжки, которая «слишкомъ заняла бы его воображеніе».

Греческій и латинскій языки съ трудомъ давались великому князю. Одинъ изъ кавалеровъ записалъ даже въ журналѣ: «il a fallu employer la menace de la baguette et beaucoup de bruit pour faciliter la conjugaison des verbes latins». Николай Павловичъ, сдѣлавшись уже императоромъ, неоднократно говорилъ барону Корфу о своей ненависти къ



Императоръ Павелъ I. Съ гравюры Валькера, сдъланной по рисунку Аткинсона. (Изъ собранія П. Я. Дашкова).





Графъ Карлъ Ивановичъ Опперманъ. (Съ рисунка съ натуры Киля).

латинскому языку, о вынесенныхъ имъ мученіяхъ при изученіи его и совершенно исключилъ этотъ языкъ изъ программы воспитанія своихъ собственныхъ дітей.

Следующій разсказь, относящійся къ позднейшему времени, лучше всего обрисовываеть нелюбовь Николая Павловича къ латинскому языку.

Въ началѣ 1851 года, князь Волконскій сообщиль барону Корфу, тогдашнему директору Публичной библіотеки, высочайшее повелѣніе о томъ, что къ нему въ библіотеку переданы будуть изъ Эрмитажа всѣ вообще книги на латинскомъ языкѣ. «Что это значить?»—спросиль Корфъ у князя Волконскаго при свиданіи.

— «То, что государь терпѣть не можеть латыни съ тѣхъ еще поръ, когда его мучили надъ нею въ молодости, и не хочеть, чтобы въ новомь музеѣ (такъ называли вначалѣ вновь отстроенный Эрмитажъ) оставалось что нибудь на этомъ ненавистномъ ему языкѣ».

Встрѣтивь затѣмъ барона Корфа и заговоривь о передачѣ латинскихъ книгъ изъ Эрмитажа, императоръ Николай сказалъ: «териѣть не могу вокругъ себя этой тоски» <sup>33</sup>.

Вообще успѣхи, которые Николай Павловичь оказываль и въ другихъ предметахъ, кромѣ древнихъ языковъ, за исключеніемъ лишь нѣкоторыхъ, какъ, напримѣръ, рисованія, были далеко не блестящи. Лучшимъ доказательствомъ этого служитъ собственное признаніе Николая Павловича, сдѣланное имъ впослѣдствіи и уже приведенное нами выше. «На лекціяхъ нашихъ преподавателей,—говорилъ онъ,—мы или дремали или рисовали ихъ же карпкатуры, а потомъ къ экзаменамъ выучивали кое-что вдолбяжку, безъ плода и пользы для будущаго».

Этотъ и подобные ему отзывы Николая Павловича свидѣтельствуютъ, что онъ не могъ питать большого уваженія къ своимъ учителямъ. И дѣйствительно, слѣдующій случай, относящійся къ 1810 году, когда ему было уже четырнадцать лѣтъ, показываетъ, какъ онъ былъ способенъ обращаться съ этими господами, по крайней мѣрѣ, съ нѣкоторыми изъ нихъ. Однажды, читаемъ мы въ журналѣ 1810 года, «ласкаясъ къ г. Аделунгу, великій князь вдругъ вздумалъ укусить его въ плечо, а потомъ наступать ему на ноги», и повторялъ это много разъ.

Съ теченіемъ времени, по мѣрѣ того, какъ выяснялась будущность, которая могла ожидать Николая Павловича въ виду бездѣтности императора Александра, императрицѣ Маріи Оеодоровнѣ приходилось убѣждаться въ невозможности отстранить великаго князя отъ занятій военными науками. «Этой побѣдѣ нѣжной матери надъ личными своими вкусами,—пишетъ баронъ Корфъ,—способствовали, конечно, и обстоятельства того времени, когда безпрерывныя войны, внесенныя въ Европу завоевательнымъ духомъ величайшаго военнаго генія новыхъ временъ—Наполеона, должны были убѣдить въ невозможности для юношей, принадлежащихъ къ русскому императорскому дому, исключительно гражданскаго воспитанія. Словомъ, признано было за необходимое пригласить особыхъ профессоровъ, которые прочитали бы Николаю Павловичу военныя науки въ возможно большей полнотѣ».



Петръ Петровичъ Коновницынъ. (Съ гравюры Райта, сдѣланной съ портрета, писаннаго Доу).

Для этой цъли былъ приглашенъ извъстный инженерный генералъ Опперманъ, подъ надзоромъ котораго чтеніе лекцій по военнымъ наукамъ было поручено полковникомъ Джанотти и Маркевичу.

Что касается характера Николая Павловича въ періодъ его отрочества и ранней юности, то черты, проявлявшіяся у него уже съ дѣтства, за это время лишь усилились. Онъ сдѣлался еще болѣе самонадѣяннымъ,

строптивымъ и своевольнымъ. Желаніе повел'явать, развившееся въ немъ, вызывало неоднократныя жалобы со стороны воспитателей. Всв эти черты при добромъ сердцѣ юноши великаго князя могли бы смягчаться подъ вліяніемъ воспитанія, проникнутаго задушевной теплотою, нѣжною ласкою, а этого-то и недоставало въ той обстановкъ, которая окружала Николая Павловича въ его юности. Императоръ Александръ, какъ мы уже сказали, совершенно не вмѣшивался въ дѣло воспитанія своего младшаго брата, и есть основанія предполагать, что даже різдко виділся съ нимъ. Въ ежедневныхъ журналахъ кавалеровъ встръчается только одно упоминание о свидании Александра Павловича съ младшими братьями, 28-го октября 1803 года. По всей въроятности, бывали и другія свиданія, но несомн'єнно очень р'єдкія, потому что о нихъ было бы отмѣчено въ журналахъ, обыкновенно не упускавшихъ никакихъ подробностей. Сердечныя заботы о сынѣ со стороны императрицы-матери сковывались во многомъ ея строгимъ представленіемъ объ этикетъ. Что же касается его офиціальнаго воспитателя генерала Ламздорфа, то отношеніе къ нему Николая Павловича видно изъ следующаго характернаго

Однажды, въ 1809 году, Ламздорфъ, увѣщевая его, говорилъ ему о его возрастѣ, его положеніи и нераздѣльномъ съ нимъ достоинствѣ, о томъ, что онъ долженъ дать государству, и чего ждутъ отъ него, о быстротѣ, съ которою пролетаетъ время, что ему нельзя терять ни минуты и т. д.; и пока Ламздорфъ съ увлеченіемъ говорилъ ему все это, великій князь вдругъ предложилъ своему воспитателю посмотрѣть въ окно на дымъ, выходившій изъ трубы<sup>34</sup>.

Кавалеры тоже не пользовались вліяніемъ на великаго князя, и къ тому же нѣкоторые изъ нихъ, въ особенности, въ послѣдніе годы его воспитанія, старались потворствовать его наклонностямъ.

Въ этотъ же періодъ его жизни въ Николаѣ Павловичѣ развилась страсть къ фарсамъ, каламбурамъ, желаніе острить. Страсть эта, несомнѣнно развилась подъ вліяніемъ стремленія со стороны Николая Павловича ни въ чемъ не уступать Михаилу Павловичу, надѣленному врожденнымъ остроуміемъ. «Онъ постоянно хочетъ блистать своими острыми словцами,—писали про Николая Павловича кавалеры,—и самъ первый во все горло хохочетъ отъ нихъ, часто прерывая разговоръ другихъ». Попытки Ламздорфа останавливать въ этомъ отношеніи великаго князя ни къ чему не приводили<sup>35</sup>.

По словамъ барона Корфа, однимъ изъ любопытныхъ фактовъ отроческой жизни Николая Павловича является еще слѣдующій разсказъ. Продолжающееся крайнее пристрастіе великаго князя ко всему военному думали побѣдить разсудкомъ, убѣжденіемъ, заставляя его самого разсуждать объ односторонности такого направленія и тѣмъ навести

наконець на новую дорогу. Такъ, однажды ему задано было темою русскаго сочиненія: «доказать, что военная служба не есть единственная служба дворянина, но что и другія занятія для него столько же почтенны и полезны». Что же изъ этого вышло? Великій князь, не поддаваясь расчету своихъ воспитателей, вмѣсто ожидаемыхъ разсужденій, просто ничего не написаль, такъ что, наконець, Ахвердовь, объясняя себѣ это пассивное упорство недостаткомъ внимательности или предубѣжденіемъ въ пользу военнаго сословія и сжалившись надъ великимъ княземъ, самъ продиктоваль ему все сочиненіе, о чемъ и записаль въ дневной журналъ императрицѣ. Это случилось 21-го декабря 1810 года.

По первоначальному плану императрицы, занятія Николая Павловича должны были продолжаться до достиженія имъ семнадцатилѣтняго возраста; но когда ему наступило семнадцать лѣтъ, въ іюнѣ 1813 года, занятія не были прерваны, такъ какъ Марія Өеодоровна желала продержать великаго князя за книгами какъ можно дольше, по всей вѣроятности, продолжая надѣяться заглушить въ немъ такимъ путемъ тѣ задатки, которые не могли нравиться ей въ немъ.

Между тѣмъ современныя событія должны были, напротивъ того, способствовать развитію страсти Николая Павловича ко всему военному; они были сильнѣе всякихъ умозрительныхъ заключеній и разсужденій. Безпрерывныя войны, которыми ознаменовалось царствованіе императора Александра, завершились наконецъ 1812 годомъ. Весьма естественно, что въ эту пору, когда Николаю Павловичу исполнилось уже 16 лѣтъ, и при извѣстныхъ его наклонностяхъ, онъ долженъ былъ рваться на войну; вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ и слѣдовало ожидать, онъ встрѣтилъ со стороны императрицы-матери рѣшительный отказъ относительно исполненія своихъ задушевныхъ стремленій.

Лакруа въ исторіи Николая І приводить по этому случаю разсказь, излагая который онь, по своему обыкновенію, не указываеть источника, откуда онь его почерпнуль. По его свидѣтельству оказывается, что Николай Павловичь, жалуясь императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ на свое бездѣйствіе въ то время, когда отечество въ опасности, получиль въ отвѣтъ: «васъ берегутъ для другихъ случайностей (on vous garde pour d'autres éventualités)». Тогда великій князь, не удовольствовавшись этимъ отвѣтомъ, обратился съ письмомъ къ императору Александру, въ которомъ онъ умоляль государя разрѣшить ему отправиться въ армію. По полученіи этого письма, Александръ Павловичъ призвалъ къ себѣ великаго князя и старался утѣшить его. Въ теченіе послѣдовавшаго затѣмъ разговора онъ съ грустнымъ, но серьезнымъ видомъ сказалъ ему, что время, когда ему придется стать на первую степень, быть можетъ, наступитъ ранѣе, чѣмъ можно предвидѣть его.

«Пока же,— прибавиль онь съ отеческимь доброжелательствомь,— вамь предстоить выполнить другія обязанности; довершите ваше воснитаніе, сдѣлайтесь насколько возможно достойнымь того положенія, которое займете со временемь: это будеть такою службою нашему дорогому отечеству, какую должень нести наслѣдникь престола» <sup>36</sup>.

Эти загадочныя слова государя произвели, повидимому, сильное впечатление на юнаго великаго князя, такъ какъ съ этого времени въ его характере началъ какъ бы подготовляться какой-то переломъ: на него стали находить моменты задумчивости, сосредоточенности, онъ становился боле сдержаннымъ и обдуманнымъ въ своихъ речахъ и поступкахъ.

Существують другія болѣе положительныя данныя, по которымъ видно, что мысль о назначеніи Николая Павловича наслѣдникомъ существовала уже значительно ранѣе 1812 года въ мысляхъ императрицы Маріи Өеодоровны.

Довъренный секретарь императрицы-матери, Григорій Ивановичъ Вилламовъ, записаль въ своемъ дневникъ слъдующія слова Маріи Оеодоровны, сказанныя ему 16-го марта 1807 года: «Она видитъ, что престоль все-таки современемъ перейдетъ къ великому князю Николаю, и по этой причинъ его воспитаніе особенно близко ея сердцу (elle voyait qu'un jour pourtant le trône reviendrait au grand duc Nicolas, et que par cette raison son éducation lui tient si particulièrement à coeur)» <sup>37</sup>.

Послѣ этихъ словъ нѣтъ ничего удивительнаго, что Шторхъ въ зашискѣ, поданной въ 1810 году императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ, о необходимости начать съ Николаемъ Павловичемъ курсъ, обнимающій собою всѣ политическія науки, въ ихъ общей связи и взаимномъ дѣйствіи, говоритъ о великомъ князѣ, какъ о лицѣ, «qui probablement nous gouvernera un jour» 38.

Что же касается исхода войны 1812 года, то Николай Павловичъ въ своемъ патріотическомъ воодушевленіи не подвергалъ ни малѣйшему сомнѣнію конечный результатъ борьбы Наполеона съ Россіей. Такъ, по полученіи извѣстія о вступленіи французовъ въ Москву, онъ держалъ пари на рубль съ великой княжной Анной Павловной, что къ первому января предстоявшаго новаго года въ Россіи не останется ни одного непріятеля. Онъ вынгралъ пари, и 1-го января 1813 года Анна Павловна вручила ему серебряный рубль. Это произошло, когда они отправлялись въ Казанскій соборъ на молебствіе, по случаю освобожденія Россіи отъ иноплеменнаго нашествія, и Николай Павловичъ спряталъ полученный рубль себѣ за галстукъ зэ.

Наконецъ, лишь въ 1814 году, императоръ Александръ разрѣшилъ своимъ младшимъ братьямъ прибыть къ армін за границу.

Императрица Марія Өеодоровна напутствовала обонхъ великихъ князей прекрасно написаннымъ письмомъ, проникнутымъ высоконравствен-

ными тенденціями <sup>40</sup>. Она сов'єтовала сыновьямъ продолжать быть строго религіозными, не быть легкомысленными, непосл'єдовательными и самодовольными; полагаться въ своихъ сомн'єніяхъ и искать одобренія своего «второго отца», «достойнаго и уважаемаго (digne et respectable)»



Петръ Андреевичъ Клейнмихель. (Съ литографіи Поля).

генерала Ламздорфа; избѣгать возможности оскорбить кого нибудь недостаткомъ вниманія, быть разборчивыми въ выборѣ себѣ приближенныхъ; не поддаваться своей наклонности вышучивать другихъ, быть обдуманными въ своихъ сужденіяхъ о людяхъ, такъ какъ изъ всѣхъ знаній знаніе людей самое трудное и требуетъ наибольшаго изученія. Удивительно, что Марія Өеодоровна, предусматривая легкость, съ которою ея дѣти могутъ увлечься мелочами военной службы, настойчиво предостерегала ихъ отъ этого, совѣтуя, напротивъ того, запасаться познаніями.

создающими великихъ полководцевъ; слѣдуетъ, пишетъ она, изучить все, что касается до сбереженія солдата, которымъ такъ часто пренебрегаютъ, жертвуя имъ красотѣ формы, безполезнымъ упражненіямъ, личному честолюбію и невѣжеству начальника.

Говоря объ опасностяхъ, сопряженныхъ съ войною, императрица писала: «Опасность не должна и не можетъ удивлять васъ, вы не должны избътать ея, когда честь и долгъ требуютъ отъ васъ рисковать собою..... но если, мои дъти, величайшая благороднъйшая храбрость должна отличать васъ, то скажите себъ, что она должна быть обдумана и совершенно не походить на хвастливость молодого человъка (fanfaronade de jeune homme), играющаго своею жизнью; однимъ словомъ, я хочу, чтобы вы были храбрыми, но не безразсудными (je veux vous savoir braves, mais non téméraires)».

Совѣтуя дѣтямъ заботиться о правильномъ распредѣленіи времени, посвящать свободныя минуты чтенію, стараться проникаться чудными примѣрами античнаго міра, императрица предостерегала ихъ также отъ праздности, умственной лѣни, убивающей духовныя способности и заглушающей самые лучшіе задатки.

Насчеть отношеній великихъ князей къ государю Марія Өеодоровна совѣтовала дѣтямъ относиться къ нему одному (за исключеніемъ окружавшихъ его лицъ) съ полнымъ довѣріемъ и откровенностью, предостерегая ихъ вмѣстѣ съ тѣмъ отъ выраженія своего мнѣнія относительно дѣлъ, о которыхъ онъ не будетъ съ ними говорить, «стараясь при томъ не быть навязчивыми и не терять своего времени въ переднихъ (en évitant de vous rendre importun et de perdre votre temps dans les antichambres)».

Заканчивается письмо словами: «Ступайте съ Богомъ и возвращайтесь съ Богомъ (allez avec Dieu et revenez avec Dieu)».



Императрица Марія Осодоровна, Съ гравированнаго портрета Карделли.



# ГЛАВА ВТОРАЯ

I.

Великіе князья Николай и Михаиль выёхали изъ Петербурга 5-го (17-го) февраля 1814 года. Въ этомъ путешествін ихъ сопровождали: генералъ Ламздорфъ, кавалеры Саврасовъ, Алединскій и Арсеньевъ, полковникъ Джанотти и докторъ Рюль.

Провздомъ черезъ Германію великіе князья посвтили свою сестру, великую княгиню Марію Павловну, въ Веймарѣ. Они прівхали въ этотъ городъ изъ Берлина совершенно неожиданно, и Николай Павловичъ явился къ своей августѣйшей сестрѣ, переодѣвшись курьеромъ. Она не сразу узнала его, и только благородная осанка и красивый греческій носъ курьера побудили ее внимательно всмотрѣться въ черты его лица и выдали тайну 41.

Генераль-адъютантъ Петръ Петровичъ Коновницынъ, назначенный императоромъ Александромъ состоять при великихъ князьяхъ на время военныхъ дѣйствій, посланъ былъ къ нимъ навстрѣчу. Но, благодаря дурнымъ дорогамъ, снѣжнымъ заносамъ, а затѣмъ весенней распутицѣ, путешествіе совершалось съ такою медленностью, что великіе князья не поспѣли къ рѣшительному моменту кампаніи 1814 года.

Когда, 12-го (24-го) марта, императоръ Александръ рѣшился предпринять движеніе къ Парижу, онъ лично приказалъ лейбъ-гвардіп Преображенскаго полка капитану Петру Андреевичу Клейнмихелю, взявъ нѣсколько казаковъ, отправиться по дорогѣ на Шомонъ и Лангръ навстрѣчу великимъ князьямъ Николаю и Михаилу Павловичамъ, чтобы передать имъ повѣленіе государя возвратиться въ Базель. Въ этомъ городѣ они должны были ожидать дальнѣйшихъ повелѣній. Клейнмихель встрѣтилъ ихъ высочества въ Везулѣ и, передавъ своевременно

высочайшее повелѣніе, возвратился къ государю въ Парижъ кружнымъ путемъ, черезъ Нанси. 16-го мая 1814 года, Клейнмихель назначенъ былъ флигель-адъютантомъ; будущій преемникъ графа Аракчеева былъ найденъ. Встрѣча же съ Клейнмихелемъ въ Везулѣ не изгладилась изъ памяти великаго князя и не была забыта преемникомъ Александра.

Такимъ образомъ великіе князья лишены были возможности участвовать въ славныхъ дѣлахъ, заключившихъ собою трехлѣтнюю войну съ Наполеономъ. Они, къ великому своему горю, вынуждены были прожить въ бездѣйствіи въ Базелѣ до занятія союзниками французской столицы и затѣмъ отправились къ государю, когда проѣздъ въ Парижъ сдѣлался уже безопаснымъ.

Въ ожиданіи прівзда великихъ князей, императоръ Александръ въ одномъ изъ писемъ къ своей родительницѣ, отъ 3-го (15-го) апрѣля 1814 года, испрашивалъ ея распоряженій относительно предстоявшаго пребыванія своихъ братьевъ въ Парижѣ.

«Соблаговолите, дорогая матушка,—писаль онъ между прочимъ, дать мнъ ваши приказанія относительно моихъ братьевъ, и что имъ предстоитъ дълать? Должны ли они воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы путешествовать несколько по Голландіи, Англіп, Швейцаріи, или же вамъ угодно будетъ приказать, чтобы они вернулись тотчасъ же? Такъ какъ генералъ Ламздорфъ находится съ ними, а г. Лагариъ здісь, то было бы возможно составить плань путешествія, крайне поучительнаго для нихъ, и которое съ пользою вознаградило бы за все то, что прекращение войны заставило ихъ потерять. Въ особенности путешествіе по Швейцаріи и Англіи могло бы быть очень полезно для нихъ. Но въ отношеніи всего этого только одна ваша воля должна ръшить все. Пока же мы устроимъ все съ генераломъ Ламздорфомъ такъ, чтобы они не терили времени здесь, где есть средства продолжать свое образование по всемь отраслямь знаній. Г. Лагариъ принесеть имъ большую пользу своими знакомствами со всёми достойными (estimable) образованными людьми. Генераль Ламздорфъ решитъ и будеть наблюдать за всѣмъ» 42.

Приведенная выдержка изъ письма императора Александра крайне характерна для обрисовки отношеній его къ вдовствующей императрицѣ и для уясненія того вполнѣ самостоятельнаго положенія, которое занимала Марія Өеодоровна при рѣшенія всѣхъ вопросовъ, касающихся воснитанія своихъ младшихъ сыновей.

Что же касается назначенія генераль-адъютанта Коновницына, то императрица-мать осталась вполнѣ довольною выборомъ, сдѣланнымъ государемъ, и писала, между прочимъ, новому наставнику великихъ князей, 2-го апрѣля 1814 года: «Я искренно обязана императору за сей выборъ, соотвѣтствующій моему о васъ мнѣнію и совершенному



Иванъ Өедоровичъ Паскевичъ. (Сь гравюры Уткина, сдёланной съ портрета Реймерса).

удостовѣренію, что, доказавъ на опытѣ, сколь извѣстны вамъ качества и должности полководца, и запечатлѣвъ кровію приверженность вашу къ государю и любовь къ отечеству, вы въ полной мѣрѣ вникли въ обязанности возложеннаго на васъ порученія и чувствуете важность онаго и отвѣтственность, съ нимъ сопряженную. Я увѣрена, что, руководствуя

великихъ князей вашими совътами, наставленіями и объясненіями, дабы они воспользовались случаемъ пріобръсть опытность въ наукъ, ихъ сану, особливо въ нынѣшнія времена, толико нужной, вы не оставите обращать ихъ вниманіе на всѣ должности, въ ней соединяющіяся, и на то, что хотя долгъ и честь повелѣваютъ полководцу встрѣчать равнодушно опасности, когда онѣ случаются, и когда нужно дать примѣръ собою, однако истинное мужество не состоитъ въ пылкости, влекущей безъ нужды и разбора бросаться въ опасность, и будете удерживать юношескую и неопытную храбрость отъ излишняго воспаленія. На вашу совъсть возложено теперь ихъ сохраненіе, и я съ полною надеждою полагаюсь на васъ, что вы въ семъ отношеніи будете ихъ другъ, совътникъ и хранитель и замѣните достойнаго ихъ наставника Матвѣя Ивановича Ламздорфа».

По прибытіи въ Парижъ великихъ князей они обозрѣвали различныя учрежденія столицы Франціи. И здѣсь сказалась наклонность Николая Павловича ко всему военному: онъ предпочиталь осматривать учрежденія военныя, политехническую школу, домъ Инвалидовъ, казармы, госпитали. При посѣщеніи дома Инвалидовъ обоимъ великимъ князьямъ приходилось видѣть, какъ старые, искалѣченные солдаты, молча, со слезами на глазахъ, отворачивались отъ нихъ, какъ только замѣчали русскій мундиръ.

Во время обхода Николаемъ Павловичемъ этого убѣжища изувѣченныхъ солдать, его вниманіе привлекъ одинъ сержантъ съ лицомъ, покрытымъ рубцами, съ трудомъ передвигавшійся при помощи двухъ костылей.

- Въ какомъ дёлё вы ранены?—спросиль его великій князь.
- При переправѣ черезъ Березину,—отвѣчалъ инвалидъ, стараясь улыбнуться сквозь свои рубцы.—Казаки привели меня въ такой видъ, какъ вы видите, да и я, увѣряю васъ, не остался у нихъ въ долгу; я упалъ рядомъ съ ними въ снѣгъ, они не поднялись, а я имѣлъ счастіе возвратиться съ отмороженными ногами. Впрочемъ, такъ и надо: что намъ нужно было искать въ вашей Россіи? Дьявольская страна, защищающаяся безъ посторонней помощи; правда, въ нее легко входишь, а выйти—не выйдешь, а если и выйдешь, то, какъ я, чтобы попасть въ инвалидный домъ.

Великіе князья передали объ этомъ разговорѣ императору Александру, и послѣдній настолько заинтересовался старымъ сержантомъ, что пожелалъ видѣть его. Думая обрадовать его, онъ сказалъ ему, что всѣ французскіе плѣнные, остававшіеся въ Польшѣ и Россіи, въ числѣ болѣе 80.000 человѣкъ, должны вскорѣ возвратиться во Францію.

— Вотъ счастливцы!—воскликнулъ инвалидъ.—Государь, я совътую вамъ сообщить поскоръе эту новость нашему императору Наполеону: онъ вамъ скажетъ большое спасибо.



Князь Пегръ Михайловичъ Волконскій. (Съ гравюры Райта, сдѣланной съ портрета, писаннаго Доу).

Тогда Александръ спросилъ его, развѣ ему неизвѣстны послѣднія событія, положившія конецъ войнѣ и въ интересахъ всеобщаго умиротворенія приведшія къ перемѣнѣ во Франціи правительства. Старый солдать покачаль головою и сразу сдѣлался грустнымъ и серіознымъ.

— Надо сознаться, государь, не доброе дёло сдёлали вы этимъ, пробормоталь онъ сквозь зубы.—Что вы хотите, что бы мы дёлали съ королемъ, который не въ состояніи сѣсть на лошадь? О, это не хорошо, это значить оскорблять насъ! Къ счастію, это не будеть продолжительно. Безъ нашего пмператора Наполеона нѣть Франціи! <sup>43</sup>

Простосердечная рѣчь ветерана должна была произвести на императора тѣмъ болѣе глубокое впечатлѣніе, что онъ самъ уже начиналъ сознавать всю ошибочность своего образа дѣйствій по отношенію къ Бурбонамъ, водвореннымъ имъ на престолъ Франціи.

Во время своего перваго пребыванія въ Парижѣ Николай Павловичь имѣль случай познакомиться съ герцогомъ Орлеанскимъ. Эта встрѣча не прошла безслѣдно въ жизни великаго князя; онъ былъ свидѣтелемъ семейнаго счастія герцога, и эта отрадная картина глубоко запала въ душу Николая Павловича.

- Какое громадное счастіе жить такъ, семьею! сказаль ему великій князь.
- Это единственное истинное и прочное счастіе,—отвѣтилъ герцогъ Орлеанскій убѣжденнымъ тономъ <sup>44</sup>.

Здѣсь слѣдуетъ упомянуть еще о двухъ встрѣчахъ, также не прошедшихъ безслѣдно въ дальнѣйшей жизни нашего будущаго вѣнценосца.

Въ Парижѣ Николай Павловичъ впервые послѣ долгой разлуки снова увидѣлъ бывшаго товарища своихъ дѣтскихъ игръ, Адлерберга, поступившаго послѣ выпуска изъ Пажескаго корпуса въ лейбъ-гвардіи Литовскій полкъ. Великій князь радостно привѣтствовалъ его, обласкалъ и съ тѣхъ поръ уже никогда не измѣнялъ своего къ нему благоволенія. При первой возможности Николай Павловичъ взялъ его впослѣдствіи къ себѣ въ адъютанты (въ 1817 году).

Другая встрѣча была не менѣе знаменательна. Великій князь познакомился и сблизился съ генераль-лейтенантомъ Иваномъ Өедоровичемъ Паскевичемъ, начальникомъ 2-й гренадерской дивизіи.

Въ запискахъ Паскевича объ этомъ сохранился слѣдующій раз-

«Въ Парижѣ начались, какъ и въ Петербургѣ, гвардейскіе разводы, и мы изъ гренадерскаго корпуса поочередно туда ѣзжали. Въ одинъ изъ сихъ разводовъ государь, увидавъ меня, подозвалъ и совершенно неожиданно рекомендовалъ меня великому князю Николаю Павловичу. «Познакомься,—сказалъ онъ ему,—съ однимъ изъ лучшихъ генераловъ моей армін, котораго я еще не усиѣлъ поблагодарить за его отличную службу». Николай Павловичъ послѣ того постоянно меня звалъ къ себѣ и подробно разспрашивалъ о послѣднихъ кампаніяхъ. Мы съ разложенными картами, по цѣлымъ часамъ, вдвоемъ разбирали всѣ движенія и битвы 12-го, 13-го и 14-го годовъ. Я часто у него обѣдывалъ, и когда за службою не могъ у него быть, то онъ мнѣ потомъ говорилъ, что я его опечалилъ. Этому

завидовали многіе и стали говорить въ шутку, что онъ въ меня влюбился. Его нельзя было не полюбить. Главная его черта, которой онъ меня привлекъ къ себъ, это прямота и откровенность. Брата Михаила Навловича онъ любилъ, но къ серіознымъ разговорамъ не допускалъ, да и тотъ ихъ не долюбливалъ... На балъ у Талейрана государь и прусскій король подошли ко мнѣ, поздоровались, и государь поздравиль меня съ только что полученною мною Александровскою лентою. «Le général l'a bien méritée», сказалъ прусскій король. На это государь, обратившись, сказалъ мив по-французски: «Le cordon de l'ordre de St. Alexandre n'est qu'une faible preuve de mon estime pour vous et vos services». Я и не подозрѣваль, что нахожусь въ такой милости. Передъ этимъ баломъ Николай Павловичь, узнавъ, что мив пожалована Александровская лента, попросиль позволенія прівхать ко мив и привезти эту ленту. Государь ему позволилъ у меня быть, но ленту не дали, а прислали съ курьеромъ. Великій князь у меня об'ядаль и провель почти весь день. Я сказаль ему, что очень бы хотъль представить ему всъхъ моихъ генераловъ и полковыхъ командировъ, которыхъ рекомендовалъ наплучинимъ образомъ. Великій князь былъ съ ними отмінно любезенъ и прямотою своего обращенія обворожиль ихъ. Они меня за это очень благодарилн» <sup>45</sup>.

Оба великіе князя должны были вернуться въ Россію черезъ Нидерланды и Германію. 6-го (18-го) іюня они прибыли въ Брюссель. Десять дней было посвящено на обозрѣніе главнѣйшихъ городовъ королевства; обозрѣніе это происходило въ сопровожденіи принца Оранскаго, принявшаго на себя трудъ быть проводникомъ юныхъ путешественниковъ. Послѣ короткаго пребыванія въ Гаагѣ они отправились въ Амстердамъ, а оттуда ѣздили въ Саардамъ, чтобы посѣтить домикъ Петра Великаго.

На обратномъ пути въ Россію, черезъ Германію <sup>46</sup>, великіе князья остановились на болѣе продолжительное время въ Берлинѣ. Здѣсь Николай Павловичъ ближе познакомился съ своей будущей женою, принцессою Шарлоттою, и взаимное впечатлѣніе, которое они произвели другъ на друга, лишь облегчило осуществленіе въ ближайшемъ будущемъ сокровенныхъ желаній императора Александра и его друга, короля Фридриха-Вильгельма III. Императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ, конечно, извѣстны были эти давнишнія семейныя предположенія, и материнское сердце ея вполнѣ сочувствовало намѣченному союзу. Но въ виду молодости Николая Павловича рѣшено было только отложить это радостное событіе до наступленія совершеннолѣтія великаго князя.

Вскорѣ, однако, насталъ часъ разлуки; великимъ князьямъ нужно было спѣшить въ Петербургъ, чтобы застать тамъ императора Александра передъ отъѣздомъ его на Вѣнскій конгрессъ.

Учебныя занятія Николая Павловича, прервавшіяся по случаю отъ
взда его за границу, возобновились послів его возвращенія въ Петербургъ; предметами ихъ служили исторія финансовъ и военныя науки. 
Однако съ этого времени занятія не велись съ прежнею правильностью, 
такъ какъ оба великіе князя стали часто присутствовать на разводахъ, 
парадахъ и ученіяхъ, посіщали арсеналы и другія военныя учрежденія, 
смотрібли рекрутъ и проч.; однимъ словомъ, они получили свободу и возможность предаваться всімъ тімъ занятіямъ, которыя прежде строго возбранялись имъ. Много времени поглощали также и всевозможныя придворныя празднества, въ которыхъ оба великіе князя стали принимать 
участіе.

Въ началѣ 1815 года къ числу лекцій по военнымъ наукамъ присоединились еще бесѣды Николая Павловича съ генераломъ Опперманомъ. Онѣ состояли въ томъ, что великій князь читалъ разработанныя имъ самимъ сочиненія и трактаты о предполагаемыхъ военныхъ дѣйствіяхъ, или планы войны на заданную тему, при чемъ онъ долженъ былъ давать Опперману отвѣты на всѣ его вопросы, касавшіеся деталей самого плана. Такъ, между прочимъ, въ февралѣ и мартѣ мѣсяцахъ 1815 г., Николай Павловичъ защищалъ составленный имъ большой «трактатъ о войнѣ противъ соединенныхъ силъ Пруссіи и Польши», которымъ Опперманъ остался весьма доволенъ; при первомъ чтеніи наставнику показалось даже, не имѣль ли его ученикъ въ своихъ рукахъ во время этой работы мемуаръ, написанный о томъ же предметѣ однимъ русскимъ генераломъ.

Судя по журналу 1815 года, генераль Опперманъ совътоваль Николаю Павловичу читать подробныя исторіи замѣчательныхъ кампаній, черезъ что, писаль онъ, «неминуемо должны усовершенствоваться въ великомъ князѣ его блестящія военныя способности, преимущественно состоящія въ талантѣ вѣрно и ясно судить о военныхъ дѣйствіяхъ».

Возобновившіяся занятія Николая Павловича продолжались, однако, недолго: ихъ прервала новая война съ Наполеономъ, возвратившимся съ острова Эльбы въ Парижъ. Вся Европа ополчилась противъ него, и императоръ Александръ разрѣшить великимъ князьямъ отправиться къ дъйствующей арміи въ Германію.

При этомъ случав императрица Марія Өеодоровна снова напутствовала своихъ сыновей письмомъ. Въ общемъ оно явилось повтореніемъ прежняго. Къ особенностямъ этого письма следуетъ, однако, отнести настойчивость, съ которою Марія Өеодоровна советовала сыновьямъ умело распоряжаться временемъ, дорожить имъ, находить возможность читать и заниматься. «Повторяйте себе,—писала она,—что въ тотъ день, когда вы не увеличиваете вашихъ познаній, вы утрачиваете ихъ; душа, какъ и умъ, не можетъ оставаться на одномъ уровнев: надо обогащаться

# вожією милостію МЫ ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ,

Импераприца и Самодержица всероссійская,

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемь встмь втрнымь нашимь подданнымь.

Вь 25 й день Іюня НАША любезная невъстка Великая Княгиня разръшилася отв бремени рождентемъ НАМЪ внука, а ИХЪ ИМПЕРАТОР-СКИМЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ сына нареченнаго НИКОЛАЕМЪ.

Таковое ИМПЕРАТОРСКАГО Дома НАШЕГО приращеніе пріємлемь мы вящимь залогомь благодати Всевышняго на НАСЬ и НАШУ Имперію обильно изливаемой, и по тому возвіщая о семь НАШИМЬ вірнымь подданнымь пребываемь удостовірены, что всі они соединять сь нами усердныя кы Богу молитвы о благополучномь возрасть новорожденнаго и преуспівній во всемь что кы разширенію славы Дома НАШЕГО и пользы отечества служить можеть. Повельваемь впрочемь во всіхь ділахь гді приличествуеть писать и именовать сего любезнаго намы внука ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЬ ВЫСОЧЕСТВОМЬ Великимь Княземь. Дань вы Царскомь сель Іюля бго вы літо оть рождества христова 1796 е, Царствованій же нашихь Всероссійскаго вы тридесять пятое и Таврическаго вы третіенадесять.

На подлинномь подписано собственною ЕЯ ИМПЕРА-ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою тако:

EKATEPUHA.



Печатанъ въ Санктпетербургъ при Сенатъ Іюля 9 дня 1796 года.



# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Король прусскій Фридрихъ-Вильгельмъ. (Изъ "Исторической портретной галлереи", изданной Брукманомъ).

нравственными достоинствами, пріобрѣтать познанія, или же характеръ портится, и умъ притупляется». Заслуживаетъ также вниманія слѣдующее прекрасное мѣсто изъ письма императрицы; оно получаетъ особенное значеніе, если припомнить, чему Марія Өеодоровна была свидѣтельницею въ царствованіе Павла Петровича, и какое вліяніе на характеръ Николая Павловича оказывало въ его дѣтствѣ увлеченіе столь любимыми имъ военными играми. «Я надѣюсь, дорогія мои дѣти,—писала императрица,—что военный режимъ, который будетъ у васъ передъ глазами, не привьетъ вамъ грубаго, суроваго или повелительнаго тона; онъ разви-

ваеть его у всѣхъ, но онъ нестерпимъ у лицъ вашего происхожденія, которыя даже въ тѣ мгновенія, когда они бываютъ вынуждены обуздывать заблужденіе или проступокъ, должны употреблять лишь тонъ твердости, воздѣйствующій несравненно сильнѣе, чѣмъ горячность и вспыльчивость. (J'espère, mes chers enfants, que le régime militaire que vous aurez sous vos yeux, ne vous fera pas adopter le ton brusque, dur, ni impérieux; il déplait chez tout le monde, mais il est insupportable dans des personnes de votre naissance, qui même dans les moments où elles sont dans le cas de réprimer une erreur ou une faute ne doivent employer que celui de la fermeté, qui réprime infiniment mieux que la vivacité et l'emportement)».

По примѣру прошлаго 1814 года военнымъ менторомъ при великихъ князьяхъ назначенъ былъ снова генералъ-адъютантъ Коновницынъ. Отправляя сыновей въ армію, императрица Марія Өеодоровна писала Коновницыну 11-го мая 1815 года: «Любезнѣйшіе сыновья мои, великіе князья Николай Павловичъ и Михаилъ Павловичъ, сами вручатъ вамъ сін строки, коими я предаю ихъ въ ваше попеченіе и усердное расположеніе. Довѣріе императора, любезнѣйшаго моего сына, выборомъ васъ для сопровожденія братьевъ его величества доказанное, личное мое съ вами знакомство и опытъ перваго пребыванія великихъ князей съ вами, все сіе даетъ мнѣ совершеннѣйшее удостовѣреніе, что изъ рукъ почтеннаго Ламздорфа не могутъ они быть переданы лучшему наставнику на полѣ славы, какъ вамъ.

«Ваше служеніе, изв'ястное въ арміи, ваше руководство и сов'яты, подтверждаемые опытностію и даннымъ неоднократно приміромъ, подадуть сыновьямь моимъ истинное понятіе о воинъ и полководиъ, коего храбрость обуздывается разсудкомъ, чтобы не сдълаться отважностію. Сколь ни больно материнскому сердцу подвергать жизнь детей опасности, я, тѣмъ не менѣе, признаю, что они не должны избѣгать ея, коль скоро честь и долгъ ихъ требують подать собою примфръ неустрашимости; но я увърена также, что я могу быть совершенно спокойна въ томъ, что, внимая моимъ чувствованіямъ, вы стараться будете отвращать отъ нихъ безполезную опасность и удерживать ихъ, дабы пылкостію юношества не увлекались безъ нужды въ гибель. Они удостовърятся также, что съ честію неразлучна добродітель и непорочность нравовь, которыя въ соединеніи столько же укрѣпляютъ военное, какъ и всякое другое званіе, а удаленіе отъ нихъ помрачаетъ славу героя. Для сохраненія ихъ драгоцінныхъ качествъ души, которыя я теперь съ утішеніемъ вижу въ великихъ князьяхъ, вниманіе ваше, конечно, обращено будеть на занятіе ихъ полезными упражненіями, отвращеніе праздности, хорошій выборь знакомствь, всевозможное удаленіе такихь, коихь примѣры и рѣчи не согласны съ сими правилами, и ограждение ихъ отъ

## императоръ николай первыи

хитрыхъ внушеній льстецовъ, старающихся ласкательствомъ и всякими угожденіями снискивать себѣ покровительства».

Получивъ разрѣшеніе принять участіе въ предстоявшей новой камцаніи, великіе князья выѣхали изъ Петербурга 13-го (25-го) мая въ со-



Павелъ Васильевичъ Голенищевъ-Кутузовъ. (Съ литографіи Клюквина).

провожденіи генерала Ламздорфа<sup>47</sup>. Послѣ остановки въ Берлинѣ<sup>48</sup> они отправились въ Гейдельбергъ, гдѣ находилась главная квартира императора Александра. Здѣсь генералъ Ламздорфъ разстался съ своими воспиганниками и возвратился въ Россію, а его мѣсто при великихъ князьяхъ занялъ генералъ-адъютантъ Коновницынъ <sup>49</sup>. Лестный пріемъ,

оказанный генералу Ламздорфу императоромъ Александромъ, и награжденіе его орденомъ св. Андрея Первозваннаго (2-го іюня 1815 года) вызвали со стороны императрицы слѣдующее письмо къ нему, отъ 15-го іюня 1815 года, живо характеризующее ея дружескія отношенія къ воспитателю ея младшихъ сыновей, на котораго она постоянно смотрѣла, какъ на второго отца великихъ князей.

«Сердечно любимый папа Ламздорфъ (Lieber Herzens Papa Lamsdorf), вашъ благополучный прівздъ, оказанный вамъ братскій пріемъ (brüderliche Aufnahme) и теплая признательность, проявленная по отношенію къ вамъ императоромъ, чрезмірно радують меня; будьте увірены, любезный папа, что каждая душа, одаренная чувствомъ, принимаетъ близко къ сердцу знаки вниманія, проявленнаго къ вамъ со стороны моего сына. Вы послужили Богу и людямъ; моя материнская душа говорить спасибо моему сыну и узнала это извъстіе съ умиленіемъ, которое сопровождалось внутреннею радостью: все было бы къ лучшему въ настоящемъ положеніи, если бы я не знала, любезный папа, что вы нездоровы. Императоръ увъряетъ меня, что вамъ лучше, но ваше письмо доказываеть мнж, что вы страдаете, и это пугаеть меня. Дай Богъ, чтобы спокойствіе принесло вамъ скорое выздоровленіе. Императоръ, повидимому, очень доволенъ и хвалитъ мий моихъ сыновей: съ внутреннею радостью вижу я, что онъ сердечно любитъ ихъ, но они въдь и достойны этого. Мысль о томъ, что вскоръ они будуть разъединены съ вами, огорчаетъ меня, точно вторичная разлука ихъ со мною: не оставляйте ихъ своимъ отеческимъ благословеніемъ и почаще пишите имъ, что, конечно, они также будуть делать. Съ Божьей помощью разлука не будетъ продолжительна: всѣ надѣются, что война не затянется. Дай Богъ, чтобъ это было такъ, и чтобы кровопролитія было меньше. Милости, которыхъ удостоены кавалеры, тоже очень радуютъ меня; я прошу васъ передать имъ это. Относительно добраго Рюля я написала императору, который, конечно, будеть милостивь. Не понимаю, по какой случайности письма моихъ дѣтей не дошли до меня, тогда какъ ваше письмо, любезный папа, получено мною: можеть быть, тоть, кому они отдали ихъ, забыль отправить ихъ. Я написала имъ объ этомъ. Прощайте, любезный папа, да сохранить васъ Богъ, и да благословить Онъ васъ тысячу разъ за все добро, которое д'влаете и сд'влали моимъ д'втямъ; не забывайте меня и будьте ув френы, что я неизм фино остаюсь вашим ъ истинно признательнымъ другомъ. Марія» 50.

При вступленіи русской арміи во французскіе предёлы, великіе князья сопровождали императора Александра на маршё къ Парижу. Когда же получено было извёстіе о занятіи столицы англо-прусскими войсками, то государь немедленно опередиль армію и, проёхавъ 200 версть по мёстности, не занятой нашими войсками, прибыль 28-го іюня (10-го іюля)

въ Парижъ; на другой день вслѣдъ за нимъ отправились также великіе князья.

Неизбѣжность болѣе продолжительнаго пребыванія великихъ князей въ Парижѣ сильно безпокоила императрицу Марію Өеодоровну. Тревоги ея материнскаго сердца нашли себѣ отголосокъ въ перепискѣ съ генераль-адъютантомъ Коновницынымъ, которому она писала 12-го (24-го) іюля, что довъряеть его отеческимь попеченіямь, столь нужнымь въ сей столицѣ роскоши и разврата. «Я, конечно, нимало не сомнѣваюсь, —продолжала встревоженная императрица, —что внушенныя имъ правила нравственности, благочестія и доброд'єтели предохранять ихъ отъ дъйствительныхъ погръшеній, но пылкое воображеніе юношей въ такомъ мѣстѣ, гдѣ почти на каждомъ шагу представляются картины порока и легкомыслія, легко принимаеть впечатлінія, помрачающія природную чистоту мыслей и непорочность понятій, тщательно понын'я сохраненную; разврать является въ столь пріятномъ или забавномъ вид'є, что молодые люди, увлекаемые наружностію, привыкають смотрёть на него съ меньшимъ отвращениемъ и находить его менте гнуснымъ. Сего пагубнаго д'виствія опасаюсь я наибол'ве по причин'в невиннаго удовольствія, съ каковымъ великіе князья по неопытности своей вспоминали о первомъ своемъ пребываніи въ Парижѣ, не вѣдая скрытаго зла; но теперь, когда они старье, нужно показать имъ въ настоящемъ видь сіи впечатлівнія, отъ которыхъ прошу я вась уб'ядительно предохранить ихъ вашимъ отеческимъ попеченіемъ, обращая также вниманіе на выборъ спектаклей, которые они посёщать будуть, и которые нерёдко вливають непримътнымъ и тъмъ болъе опаснымъ образомъ ядъ въ юныя сердца».

Генералъ-адъютантъ Коновницынъ въ отвѣтъ на полученное письмо постарался успокоить императрицу, 12-го іюля, слѣдующими строками:

«Ихъ императорскія высочества великіе князья находятся, благодаря Бога, въ вожделѣнномъ здравіи: образъ говеденія ихъ весьма согласуется съ волею вашею; господа кавалеры со свойственнымъ имъ усердіемъ при ихъ высочествахъ бываютъ неотлучны; я по преданности моей къ вашему величеству долгомъ моимъ поставляю засвидѣтельствовать о неусыпности и попеченіи ихъ. Ихъ высочества всякій день изволятъ кушать у государя, одинъ разъ были съ нимъ въ театрѣ, и во всѣхъ церемоніальныхъ выѣздахъ бываютъ при немъ; въ свободное время ихъ высочества обозрѣваютъ здѣсь всѣ заведенія, достойныя примѣчанія; третьяго дня изволили осматривать укрѣпленныя здѣсь окрестности съ военными замѣчаніями».

Тѣмъ не менѣе опасенія императрицы нисколько не уменьшились; Марія Өеодоровна признавалась въ письмѣ къ Коновницыну, что «сколь ни благопріятны всѣ сіи виды пребыванія великихъ князей въ Парижѣ», она все-таки весьма обрадуется выѣзду ихъ высочествъ изъ этого го-

рода, «какъ по естественному желанію съ ними видёться, такъ и по нравственнымъ побужденіямъ».

Всего чаще великіе князья бывали въ походѣ и въ Парижѣ въ обществѣ прусскихъ принцевъ, наслѣднаго принца и принца Вильгельма Прусскаго, который писалъ своему брату, принцу Карлу, что «великіе князья все только говорятъ объ удовольствіи пребыванія своего въ Берлинѣ и весьма признательны за оказанный пріемъ. Мы видимъ ихъ ежедневно, и съ каждымъ днемъ они становятся мнѣ дороже. Я теперь уже не дѣлаю между ними разницы; Михаилъ, котораго я предпочиталъ за его веселый нравъ, сдѣлался спокойнѣе, а Николай веселѣе» 51.

Послъ тяжкаго и изнурительнаго похода русская армія такъ скоро оправилась, что до возвращенія ея въ отечество государь пожелаль пощеголять ею и показать свои войска непріятелямъ и союзникамъ. Вмъстъ съ тъмъ императоръ Александръ, принявшій на себя роль великодушнаго покровителя Франціи, нам'тревался представить союзникамъ огромныя силы, находившіяся у него подъ рукою для поддержки своихъ намфреній, наканунф ихъ обратнаго выступленія въ отечество. Такимъ образомъ задуманный смотръ имѣлъ также въ виду политическую демонстрацію: выступленіе войскъ показывало, что Россія по водвореніи законнаго правительства Людовика XVIII не нам'врена более участвовать въ дальнъйшихъ враждебныхъ дъйствіяхъ противъ Франціи, если бы парижскіе переговоры не пришли къ мирному концу; къ тому же «врагъ общаго мира и спокойствія», Наполеонъ, находился уже на пути къ місту своего заключенія, острову св. Елены, а съ исчезновеніемъ его главная побудительная причина воинственнаго порыва императора Александра перестала существовать <sup>52</sup>.

Мѣстомъ предположеннаго смотра избранъ былъ Вертю. 26-го августа (7-го сентября), въ памятный день Вородинскаго сраженія, рѣшено было произвести примѣрный смотръ, а затѣмъ 29-го августа (10-го сентября) парадный смотръ въ присутствіи союзныхъ государей и всѣхъ иностранцевъ, приглашенныхъ на это торжество. Въ строю находилось болѣе 150.000 человѣкъ при 540 орудіяхъ.

Репетиція была произведена въ присутствіи государя и великихъ князей Николая и Михаила и привела императора Александра въ полный восторгъ. Разсказывая о репетиціи парада въ Вертю, Михайловскій-Данилевскій сообщаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, что въ этотъ день онъ снова имѣлъ случай убѣдиться, что императоръ Александръ не любилъ воспоминаній объ отечественной войнѣ: когда генералъ Толь, смотря на выстроившуюся армію, сказалъ его величеству: «Какъ пріятно, что сегодня память Бородинскому сраженію!»—государь не отвѣчаль ни слова и отвернулся. Данилевскій сопоставляетъ въ этомъ отношеніи императора Александра съ обоими великими князьями, его братьями, «которые

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

восхищаются всёмъ тёмъ, что есть русское». «Михаилъ Навловичъ,—передаетъ Данилевскій,—взялъ меня съ жаромъ за руку, когда я ему сказалъ, что, къ моему большему удовольствію, сегодня не было съ нами ни одного иностранца, что всё окружавшіе государя русскіе, и радо-



Карлъ Васильевичъ Нессельроде. (Съ ръдкой литографіи прошлаго стольтія).

вались искренно величію Россіи, потому что мы были какъ бы посреди семейства нашего».

29-го августа (10-го сентября) смотръ происходилъ въ томъ же порядкъ, какъ и во время репетиціи, но въ присутствіи несмътнаго числа иностранцевъ, при чемъ во время церемоніальнаго марша императоръ Александръ лично предводительствовалъ арміей и салютовалъ союзнымъ

монархамъ. Въ этотъ день Николай Павловить командовалъ второй бригадой въ 3-й гренадерской дивизіи и въ первый разъ обнажилъ шпагу передъ Фанагорійскимъ гренадерскимъ полкомъ <sup>53</sup>.

Михаилъ Павловичъ находился во главъ конной артиллеріи.

Генераль-адъютанть Коновницынь поспѣшиль донести объ этомъ событіи императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ и ппсаль 31-го августа изъ Вертю по поводу смотра 29-го августа: «Сей день, командуя своими частями наилучшимь образомь, пріобрѣли истинное уваженіе отъ войскъ, имь подчиненныхь, исправностію въ командѣ, кротостію и снисхожденіемь ко всѣмъ чинамь. Намъ всѣмъ пріятно было видѣть великихъ князей нашихъ въ первый разъ передъ побѣдоноснымъ россійскимъ воинствомь на равнинахъ шалонскихъ. Да благословитъ Всевышній путь ихъ къ славѣ и къ благоденствію народовъ, радующихся доблестямъ князей своихъ; я поистинѣ, ваше величество, могу засвидѣтельствовать, что ихъ высочества обхожденіемъ своимъ пріобрѣтаютъ какъ отъ нашихъ, такъ и отъ иностранныхъ общую похвалу».

1-го сентября государь съ великими князьями отправился обратно въ Парижъ. Окончивъ смотръ своей арміи и возв'єстивъ обратное шествіе ея въ отечество, государь посвятиль остальное время своего пребыванія въ Парижѣ исключительно политическимъ дѣламъ. Франція была спасена отъ излишнихъ домогательствъ союзникозъ, и территоріальная цілость ея сохранена; затёмъ Александръ задумалъ еще договоръ братскаго христіанскаго союза, названнаго Священнымъ союзомъ 54. Къ этому договору присоединились король прусскій и императоръ австрійскій; онъ состоялъ изъ трехъ статей, по которымъ союзники обязывались: 1) пребывать соединенными неразрывными узами братской дружбы, оказывать другь другу помощь и содъйствіе, управлять подданными своими въ томъ же дух братства для охраненія правды и мира; 2) почитать себя членами единаго христіанскаго народа, поставленными Провид'вніемъ для управленія тремя отраслями одного и того же семейства, и 3) пригласить всв державы къ признанію этихъ правилъ и ко вступленію въ Священный союзъ. Вообще же государи, подписавшіе договоръ, обязывались, «какъ въ управленіи собственными подданными, такъ и въ политическихъ отношеніяхъ къ другимъ правительствамъ, руководствоваться заповъдями св. Евангелія, которыя, не ограничиваясь приложеніемъ къ одной частной жизни, должны непосредственно управлять волей царей и ихъ деніями».

Меттернихъ отзывался сначала пренебрежительно о Священномъ союзѣ (се monument vide et sonore), признавая его безобидной болтовней, но отъ этой первоначальной оцѣнки ему вскорѣ пришлось отказаться. На дѣлѣ оказалось, что Меттернихъ получилъ въ руки драгоцѣнное орудіе, чтобы поставить Россію во главѣ реакціи въ Европѣ и связать ей руки на Востокѣ; австрійскій канцлеръ не замедлилъ этимъ восполь-





Императоръ Александръ Павловичъ.

Съ гравюры Одуена, сдъланной съ портрета, писаннаго Бурдономъ.



#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

зоваться съ неподражаемымъ искусствомъ для достиженія намѣченныхъ имъ политическихъ цѣлей, не только въ остальные годы царствованія императора Александра, но и при его преемникѣ.

Между тѣмъ пребываніе великихъ князей въ Парижѣ продолжало безпокоить императрицу Марію Өеодоровну; она также сѣтовала, что великіе князья отвлекаются предметами военной службы отъ упражненій



Англійскій принцъ-регентъ Георгъ. (Съ литографіи начала прошлаго столѣтія).

въ наукахъ, и потому не могутъ помышлять объ усовершенствованіи познаній. По мнѣнію императрицы, «всякій молодой человѣкъ имѣетъ необходимую нужду отдѣлять нѣкоторое время для собранія своихъ мыслей и пріумноженія своихъ свѣдѣній и утвержденія въ пріобрѣтенныхъ познаніяхъ и правилахъ, ибо, по сохраняемому мною всегда въ намяти замѣчанію, тотъ, кто впередъ не подвигается въ ученіи, отступаетъ назадъ» <sup>56</sup>.

Коновницынъ въ свою очередь признавался императрицѣ, что по возвращении изъ Вертю «краткость времени» не позволила великимъ князьямъ заниматься науками. «Касательно же поступковъ ихъ высочествъ,—присовокупилъ Коновницынъ,— я не могу не увѣрить вашего величества, что можете быть совершенно спокойны. Господа кавалеры всегда ихъ сопровождаютъ безотлучно» <sup>56</sup>.

16-го (28-го) сентября императоръ Александръ окончательно разстался съ Парижемъ и направился въ Брюссель, откуда онъ черезъ Лаонъ, Витри и Шомонъ пофхалъ въ Дижонъ для осмотра собранной здъсь австрійской армін.

Великіе князья покинули Парижъ 20-го сентября (2-го октября) и прямо повхали въ Дижонъ. Здѣсь они 24-го и 25-го сентября (6-го и 7-го октября) присутствовали съ государемъ на маневрахъ австрійскихъ войскъ. Когда эта пріятная вѣсть достигла до императрицы Маріи Өеодоровны, она не замедлила писать Коновницыну: «Сколь ни утѣшительны для моего сердца всѣ отзывы о поведеніи и обращеніи великихъ князей, я не могу, однако, довольно изъявлять признательности моей Провидѣнію за удаленіе ихъ наконецъ изъ Парижа» <sup>57</sup>.

Изъ Дижона императоръ Александръ совершилъ путешествіе по Швейцарін и черезъ Ліндау и Богемію направился въ Берлинъ. Великіе князья двинулись туда же, но болѣе прямою дорогою; они посѣтили императрицу Елисавету Алексѣевну въ Баденѣ <sup>58</sup> и побывали въ Франкфуртѣ, гдѣ встрѣтились съ цесаревичемъ Константиномъ Павловичемъ и съ великою княгинею Екатериною Павловною, а затѣуъ остановились въ Веймарѣ. Отсюда великіе князья поѣхали въ Лейпцитъ, гдѣ обозрѣвали поле сраженія 1813 года, и 10-го (22-го) октября прибыли въ Берлинъ. Черезъ день, 12-го (24-го) октября, императоръ Александръ торжественно въѣхалъ въ прусскую столицу.

На этотъ разъ пребываніе государя въ Берлинѣ было ознаменовано однимъ важнымъ событіемъ, политическое значеніе котораго для Россіи и Пруссіи сопровождалось одинаково важными послѣдствіями.

23-го октября (4-го ноября) русскій гренадерскій полкъ, шефомъ котораго быль прусскій король, вступиль въ Берлинь. Въ этотъ день при дворѣ состоялся обѣдъ, къ которому были приглашены всѣ штабъ и оберъ-офицеры полка. Гости сидѣли за столомъ въ большой залѣ; рядомъ, въ другомъ покоѣ, кушали члены императорской и королевской фамилій; въ этотъ семейный кружокъ были приглашены только фельдмаршалы Блюхеръ и Барклай де-Толли. Среди обѣда императоръ и король поднялись съ своихъ мѣстъ и провозгласили здоровье помолвленныхъ великаго князя Николая Павловича и принцессы Шарлотты. Блюхеръ и Барклай передали этотъ тостъ въ сосѣднюю залу, и всѣ приглашенные къ королевскому столу поспѣшили принести свои поздравленія 53.

Свадьбу было рѣшено отложить до совершеннолѣтія великаго князя Николая Павловича.

Императоръ Александръ пробылъ въ Берлинѣ до 27-го октября (8-го ноября) и затѣмъ отправился въ Варшаву; великіе князья въ сопровожденіи генералъ-адъютанта Коновницына возвратились прямо въ Иетербургъ.

Если императрица Марія Өеодоровна съ истинно материнскимъ безпокойствомъ не могла дождаться счастливой минуты, которая возвратитъ
ей, послѣ столь долгаго отсутствія, сыновей, великихъ князей, то съ не
меньшимъ нетериѣніемъ она поджидала появленія въ Петербургѣ императора Александра. Приномнимъ здѣсь, что императоръ Александръ,
отправляясь на Вѣнскій конгрессъ, разстался съ Петербургомъ болѣе
года тому назадъ, 1-го сентября 1814 года. Давно уже императрица
признавала присутствіе государя въ столицѣ необходимымъ и писала
сыновьямъ: «Је пе реих assez répéter combien il est essentiel qu'il
revienne au plutôt».

Очевидно, что въ высшихъ сферахъ промелькнуло въ ту пору совнание о безотрадномъ положении внутреннихъ дѣлъ въ России, требовавшихъ какого-то врачевания со стороны умѣлой руки. Убѣждение въ этой необходимости отразилось даже въ перепискѣ 1815 года великой княжны Анны Павловны съ братьями. Она, не стѣсняясь, высказала мнѣніе, что отнынѣ малѣйшая политическая ошибка вызоветъ для Россіи самыя пагубныя послѣдствія (la moindre faute politique aurait ici les plus funestes conséquences). Къ этому приговору она прибавила еще слѣдующія не лишенныя интереса строки: «Vous savez comme les affaires de l'intérieur vont mal et chaque jour on apprend de nouveaux détails; de plus nous avons une race de mécontents, détracteurs et raisonneurs qui ne fait que s'accroître, et sans être injuste on ne peut pas nier les motifs qui leur donnent prise, car ils existent».

Если вспомнить, что приведенныя выше разсужденія принадлежать молодой, неопытной великой княжнѣ, то впечатлѣніе при чтеніи написанныхъ ею строкъ дѣлается ещѐ сильнѣе; чувствуется дѣйствптельно медленное приближеніе какой-то тяжелой развязки.

Между тѣмъ императоръ Александръ находился въ Варшавѣ, окруженный ликованіями своихъ новыхъ подданныхъ. 15-го (27-го) ноября государь подписалъ конституціонную хартію вновь призваннаго къ жизни Польскаго королевства и 2-го (14-го) декабря возвратился наконецъ въ Петербургъ.

Но столица уже не увидѣла прежняго Александра; по свидѣтельству современниковъ, онъ казался скученъ и даже сердитъ. Прежнихъ восторговъ со стороны населенія не замѣчалось. Государь сдѣлался болѣе взыскательнымъ и строгимъ въ отношеніи военной дисциплины; офи-

церамъ было запрещено носить гражданское платье, и обращено вниманіе на строжайшее соблюденіе установленной формы въ одеждѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ были приняты мѣры къ искорененію злоупотребленій, вкравшихся во всѣ части государственнаго управленія во время трехлѣтней заграничной войны. Послѣдовали увольненія, начались слѣдствія.

Управлявшій военнымъ министерствомъ съ 1812 года князь Александръ Ивановичъ Горчаковъ былъ удаленъ, и самое министерство получило новое образованіе.

12-го (24-го) декабря 1815 года послѣдоваль указъ сенату, въ которомъ сказано: «Трехлѣтній опытъ благополучно оконченной послѣдней войны, въ продолженіе коей лично присутствоваль я при войскахъ, явилъ ощутительную пользу изданнаго въ 1812 году учрежденія объ управленіи большой дѣйствующей арміи. Находя необходимымъ сохранить тотъ же порядокъ и въ мирное время по управленію всѣмъ вообще военнымъ департаментомъ, призналъ я за полезное дать оному новое устройство, примѣненное въ главныхъ основаніяхъ къ упомянутому учрежденію».

Вследствіе этого было выработано новое положеніе, на основаніи котораго военная администрація разделялась на две части, и каждая изъ нихъ поручалась особому лицу. Военнымъ министромъ былъ назначенъ генералъ-адъютантъ Коновницынъ; онъ получилъ въ заведываніе хозяйственныя части министерства (денежную, счетную, продовольственную) и былъ подчиненъ начальнику главнаго штаба его императорскаго величества, который распоряжался всёми прочими дёлами прежняго военнаго министерства. Начальникомъ главнаго штаба былъ назначенъ генералъ-адъютантъ, князь Петръ Михайловичъ Волконскій.

Разставаясь съ великими князьями, Петръ Петровичъ Коновницынъ начерталь для нихъ прекрасное прощальное наставленіе, которое останется навсегда памятникомъ свѣтлаго ума и доброй души военнаго руководителя Николая Павловича <sup>63</sup>.

#### II.

Обрученіе великаго князя Николая Павловича съ принцессой Шарлоттой послужило поводомъ къ обмѣну письмами между императрицей Маріей Өеодоровной и императоромъ Александромъ, съ одной стороны, и королемъ Фридрихомъ-Вильгельмомъ III—съ другой.

Письмо Маріп Өеодоровны отъ 14-го января 1816 года, написанное ею въ отвѣтъ на письмо прусскаго короля, любопытно еще и въ другомъ отношеніи; оно доказываетъ несомнѣннымъ образомъ, что уже въ 1809 году, во время пребыванія въ Петербургѣ покойной королевы

### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

Луизы, у дальновидной императрицы-матери явилась мысль о бракѣ Николая Павловича съ принцессой Шарлоттою <sup>61</sup>.

«Удовольствіе вашего величества по поводу союза нашихъ дѣтей, писала Марія Өеодоровна, — высказанное самымъ трогательнымъ образомъ въ письмѣ, переданномъ мнѣ гофмаршаломъ вашего двора,



Генералъ Натцмеръ. (Съ портрета, приложеннаго къ его біографіи, изданной въ 1876 г. въ Берлинѣ).

барономъ Шильденомъ, раздѣляется мною со всею живостью материнской любви, отвѣчающей на это, государь, въ избыткѣ чувства, что завѣтное желаніе моего сердца исполнилось: желаніе это зародилось въ девятомъ году (le voeu fut formé l'année 9). Воспоминанія этого счастливаго времени возбуждаютъ во мнѣ горячія сожалѣнія, которыя примѣшиваются даже къ радости, порождаемой во мнѣ ожидаемымъ сча-

стіемъ моего сына. Отзывчивая душа вашего величества пойметь подобное соединеніе сожальній, огорченія и счастія; я надыюсь даже, что оно послужить для васъ доказательствомь чувствь, внушаемыхъ мнѣ вашей милой дочерью, и нъжныхъ и неустанныхъ заботъ, при помощи которыхъ я постараюсь снискать ея дружбу и доверіе, оберегать ея счастіе и дёлать ея жизнь пріятною, со всею заботливостью материнской нёжности. Обворожительный характерь юной принцессы, ея умъ основательный, неподдёльный, нёжность ея чувствъ наглядно предсказывають мнъ счастіе моего сына и мое собственное; она сроднится съ нами и, сдѣлавъ Николая счастливѣйшимъ изъ смертныхъ, сдѣлаетъ меня счастливъйшею изъ матерей и утъшитъ меня въ разлукъ съ моими дочерьми. Вотъ мои ожиданія, государь, и они вамъ доказываютъ, насколько я расположена любить и лельять принцессу. Я глубоко тронута добротою вашего величества по отношенію къ Николаю, который, какъ должно, оцениваетъ ваше доверіе, проявляющееся въ томъ, что вы вваряете его заботамъ принцессу: онъ оцаниваетъ эту честь со всамъ жаромъ сердца религіознаго, чистаго, честнаго и прямодушнаго, всецвло отдавшагося своей невъстъ и сознающаго всю отвътственность, связанную съ мыслью объ обязанности сдёлать изъ счастья своей подруги постоянное занятіе своей жизни. Вотъ излюбленный предметь нашихъ разговоровъ, возобновляемыхъ при каждомъ случаѣ. Влагословение Божие да снизойдеть на этихь двухь дорогихь существь и сохранить имъ навсегда ихъ чувства, ихъ убъжденія, обезпечивъ такимъ образомъ счастіе ихъ жизни».

Письмо императора Александра къ прусскому королю, отъ 15-го (27-го) января 1816 года, съ такою полнотою воплощаетъ въ себъ руководящія начала его политики и съ такою яркостію очерчиваетъ его самого, что мы считаемъ необходимымъ привести его здъсь цъликомъ.

«Я не найду выраженій, — писалъ императоръ Александръ, — чтобы высказать вамъ, государь, чувства, которыми я быль проникнутъ, читая инсьмо, которое вашему величеству угодно было вручить генералу Шёлеру. Я берусь за перо, чтобы отвѣчать на него, и буду прислушиваться лишь къ голосу своего сердца. Это — единственный языкъ, который можетъ подходить для насъ. Онъ одинъ можетъ сдѣлать для насъ менѣе тягостной разлуку, на которую насъ обрекаетъ долгъ. Дружба, которая соединяетъ насъ, государь, беретъ свое начало въ чувствъ. (L'amitié qui nous unit, sire, prend sa source dans le sentiment). Она скрѣплена испытаніями, воспоминаніями и надеждами, соединенными съ нашею судьбою. Она будетъ сопутствовать намъ до могилы. Она скраситъ своими прелестями и тѣмъ, что есть въ ней утѣшительнаго, жизненный путь, который намъ еще предстоитъ совершить, прежде чѣмъ достигнуть великой цѣли нашего существованія — быть счастливыми, какъ монархи

и какъ люди, счастіемъ, которое намъ удастся разд'влить съ нашими ближними. Эта святая дружба, всю сладость которой я постоянно вкушаль, какъ въ лагерѣ, передъ лицомъ непріятеля, такъ и среди вашего народа и вашихъ войскъ, поддерживала, государь, мой духъ въ самыя бурныя мгновенія и удвоила отвагу моего народа и моихъ войскт. И вотъ въ этомъ неизмѣнномъ чувствѣ и въ узахъ постоянно дѣйствующей близости я буду почерпать всегда настойчивость, необходимую для выполненія лежащей на насъ задачи. Она состоить въ томъ, чтобы предохранить отъ всякаго посягательства плодъ нашихъ трудовъ — миръ вселенной, возстановить въ силѣ непреложныя начала религіи и справедливости, единственное основаніе какъ процв'єтанія, такъ и славы народовъ. Въ этомъ-то смыслѣ я и спѣшу поздравить васт, государь, съ усивхомъ мудрыхъ и энергичныхъ мврт, принятыхъ вами съ цвлью ослабить разрушительныя стремленія тайныхъ обществъ, заблужденія которыхъ могли бы подать поводъ къ справедливому безпокойству. Мнѣ пріятно им'єть возможность воздать должное м'єропріятіямъ, столь клонящимся къ общей пользф, и выразить вамъ безпрерывно одушевляющія меня пожеланія славы монарху, другу и товарищу по оружію, который дорогъ мнв по столькимъ причинамъ, а также и народу, который я такъ уважаю, какъ вашъ. Эти чувства настолько же правдивы, какъ и неизмѣнная дружба, съ которою остаюсь на всю жизнь,

«государь,

«вашего величества «добрый брать, другь и союзникъ

«Александръ».

Въ отвѣтъ на это письмо Фридрихъ-Вильгельмъ писалъ между прочимъ императору Александру:

«Съ чувствомъ живъйшей признательности усмотрълъ я изъ вашего письма отъ 15-го (27-го) января, переданнаго мнъ барономъ Шильденомъ, милостивое выраженіе той драгоцьной дружбы, которая постоянно оставалась върна самой себъ, и которую вамъ угодно доказать мнѣ при каждомъ случаъ. Она служила мнѣ защитой въ несчастіи, государь, она будетъ спутницей моей жизни и оправдываетъ безграничныя довъріе и надежды, которыми я чувствую себя проникнутымъ въ отношеніи къ вашему величеству, и которыя чужды какихъ бы то ни было политическихъ расчетовъ. (Elle fut mon égide dans le malheur, sire, elle sera la compagne de ma vie et elle justifie l'abandon et la confiance sans réserve dont je me sens pénétré pour votre majesté, et qui est étranger à tous les calculs de la politique). Мы были соединены намъреніями и чувствами, и, чтобы еще болье скрыпить эти узы, намъ не-

доставало лишь родственныхъ связей между нашими семьями. Небу было угодно даровать намъ это счастіе, и никогда еще бракъ не былъ заключенъ при болѣе счастливыхъ условіяхъ. Сожалѣнія, которыя причинитъ отсутствіе любимой дочери, будутъ менѣе тяжелы, когда я скажу себѣ, что тамъ она найдетъ второго отца, семью, не менѣе готовую расточать ей свою любовь, и супруга, явившагося избранникомъ ея сердца».

Въ этомъ же письмѣ Фридрихъ-Вильгельмъ благодарилъ императора Александра за его рѣшеніе, чтобы принцесса Шарлотта ознакомилась съ ученіемъ православной церкви въ Берлинѣ. Въ этомъ король усматривалъ новое проявленіе доброты императора Александра къ нему, Фридриху-Вильгельму <sup>62</sup>.

Для преподанія принцессѣ Шарлоттѣ ученія православной церкви въ Берлинъ былъ посланъ протоіерей Музовской, который вмѣстѣ съ тѣмъ давалъ ей и уроки русскаго языка.

#### III.

По возвращени изъ вторичнаго похода, начиная съ декабря 1815 года, великій князь Николай снова принялся за занятія съ нѣкоторыми изъ своихъ прежнихъ профессоровъ. Такъ, Балугьянскій читаль «науку о финансахъ», Ахвердовъ — русскую исторію (съ царствованія Іоанна Грознаго до Смутнаго времени). Съ Маркевичемъ великій князь занимался «военными переводами», а съ Джанотти чтеніемъ сочиненій Жиро и Ллойда о разныхъ кампаніяхъ, войнѣ 1814 и 1815 годовъ, а также разборомъ проекта «объ изгнаніи турокъ изъ Европы при извѣстныхъ данныхъ условіяхъ».

Правильное теченіе этихъ лекцій безпрерывно нарушалось происходившими парадами, смотрами, разводами и разными придворными церемоніями <sup>63</sup>.

Начало 1816 года ознаменовалось особеннымъ изобиліемъ именно придворныхъ празднествъ, сопряженныхъ съ бракосочетаніями: 12-го (24-го) января великой княжны Екатерины Павловны съ наслѣднымъ принцемъ Виртембергскимъ Вильгельмомъ, а 9-го (21-го) февраля великой княжны Анны Павловны съ наслѣднымъ принцемъ Нидерландскимъ Вильгельмомъ.

Лѣтомъ 1816 года Николай Павловичъ долженъ былъ, для довершенія своего образованія, предпринять путешествіе по Россіи для ознакомленія съ своимъ отечествомъ въ административномъ, коммерческомъ и промышленномъ отношеніяхъ; а затѣмъ, по возвращеніи изъ этой поѣздки, предполагалось совершить еще заграничное путешествіе,



Великій князь Николай Павловичъ. (Съ портрета, писаннаго Беннеромъ).

чтобы познакомиться съ Англіею. По этому случаю по порученію императрицы Марін Өеодоровны была составлена особая зациска, въ которой въ сжатомъ видѣ излагались главныя основанія административнаго строя провинціальной Россіи, описывались містности, которыя великій князь должень быль провзжать, въ историческомъ, бытовомъ, промышленномъ и географическомъ отношеніяхъ, указывалось, что именно могло составлять предметь бесёдъ великаго князя съ представителями губернской власти, на что следовало обратить внимание и т. д.; между прочимь въ этой же запискъ давался совъть вести эти бесъды съ каждымъ въ отдёльности, въ кабинете, чтобы такимъ образомъ получить большую возможность сравнивать различныя мнѣнія и изучать людей 64. Въ первоначальный маршрутъ путешествія Николая Павловича не была включена Москва, которую, какъ предполагалось, онъ долженъ былъ посътить лишь впоследствии. Однако, этотъ планъ подвергся измененію. Императоръ Александръ, предпринявшій въ началів августа 1816 года путешествіе по Россіи, повел'єть брату прибыть въ Москву и ожидать тамъ его прівзда.

Послѣ назначенія генералъ-адъютанта Коновницына военнымъ министромъ, императрица Марія Өеодоровна была весьма озабочена выборомъ новаго лица, которое могло бы сопровождать великаго князя Николая Павловича во время его путешествій, какъ по Россіи, такъ и за границею. Императрица назвала государю нѣсколькихъ лицъ; судя по запискѣ ея отъ 15-го апрѣля 1816 года, вниманіе Маріп Өеодоровны остановилось на генералахъ Раевскомъ и Васильчиковѣ, а также на сенаторѣ Львовѣ. Императоръ Александръ, повидимому, желаль избрать для этой цѣли генераль-адъютанта, Иларіона Васильевича Васильчикова; неизвѣстно, почему это предположеніе не было приведено въ исполненіе, и возникшія недоумѣнія привели наконецъ къ выбору генералъ-адъютанта Павла Васильевича Голенищева-Кутузова 65.

Изъ кавалеровъ во время путешествія должны были находиться при великомъ князѣ: Саврасовъ и Глинка. Малѣйшія детали предстоявшей поѣздки, которой императрица Марія Өеодоровна придавала громадное воспитательное вначеніе, были предусмотрѣны ею самою 66; не была упущена также изъ виду и важность для Николая Павловича пріобрѣсти популярность среди народа: по пріѣздѣ въ какой либо губернскій городъ, намѣченный въ его маршрутѣ, онъ прежде всего долженъ быль отправляться въ соборъ. Ему предлагалось по возможности устроивать пріемы у себя и вмѣстѣ съ тѣмъ принимать приглашенія, которыя могли дѣлать ему, присутствовать на балахъ и т. д. При всемъ томъ генералу Кутузову было сказано предупреждать і губернаторовъ, что великій князь не имѣетъ права принимать какія бы то ни было просьбы.



Великая княгиня Александра Өеодоровна.

(Съ портрета, писаннаго Беннеромъ).

Помимо приведенных наставленій, императрица, по принятому обычаю, и на этотъ разъ напутствовала сына собственноручнымъ письменнымъ наставленіемъ, въ которомъ совѣтовала, какъ держаться, чтобы снискать всеобщія любовь и уваженіе. Заботливость Маріи Өеодоровны въ этомъ отношеніи доходила до того, что она предупреждала Николая Павловича не говорить слишкомъ громко, потому что его голосъ, повышалсь, пріобрѣталъ непріятный рѣзкій оттѣнокъ <sup>67</sup>.

Во время своего путешествія Николай Павловичь, по желанію императрицы Маріи Өеодоровны, должень быль вести особый журналь, состоявшій изъ двухъ частей: изъ «общаго журнала по гражданской и промышленной части» и «журнала по военной части».

Великій князь Николай Павловичь вы халь изъ Петербурга 9-го (21-го) мая 1816 года. Перечислимъ здѣсь нѣкоторые изъ главнѣйшихъ городовъ и мѣстностей, которыхъ коснулся маршрутъ великаго князя; это были: Луга, Порховъ, Великія Луки, Витебскъ, Смоленскъ, Могилевъ, Бобруйскъ, Черниговъ, Кіевъ, Полтава, Харьковъ, Екатеринославъ, Елисаветградъ, Николаевъ, Одесса, Херсонъ, Перекопъ, Симферополь, Севастополь, Южный берегъ Крыма, Керчь, Таганрогъ, Новочеркасскъ, Воронежъ, Курскъ, Орелъ и Тула.

Николай Павловичь выполнить желаніе императрицы и хотя въ краткихъ словахъ, но заносиль въ свой журналь по гражданской части впечатлѣнія, вынесенныя имъ во время путешествія. Особенно характерны его отзывы о полякахъ и евреяхъ; они получаютъ особенное значеніе въ виду того, что Николай Павловичъ не измѣнилъ этимъ взглядамъ до конца жизни. Приведемъ здѣсь слѣдующія строки изъ его журнала:

«Въ Бълоруссіи дворянство, состоящее почти все изъ весьма богатыхъ поляковъ, отнюдь не показало преданности къ Россіи, и, кромъ нѣкоторыхъ витебскихъ и южныхъ могилевскихъ дворянъ, всѣ прочіе присягнули Наполеону. Крестьяне ихъ почти всѣ на тяжеломъ оброкѣ и весьма б'ёдны, притомъ, общая гибель крестьянъ сихъ провинцій, жиды здёсь совершенно вторые владёльцы, они промыслами своими изнуряють до крайности несчастный народь. Они здёсь все-и купцы, и подрядчики, и содержатели шинковъ, мельницъ, перевозовъ, ремесленники и проч., и такъ ум'вютъ притеснять и обманывать простой народъ, что беруть даже въ залогъ не заселнный яровой хлебъ и ожидаемую не засфянную жатву; они настоящія піявицы, всюду всасывающіяся и совершенно истощающія несчастныя сін губернін. Удивительно, что они въ 1812 году отменно верны намъ были и даже помогали, где только могли, съ опасностію жизни. Также не совсёмъ безполозно будетъ упомянуть, что здёсь въ губерніи 37 католицкихъ монастырей, изъ коихъ половина почти іезуитскихъ, воспитывающихъ юношество всёхъ исповёданій; главнѣйшіе въ Оршѣ и Могилевѣ; всякій день обращають они въ свою вѣру молодыхъ людей, и какъ они совершенно отдѣлены отъ гражданскаго вѣдомства, даже ихъ имѣнія, то ежедневно происходятъ безпорядки и замѣшательства».

Присоединимъ еще къ этой любопытной замѣткѣ очеркъ арестантскаго острога въ Порховѣ, дающій понятіе о томъ, съ какими печальными картинами народной жизни приходилось сталкиваться русскому путешественнику того времени.

Въ Порховѣ, пишетъ Николай Павловичъ, «дворянство довольно многочисленно, но живетъ по деревнямъ. Арестантскій острогъ съ госпиталемъ въ такомъ жалкомъ положеніи, что грѣшно не упомянуть объ ономъ: ветхая деревянная изба, состоящая изъ трехъ низкихъ чулановъ, почти безъ оконъ и отдушинъ, въ коихъ посреди 22 человѣка инвалида безсмѣнно караульныхъ и 66 арестантовъ въ двухъ остальныхъ, безъ пищи, безъ одежды, въ спертомъ, гниломъ воздухѣ, безъ различія ни родовъ преступленій, ни возроста, одни на другихъ; старая разваливающаяся деревянная караульня, въ которой прилипчивыми болѣзнями одержимые больные арестанты въ одной комнатѣ со стерегущими инвалидами, на однѣхъ нарахъ, безъ одежды, безъ лѣкарствъ, безъ суммы на содержаніе, кромѣ отъ милостынь собираемой,—вотъ самое вѣрное и очевидное описаніе здѣшняго острога».

Картина, которую рисуетъ Николай Павловичъ о состояніи Воронежскаго острога, также довольно безотрадна и дополняетъ собою порховскій очеркъ:

«Воронежскій острогь хотя обнесень довольно порядочной каменной стѣной, но внутреннее строеніе отмѣнно худо содержится: нечистота страшная и вообще великій безпорядокь; я спросиль списокь арестантовь; увидя отмѣнно много военныхъ и желая знать, давно ли туть содержатся, получиль вь отвѣть отъ прокурора, что у него списка военныхъ нѣтъ, а что у караульнаго офицера; я послаль за нимъ, и онъ отозвался, что у него его нѣтъ, а что должень быть у прокурора; я спросиль у него, какъ же онъ дѣлаетъ перекличку, ежели не имѣетъ списка; онъ отвѣчаль, что переклички не дѣлаетъ, ибо ни тѣмъ ни другимъ списка отъ прокурора не сообщено. При семъ долженъ я замѣтить, что въ числѣ арестантовъ есть рядовые гарнизоннаго баталіона за упущеніе колодниковъ; но, не имѣя списка и не дѣлая переклички, какъ требовать, чтобъ былъ порядокъ?»

Интересны также впечатлѣнія, навѣянныя на Николая Павловича поѣздкой по Южному берегу Крыма.

«Изъ Байдарской долины,—записалъ онъ,—выходитъ единственная и довольно худая дорога по самому краю Южнаго берега и идетъ чрезъглавныя селенія: Мухолатку, Алупку, Ялту, Лимену, Кучукъ-Ламбатъ

и проч. тьста, весьма любопытныя для живописца или путешественника, ищущаго странныхъ и красивыхъ видовъ (un voyageur pittoresque), но не имфющія ничего того, что бъ показывало изобиліе или богатство народа; нътъ бъднъе и лънивъе сихъ южныхъ татаръ; ибо какъ природа имъ все даетъ безъ дальнаго труда, то и нужды ихъ темъ самымъ отмѣнно ограничены; одно и то же фруктовое дерево, которое кормило за 50 или 60 лътъ дъда, кормитъ и внука, а этотъ ръдко посадитъ молодое дерево, чтобъ уготовить что либо своимъ детямъ. Они живутъ, можно сказать, совершенно на произволь природы, которая здёсь, правда, чрезм'врно щедра: оливковыя деревья, фиги, капорцы, груши, яблоки, вишни, оръшники, все растетъ дико и безъ присмотра; все удается померанцы, лимоны и проч. Что жъ касается до видовъ, должно признаться, что, начиная отъ Байдаръ до Кучукъ-Ламбата, ифтъ мфста, которое бы не удивляло всякаго своею дикою, но плінительною красотою; но все это рука природы, ибо искусство, такъ сказать, и не заходитъ въ этотъ край; даже удобной для путешествующихъ дороги нѣтъ, равно и жилья, и отъ того, можеть быть, не столь еще можно пользоваться симъ прекраснымъ краемъ..... Еслибъ Крымъ былъ не въ татарскихъ рукахъ, то бъ былъ совсёмъ другимъ; тамъ, гдё помёщики и переселенцы русскіе и малороссійскіе, то все иначе, и хлѣбъ есть и обширные сады, словомъ пользуются богатствомъ благословенной сей земли».

«Журналъ по военной части» 68 представляетъ меньшій интересъ и вызваль строгую критическую оцёнку со стороны барона Корфа въ его трудь: «Матеріалы и черты къ біографіи императора Николая I». Въ журналъ по военной части, пишетъ баронъ Корфъ, «всъ почти замізчанія относятся до однізть неважных внізшностей военной службы, одежды, выправки, маршировки и проч. и не касаются ни одной существенной части военнаго устройства, управленія или моральнаго духа и направленія войска. Даже о столь важной сторон'я военнаго діла, какова стрільба, ніть нигді річи, о лазаретахь же, школахь и тому подобномъ упоминается лишь вскользь, чрезвычайно кратко». Этотъ отзывъ, представляющійся слишкомъ суровымъ, если припомнить, что Николаю Павловичу, когда онъ писалъ журналъ, было всего двадцать лъть, вызваль при чтеніи рукописи барона Корфа императоромъ Александромъ II следующее справедливое замечание: «Въ его лета и трудно было о семъ судить. Это была не его вина, ибо съ окончанія войны въ 1815 году до вступленія его на престоль никто объ этомь и не помышляль».

Приведемъ здѣсь изъ этого военнаго журнала одну лишь замѣтку, касающуюся поселеній Елецкаго полка, которымъ, какъ извѣстно, началась эта печальная страница русской исторіи.

«Благодётельное намёреніе государя,—пишеть Николай Павловичь, начинаеть выполняться, но, какъ всякое начало, терпить великія за-

# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

трудненія. Баталіонъ расположень въ старыхъ весьма худыхъ бёлорусскихъ хатахъ, кои кое-какъ поддерживаются, но весьма тёсно, особливо отъ того, что, кром'в по положенію живущихъ въ немъ двухъ семей, на постов у нихъ еще двое холостыхъ; хотя они и помогаютъ хозяевамъ

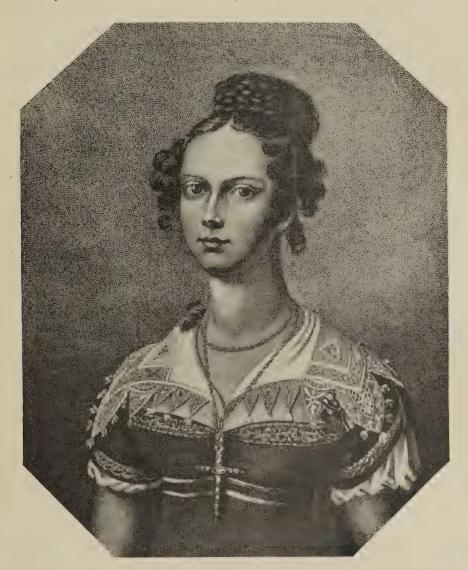

Великая княгиня Александра Өеодоровна. (Съ портрета Гебауера 1817 года).

въ работѣ, но не менѣе того имъ даже весьма тѣсно. О сю пору скота мало; по положенію хозяинъ имѣетъ отъ казны двухъ лошадей и корову, лошадей у малыхъ по двѣ, и то самыя худыя изъ бракованныхъ артиллерійскихъ, и отъ того поля, коихъ почва песчаная, не бывъ

одобриваемы довольнымъ количествомъ навоза, худо производятъ, и все полосами, судя по богатству хозяина.

«Теперь строится по плану магазинъ и 12 избъ съ офицерскимъ домомъ. Госпиталь всѣмъ отмѣнно дуренъ. Полкъ отмѣнно терпитъ тѣмъ, что подъ видомъ способныхъ или неспособныхъ къ поселенію выбираютъ лучшихъ людей изъ дѣйствующихъ баталіоновъ, а на ихъ мѣсто присылаютъ вовсе неспособныхъ и даже слѣпыхъ и горбатыхъ.

«Главное же худо есть то, что жившихъ тутъ 1.800 крестьянъ при переводѣ ихъ въ Крымъ такъ худо содержали, что половина ихъ пропала, не дойдя до назначенія».

На вопросъ, сдѣланный Маріей Өеодоровною генералъ-адъютанту Голенищеву-Кутузову, доволенъ ли онъ великимъ княземъ, императрица получила слѣдующій отвѣтъ:

«Нелицемѣрно и съ восхищеніемъ долженъ повторить, что его высочество повсюду пріобрѣлъ отличное уваженіе, преданность и любовь отъ всѣхъ сословій. Я нерѣдко докладываю его высочеству, что всѣмъ онымъ обязанъ онъ вашему императорскому величеству; правила, внушенныя при воспитаніи, вашимъ величествомъ были предначертаны. Богъ васъ утѣшитъ, а Россія вѣчно будетъ вамъ признательна» <sup>69</sup>.

По прибытіи въ Тулу, великій князь получиль высочайшее повельніе отправиться въ Клинъ, чтобы дождаться тамъ государя и сопровождать его въ Москву. 15-го (27-го) августа императоръ Александръ въ сопровожденіи великаго князя Николая Павловича шествоваль въ Успенскій соборъ, когда архіепископъ Августинъ привътствоваль государя словами: «Тебъ, побъдителю нечестія и неправды, вопіемъ: Осанна въ Вышнихъ, благословенъ грядый во имя Господне!»

Послѣ нѣсколькихъ дней совмѣстнаго пребыванія въ первопрестольной столицѣ императоръ Александръ отпустилъ брата въ Петербургъ.

Николай Павловичь возвратился въ Петербургъ 26-го августа (7-го сентября) и 13-го (25-го) сентября вывхалъ изъ него, отправляясь за границу. Конечною цвлью этой новой повздки было посвщение Англіи, «этой достойнвитей вниманія стороны», путешествіе по которой, по словамъ Маріи Өеодоровны, должно было не только удовлетворить любопытство великаго князя, но и обогатить его полезными познаніями и опытами, «изощряя при томъ его сужденіе» 70.

Во время этого путешествія при великомъ князѣ находились: генераль-адъютантъ П. В. Голенищевъ-Кутузовъ, кавалеры Саврасовъ и Глинка, докторъ Крейтонъ (Crighton). Но такъ какъ никто изъ нихъ не быль знакомъ съ Лондономъ и Англіей, императоръ Александръ согласился увеличить свиту великаго князя барономъ Павломъ Андреевичемъ Николаи, который хорошо знакомъ былъ съ Англіею по прежней службѣ своей въ лондонскомъ посольствѣ, при графѣ С. Р. Воронцовѣ.



Съ гравированнаго портрета Кардели.



Аничковскій дворецъ въ началѣ прошлаго столѣтія, (Съ лигографіи Ланга).

т. 1— 10

73

Во всемъ, что касалось отношеній къ принцу-регенту, этикета, пріема приглашеній на об'єды и проч., Николай Павловичъ долженъ быль сл'єдовать указаніямъ русскаго посла въ Лондон'є, графа Ливена, при чемъ Маріей Өеодоровной ставилось на видъ, что ч'ємъ меньше времени великій князь будетъ терять на эти об'єды, т'ємъ это будетъ лучше въ смысл'є бол'єе производительнаго употребленія имъ своего времени.

Судя по редакціи одного мѣста въ собственноручной запискѣ императрицы Маріи Өеодоровны, посвященной путешествію Николая Павловича, можно предположить, что первоначально она желала, чтобы великій князь постоянно сохраняль инкогнито, но что императоръ Александръ не призналь этого необходимымъ, сказавъ, что можно прибѣгать къ этому лишь тогда, когда явится желаніе избѣжать различныхъ церемоній. Въ такихъ случаяхъ государь разрѣшилъ великому князю называться графомъ Романовымъ 71.

Нагляднымъ памятникомъ всесторонней заботливости, съ которою императрица-мать относилась къ дѣлу воспитанія ума и сердца юноши Николая Павловича, служатъ ея письма къ графу Ливену; письма эти полны материнской попечительности не только о матеріальныхъ потребностяхъ сына, но и о духовной и нравственной сторонѣ его жизни; они проникнуты, быть можетъ, нѣсколько слишкомъ строгимъ взглядомъ на вещи, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, свидѣтельствуютъ о рѣдкой возвышенности образа мыслей императрицы относительно своихъ обязанностей, какъ матери.

Въ своемъ письмѣ къ графу Ливену отъ 21-го сентября 1816 года она просила его не только заботиться о томъ, чтобы обѣды и пріемы поглощали у великаго князя какъ можно менѣе драгоцѣннаго времени, котораго никогда нельзя сберечь въ достаточной степени, но чтобы онъ оберегалъ также Николая Павловича отъ всего, что тѣмъ или инымъ путемъ могло бы вредить его нравственности въ городѣ, въ которомъ «развращенность столь велика и смѣла (la perversité est si grande et si hardie)». Говоря о томъ, что великому князю предстоитъ увидѣть, она писала, что не слѣдуетъ сосредоточивать его вниманіе на какомъ либо одномъ родѣ предметовъ, но что оно должно быть удѣлено, по возможности, всему, что интересуетъ человѣчество (intéresse l'humanité) и выдѣляется съ точки зрѣнія общественной пользы. Императрица просила также при устройствѣ помѣщенія для великаго князя принимать въ соображеніе «нашъ девизъ—простоту (notre devise: la simplicité)» 72.

Хотя императрица Марія Оеодоровна и императоръ Александръ признавали путешествіе Николая Павловича по Англіи въ высшей степени желательнымъ въ воспитательныхъ и образовательныхъ цѣляхъ, однако, повидимому, существовало нѣкоторое опасеніе, какъ бы великій князъ не слишкомъ увлекся свободными учрежденіями Англіп и не поставилъ ихъ въ прямую связь съ видомъ несомнѣннаго благосостоянія ея. Это

предположение подтверждается запиской-наставлениемь, составленной для великаго князя по случаю его путешествія графомъ Нессельроде. Въ этой запискъ юный путешественникъ, «наблюдатель» (l'observateur), предостерегается отъ опасности, которой подвергается каждый чужеземець за границей: безсознательно подчиняться суммъ постороннихъ вліяній. Ему указывается на безусловную необходимость судить о какой либо странъ въ связи съ ея историческимъ прошлымъ. Такъ какъ главное, что должно поражать путешественника въ Англіи,—это ея конституціонныя учрежденія, то авторъ записки и переходить къ разсмотрънію вопроса объ ихъ происхожденіи и развитіи.

По его словамъ, Англія своимъ примѣромъ служитъ наиболѣе нагляднымъ подтвержденіемъ той важной и столь упорно не признаваемой истины, что общественныя учрежденія никогда не являются слѣдствіемъ одной лишь воли человѣка, но, напротивъ того, являются плодомъ времени, событій, иначе говоря, самой природы обстоятельствъ. Развивая дальше эту мысль, Нессельроде пишетъ, что развитіе учрежденій, которыми Англія гордится по праву, происходило съ поражающею медленностью; что не только ни одинъ отдѣльный человѣкъ не можетъ быть признанъ положившимъ первый камень этого античнаго зданія, но что даже было бы трудно точно указать время, когда былъ данъ первый толчекъ въ этомъ направленіи; что возможность развитія и упроченія этихъ учрежденій во многомъ была обусловлена самимъ географическимъ положеніемъ страны.

Въ концъ своей записки графъ Нессельроде подходитъ къ главной мысли, которая, безспорно, и составляеть самую сущность его разсужденій и по его мысли должна была войти въ сознаніе великаго князя. Признавая, что нельзя удержаться, чтобы не отдать должной дани восторга общественному и политическому строю Англіи, онъ предостерегаетъ, что было бы опасно, въ порывѣ восторга, впасть въ столь распространенное заблуждение, что возможно привить этотъ строй и другимъ народамъ и государствамъ. Поступать такъ значило бы забывать, что широкое развитіе англійскихъ учрежденій находится въ прямой связи съ изолированнымъ положеніемъ страны, и что, къ тому же, единственнымъ залогомъ долговѣчности учрежденій является сцѣпленіе естественныхъ причинъ и необходимыхъ последствій; что желать позаимствовать чужеземныя формы и даровать ихъ какому либо народу значило бы причины, действующія испоконъ вековь, заменить элементомъ случайной воли и пытаться получить тѣ же результаты; что такимъ образомъ можно пересадить букву конституціи, но не ея духъ (on n'aura donc jamais que la lettre d'une constitution, et non son esprit).

Въ заключение графъ Нессельроде писалъ: «Однимъ словомъ, учреждения (англичанъ) заслуживаютъ быть разсматриваемы вблизи лишь

для того, чтобы изощрять умъ наблюдателя въ области мышленія, а не для того, чтобы служить репертуаромъ конституціонныхъ формъ, изъ котораго можно было бы позаимствовать масштабъ для возведенія новаго зданія подъ совершенно другимъ небомъ и въ совершенно иномъ климатѣ (enfin que leurs institutions ne méritent d'être contemplées de près que pour exercer l'esprit de l'observateur à la reflexion et non comme un répertoire de formes constitutionnelles, où l'on puisse emprunter les dimensions d'un nouvel édifice, sous tout autre ciel et dans tout autre climat)» 73.

Было ли изв'єстно императору Александру содержаніе записки графа Нессельроде? Позволительно въ этомъ сомнъваться; едва ли она могла служить отголоскомъ взглядовь и убъжденій государя, по крайней мъръ, въ эту эпоху его царствованія 74. Скорве можно предположить, что цвль, положенная въ основу этой записки, соотвътствовала взглядамъ императрицы Маріи Өеодоровны, и записка была составлена по ея просьбѣ. Что же касается Николая Павловича, то опасенія лиць, внушившихъ графу Нессельроде обратиться къ великому князю съ подобнымъ доброжелательнымъ предостереженіемъ, были совершенно напрасны: онъ въ немъ совершенно не нуждался. Вообще же можно съ достаточнымъ основаніемъ утверждать, что въ сущности авторъ записки ломался въ открытую дверь. Въ это время характеръ Николая Павловича усиблъ уже настолько образоваться, съ присущимъ ему трезвымъ, далекимъ отъ всякой мечтательности, міросозерцаніемъ, что увлеченій въ конституціонномъ смысль нельзя было предвидьть. Это быль не ученикъ Лагариа, не восторженный слушатель вдохновенныхъ рѣчей Паррота, а воспитанникъ Ламздорфа, прошедшій суровую воспитательную школу совершенно пного свойства, чёмъ та, въ которой возросъ Александръ. Для Николая Павловича, даже въ юношескіе годы, немыслимъ былъ разговоръ, подобный тому, который велъ императоръ Александръ въ 1814 году въ Англіи съ выдающимися представителями партіи виговъ, о пользѣ честной и благонам вренной оппозиціи, прибавивъ еще, что онъ озаботится вызвать въ Россіи къ жизни «un foyer d'opposition». Николай Павловичъ, напротивъ того, не былъ способенъ къ подобнымъ увлеченіямъ, а поэтому можно было обойтись и безъ предостереженія, даннаго ему насчеть неприменимости англійских в конституціонных в учрежденій вы другимъ странамъ.

### IV.

Вытакавт изт Павловска 13-го (25-го) сентября 1816 года, великій князь Николай Павловичь безостановочно слъдоваль до Берлина, сгорая отъ нетеритнія поскорте увидіться съ своей нев'єстой, принцессой Шарлоттой. «Nous irons, ou plutôt nous volerons sur les ailes de l'amour

### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

jusqu'à Berlin», писаль баронъ Павель Андреевичъ Николаи къ графу Семену Романовичу Воронцову<sup>75</sup>. До Берлина великаго князя сопровождаль генераль Ламздорфъ, въ ожиданіи прівзда генераль-адъютанта



(Ce spaced of the control of the con

Голенищева-Кутузова, которому разрѣшено было присоединиться къ путешественникамъ нѣсколько позже 76. Николай Павловичъ пріѣхалъ въ Берлинъ 21-го сентября (3-го октября) и затѣмъ почти все время проводилъ въ Шарлоттенбургѣ, гдѣ находился дворъ. Послѣ большихъ осеннихъ маневровъ прусскихъ войскъ, на которыхъ присутствовалъ великій князь по приглашенію короля, Николай Павловичъ отправился въ дальнѣйшій путь 15-го (27-го) октября 7. Первая остановка его была въ Веймарѣ для свиданія съ великой княгиней Маріей Павловной. Отсюда великій князь направился черезъ Кассель, Кобленцъ, Кёльнъ, Ахенъ и Люттихъ въ Брюссель; затѣмъ изъ Калэ совершенъ былъ переѣздъ въ Англію 78.

Принцъ-регентъ былъ враждебно настроенъ противъ Россіи и въ частности противъ императора Александра. Подобное нерасположеніе, совпавшее съ пріёздомъ великаго князя, вызвано было между прочимъ тѣмъ обстоятельствомъ, что принцъ Оранскій женился на великой княжнѣ Аннѣ Павловнѣ, а не на дочери принца-регента, принцессѣ Шарлоттъ.

Принцъ-регентъ не упустиль случая, чтобъ дать почувствовать Николаю Павловичу все свое неудовольствіе. Назначивъ часъ для пріема великаго князя, онъ заставиль его ждать своего выхода въ продолженіе двадцати пяги минутъ; наконецъ графъ Ливенъ послаль сказать принцу, что его ожидаетъ великій князь. Только тогда онъ вышелъ. Чтобы отплатить за такую нелюбезность, Николай Павловичъ, приглашенный къ принцу-регенту на парадный объдъ, умышленно опоздалъ на четверть часа. Принцъ-регентъ понялъ урокъ и съ этого времени сталъ вести себя въ отношеніи къ великому князю болье приличнымъ образомъ 79.

Николай Павловить провель въ Англіи четыре мѣсяца и предпринять изъ Лондона обширныя поѣздки по всѣмъ направленіямъ. Крайній сѣверный городъ, включенный въ маршрутъ путешественника, былъ Эдинбургъ, а на юго-западѣ Ливерпуль, Плимутъ и Портсмутъ. По свидѣтельству сопровождавшаго его кавалера, Григорія Андреевича Глинки, пріемъ, оказанный ему повсюду, былъ «дружелюбнѣйшій», и проявлено всѣми «доброхотство угождать и предупреждать всѣ желанія и мысли высокаго посѣтителя»... Иванъ Өедоровичъ Саврасовъ съ своей стороны доносилъ императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ: «Справедливость требуетъ сказать, что его высочество во все время сего путешествія не оставилъ вниманіемъ своимъ ни одного предмета, онаго заслуживающаго, и какъ самъ, такъ и ласковымъ обхожденіемъ, пріобрѣлъ всеобщее почтеніе и похвалу». Вмѣстѣ съ тѣмъ Саврасовъ сообщалъ, что великій князь во время поѣздки своей гостиль въ различныхъ замкахъ и «получилъ полное понятіе объ образѣ жизни англійскихъ людей и ихъ гостепріимствѣ» 80.

Въ своей частной перепискъ Г. А. Глинка отзывается объ этомъ путешествій нѣсколько иначе и пишетъ: «Трудно подѣлиться тѣмъ впечатлѣніемъ, какое произвель на меня видъ столькихъ городовъ, замковъ и живописныхъ мѣстностей, ибо мы ведемъ чисто кочевую жизнь, быстро переѣзжая съ мѣста на мѣсто. Такъ, напримѣръ, чѣмъ бы остановиться

на нѣсколько дней для подробнаго осмотра Бристоля и Бата, двухъ большихъ городовъ, представляющихъ много интереснаго, мы проведемъ тамъ лишь по нѣскольку часовъ»<sup>81</sup>.

Въ началѣ января 1817 года, Николай Павловичъ провелъ нѣсколько дней у принца-регента въ Брайтонѣ и, какъ пишетъ Г. А. Глинка, «безъ малѣйшаго стѣсненія, пользуясь вниманіемъ и расположеніемъ принца; погода стояла прекрасная, устроивались прогулки и балы, на которыхъ являлись первѣйшія красавицы въ мірѣ и гремѣла музыка; я думаю, что воображеніе представитъ мнѣ однажды это время, какъ рядъ волшебныхъ явленій» 82.

Генералъ-адъютантъ Голенищевъ-Кутузовъ доносилъ императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ, что великій князь встрѣченъ былъ въ Брайтонѣ «со всѣми военными почестями. Въ четырехдневное тамъ пребываніе его высочество всякое утро изволилъ прогуливаться верхомъ и одинъ разъ смотрѣлъ кавалерійское ученіе. На другой день нашего пріѣзда былъ балъ, а въ прочіе вечера музыка. Кажется, что принцъ-регентъ старается наилучшимъ образомъ угостить великаго князя и при всякомъ случаѣ оказываетъ ему все возможное уваженіе» вз.

Саврасовъ по поводу пребыванія въ Брайтоні ссобщиль императриці еще слідующія подробности: «При въйзді своемъ въ сіе місто его высочество быль встрімень двумя эскадронами гусаръ, и вообще пріемъ, учиненный при семъ случай и во все время его въ Брайтоні пребыванія принцемъ-регентомъ, быль отличнійшій. За об'яденнымъ столомъ его королевское высочество пиль здоровье императорской фамиліи, а потомъ въ особенности высокаго своего гостя. Въ вечеру его высочество занимался въ собраніи разговорами съ знатнійшими англійскими особами» 84.

16-го января, Николай Павловичъ присутствоваль при открытіи парламента; вечеромь великій князь быль въ верхней палатѣ, какъ пишетъ Саврасовъ, «при совѣщаніяхъ о случившейся принцу-регенту, при возвращеніи его изъ парламента, непріятности отъ черни. Обстоятельство сіе тѣмъ примѣчательнѣе, что не только его высочество со свитою допущены были въ палату, когда всѣ прочіе, какъ иностранные, такъ и здѣшніе, были изъ оной высланы, но еще сверхъ того введенъ былъ послѣ того въ особенную комнату, въ которой по сему же случаю происходила конференція между депутаціями обѣихъ палатъ, чему, какъ здѣсь говорятъ, и примѣру не бывало. Послѣ сего его высочество изволилъ нѣкоторое время провести въ нижней палатѣ» 85.

Продолжительное пребываніе Николая Павловича въ Англіп доставило ему возможность знакомиться съ самыми разнообразными политическими и государственными дѣятелями страны, которыми она тогда гордилась. Но лично великій князь предпочиталь общество и бесѣды

съ представителями британской арміи. Между ними герцогъ Веллингтонъ, два раза уже встрѣчавшійся съ Николаемъ Павловичемъ въ Парижѣ, въ 1814 и 1815 годахъ, считалъ своимъ долгомъ окружить брата императора Александра вниманіемъ и предупредительностію и нерѣдко служилъ ему руководителемъ и спутникомъ при обзорѣ замѣчательныхъ военныхъ и промышленныхъ учрежденій <sup>86</sup>.

Николай Павловичь менѣе всего интересовался ораторскими преніями въ палатѣ лордовъ и въ палатѣ общинъ, а также разговорами объ этихъ явленіяхъ англійской общественной жизни. По поводу же столь распространенныхъ въ Англіи клубовъ и митинговъ Николай Павловичъ замѣтилъ однажды генералу Кутузову:

«Если бы, къ нашему несчастію, какой нибудь злой геній перенесъ къ намъ эти клубы и митинги, дѣлающіе болѣе шума, чѣмъ дѣла, то я просиль бы Бога повторить чудо смѣшенія языковъ, или, еще лучше, лишить дара слова всѣхъ тѣхъ, которые дѣлають изъ него такое употребленіе».

Если бы графъ Нессельроде услыхалъ этотъ рѣзкій отзывъ, онъ остался бы, вѣроятно, доволенъ словами «наблюдателя» и окончательно успокоился бы насчетъ возможнаго увлеченія конституціонными порядками со стороны молодого путешественника.

Изъ Лондона великій князь Іздиль, между прочимь, два раза въ Кларемонъ, въ 20-ти верстахъ отъ Лондона, въ загородный дворецъ принцессы Шарлотты, дочери принца-регента, вышедшей замужъ за принца кобургскаго Леопольда, сдѣлавшагося впослѣдствіи бельгійскимъ королемъ. Во время посъщенія великимъ княземъ Кларемонскаго замка его видёль лейбъ-медикъ принца Леопольда, Штокмаръ, который оставиль намь описаніе наружности Николая Павловича въ то время. По его словамъ, это былъ необыкновенно красивый, пленительный молодой челов вкъ, прямой, какъ сосна, съ правильными чертами лица, открытымъ лбомъ, красивыми бровями, необыкновенно красивымъ носомъ, красивымъ маленькимъ ртомъ, тонко очерченнымъ подбородкомъ; военный костюмъ его отличался простотою. «Его манера держать себя,—прибавляеть Штокмаръ, — полна оживленія, безъ натянутости, безъ смущенія и тѣмъ не менте очень прилична. Онъ много и прекрасно говоритъ по-французски, сопровождая слова недурными жестами. Если даже не все, что онъ говориль, было очень остроумно, то, по крайней мірів, все было не лишено пріятности; повидимому, онъ обладаеть рёшительнымь талантомъ ухаживать. Когда въ разговорѣ онъ хочетъ оттѣнить что либо особенное, то поднимаетъ плечи къ верху и нъсколько аффектированно возводить глаза къ небу. Во всемъ онъ проявляетъ большую увъренность въ самомъ себѣ, повидимому, однако, безъ всякой претензіи. Онъ не очень много занимался принцессою, которая чаще обращалась къ

# Ardeonax Manualka!

вы Попедальний во в прока российского исmogein rumanu uti so Ciarcoso onneavie reprostinnaro apaosemia locciu. Ont nesarasent, uno Torno. utilist south coins R. Espuson w rono ones reporg addine onto paga Canquis conste Krissen; o Tocmontière d'élim 4 coira, non son (onepun); a mon Garugue, uzfo souses emopase Tuma source saможемия за варагоросскимо Кнасамо. Ког-Da Tocomo sociale no roecomo osaulo repressus fearen, soca

Konnuna

0000, no la corracia ecraele napodose, note unpasserieut ero soisumat, kart-mo: Chabart, Voca, ladu, веси, Мери, Кривичей, и Драганский, граз earl coira Junità u cosero arioxa Sympa de Frantaem, Cureocomo in Mysoogroub, ugo ioues red ou en u nocurodocano so Kraofeering no badunt, court mapurem doregue Tocmontiacoson, soisшей эповательно об сепрозество га Якадель про uzaosfedericas Ciacariexaro, mosfed aumpliu, apatibiu и свариневий, динам шильть банко права на repserconso

comapara repenamemeno amb Buso ocurrento de macroscueza imposseria Avearopodad a sessua Casaropodad a sessua Casaropodad a sessua e repetegra socno cuedo sano sant no senaperii ocas ocas ocurrente a tegrotoria, u co ausperii ocas ocas ocurrente a tegrotoria, no postedecmeno Upucmoeno.

lo bomogrand ab Agromenegiii consul ywer 2000 perso socio o payrolas pagemoaniaas na Lough soorio docome ocamo monte no uso opredii pagribim crapadami. — Murosaw. — Co 3. Teresaga, 1813. —





Форма русскихъ войскъ въ концѣ царствованія Александра I. Кондукторъ Главнаго Инженернаго Солдатъ л.-гв. Преображенскаго полка.



нему, чѣмъ онъ къ ней. Онъ ѣлъ очень умѣренно для человѣка его лѣтъ и пиль лишь одну воду. Послѣ обѣда, когда графиня Ливенъ <sup>87</sup> сыграла на рояли, онъ поцѣловаль ей руку, что показалось англійскимъ дамамъ крайне страннымъ, но въ то же время рѣшительно желательнымъ. Мистриссъ Кэмбель (статсъ-дама принцессы Шарлотты, отличавшаяся требовательностію и строгостію въ своихъ сужденіяхъ о мужчинахъ) была неизсякаема въ своихъ похвалахъ насчетъ великаго князя: «О какое очаровательное созданіе! Онъ дьявольски красивъ! Это будетъ самый красивый мужчина въ Европѣ!» Когда вечеромъ всѣ разошлись по своимъ комнатамъ, для великаго князя былъ принесенъ кожаный мѣшокъ, набитый сѣномъ на конюшнѣ его людьми, на которомъ онъ всегда спалъ». По словамъ Штокмара, англичане увидѣли въ этомъ со стороын великаго князя желаніе порисоваться <sup>88</sup>.

Въ началѣ (половинѣ) марта великій князь разстался съ Англіею и совершиль переѣздъ изъ Дувра въ Калэ. Во Франціи Николай Павловичъ остановился только не надолго въ Мобежѣ, гдѣ были расположены войска русскаго оккупаціоннаго отряда подъ начальствомъ князя М. С. Воронцова 89. Кутузовъ писалъ императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ, 7-го (19-го) марта 1817 года, изъ Мобежа: «Неоднократно уже имѣлъ счастіе донести вашему императорскому величеству, какую великій князь заслужиль отъ всѣхъ похвалу во время пребыванія своего въ Англіи, а сдѣланныя отъ французскаго правительства встрѣча и всенародное восклицаніе и признательность къ августѣйшему нашему монарху за оказанное покровительство Франціи да послужатъ его высочеству наиполезнѣйшимъ нравоученіемъ».

Изъ Мобежа великій князь направился въ Брюссель для свиданія съ великой княгиней Анной Павловной, а затѣмъ въ Штутгартъ къ великой княгинѣ Екатеринѣ Павловнѣ. Здѣсь Николай Павловичъ говѣлъ и пріобщился Святыхъ Тайнъ: «ежели не со всѣми строгими обрядами нашей земли,—доносилъ Кутузовъ императрицѣ,—то не менѣе того съ самою чистою совѣстью истиннаго христіанина» 90.

Въ заключение своего продолжительнаго заграничнаго путешествія Николай Павловичь провель еще нѣкоторое время въ Веймарѣ, а затѣмъ поспѣшилъ въ Берлинъ. Пребываніе въ Пруссіи сопровождалось для него на этотъ разъ еще новою неожиданною радостью. Король назначилъ 5-го (17-го) апрѣля 1817 года своего будущаго зятя шефомъ 3-го Бранденбургскаго кираспрскаго полка. 8-го (20-го) апрѣля король въ Потсдамѣ торжественно передалъ собранныхъ у королевскаго дворца кирасиръ ихъ новому шефу; Николай Павловичъ, обнаживъ палашъ, принялъ командованіе полкомъ и провелъ его передъ королемъ церемоніальнымъ маршемъ. Послѣ парада всѣ офицеры полка представлялись новому своему шефу во дворцѣ и затѣмъ приглашены были къ коро-

### глава вторая

левскому завтраку. Великій князь, желая ознаменовать столь радостный для него день милостью для полка, испросиль у короля прэизводство въ сверхштатные майоры старшаго ротмистра фонъ-Бюлова <sup>91</sup>.

Великій князь успѣль уже ранѣе усвоить себѣ въ совершенствѣ прусскій военный уставъ, и потому неудивительно, что онъ поразиль своихъ новыхъ сотоварищей необычайнымъ знаніемъ всѣхъ установленныхъ у нихъ порядковъ службы. Въ этомъ всѣ могли убѣдиться во время про-исходившихъ тогда въ окрестностяхъ Берлина весеннихъ маневровъ и большого парада. Среди этихъ военныхъ упражненій Николай Павловичъ нашелъ даже возможнымъ произвести своему полку тревогу, исправное состояніе котораго доставило ему немалое удовольствіе.

Но всѣ эти радости продолжались недолго. 27-го апрѣля (9-го мая) 1817 года Николай Павловичъ возвратился въ Петербургъ.

# ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

#### I.

Вернувшись изъ заграничнаго путешествія, великій князь Николай Навловичь пробыль въ Петербургѣ только около мѣсяца, а затѣмъ снова отправился въ путь къ прусской границѣ для встрѣчи своей невѣсты, принцессы Шарлотты <sup>92</sup>.

Принцесса Шарлотта вы хала изъ Берлина въ Петербургъ 31-го мая (12-го іюня) 1817 года. Во время путешествія въ Россію принцессу сопровождали ея братъ, принцъ Вильгельмъ, впослѣдсть и императоръ германскій Вильгельмъ І, и свита, состоявшая изъ оберъ-гофмейстерины графини Гааке, фрейлины графини Трухсесъ, воспитательницы принцессы Вильдерметъ, оберъ-гофмейстера барона Шильдена, камергера графа Лоттумъ, секретарей Шамбо и Шиллера, доктора Буссе, прото- іерея Музовского и изъ необходимаго числа прислуги. Принца Вильгельма сопровождалъ генералъ Натцмеръ; военная же свита принца состояла изъ его личнаго адъютанта, поручика графа Шлифена, и сверхътого изъ полковника Грабова, майора Лукаду и поручика Мутіуса.

Теперь какъ бы исполнялось пророческое слово о принцессѣ Шарлоттѣ, сказанное нѣкогда королевой Луизой:

«Наши дѣти— наши сокровища. Дочь моя Шарлотта замкнута въ себѣ, сосредоточенна, но, какъ и у ея отца, подъ холодной, повидимому, внѣшностью бьется горячее, сочувствующее сердце; вотъ причина, по которой въ ея обращеніи проглядываетъ нѣчто величественное. Если Господь сохранитъ ея жизнь, я предчувствую для нея блестящее будущее».

Передъ отъёздомъ своей дочери Фридрихъ-Вильгельмъ снабдилъ генерала Натциера особою письменною инструкцією, содержаніе которой наглядно доказываетъ отрицательныя выгоды, добытыя Россіею отъ политики, поставившей ее съ 1815 года во главѣ реакціи въ Европѣ. Въ каждой строчкѣ этой инструкціи проглядываетъ недовѣріе къ Россіи и высказывается полное сомнѣніе въ безкорыстіи политическихъ намѣреній императора Александра. Такъ продолжалось до 1854 года, а между тѣмъ сами же наши союзники открыто открещивались не разъ отъ дружескихъ услугъ, навязываемыхъ Европѣ творцомъ Священнаго союза, а затѣмъ и его преемникомъ....

Инструкція, врученная королемъ Натцмеру, заключалась въ слѣдующемъ:

«Наши политики того мнѣнія, что слѣдуеть употребить съ нашей стороны всѣ возможныя усилія, чтобы не допустить войны между Россіей п Портой и тѣмъ отклонить всеобщую войну.

«Относительно революціоннаго движенія въ Пруссіи слѣдуетъ сказать, что нужно предоставить людямъ думать все, что имъ вздумается, лишь бы они повиновались и платили. Серьезнаго ничего нѣтъ. Есть основаніе предполагать, что императоръ дѣлаетъ столько шуму изъ этого революціоннаго духа лишь для того, чтобъ было чѣмъ оправдать громадный составъ своей арміи. Въ такомъ смыслѣ онъ высказался Пруссіи и Австріи.

«Относительно образованія ландвера—сказать правду. Убѣдить императора, что вся наша военная система основана на оборонительныхъ цѣляхъ. Для другихъ цѣлей наши силы недостаточны—у насъ подъ ружьемъ не болѣе 110.000 человѣкъ, но въ случаѣ нападенія мы можемъ располагать четырехсотъ-тысячной арміей и даже больше.... Истинная цѣль императора заключается, конечно, въ желаніи быть посредникомъ въ Европѣ и черезъ это играть первую роль, а чтобы имѣть возможность угрожать, онъ намѣренъ сохранить свои многочисленныя арміи» 93.

Но прусское правительство не довольствовалось всёмъ этимъ. Генералъ Грольманъ, стоявшій во главё прусскаго генеральнаго штаба, снабдилъ Натцмера еще слёдующими вопросными пунктами, которые безъ всякаго сомнёнія, приличнёе было бы Наполеону ставить своему военному агенту передъ нашествіемъ 1812 года, чёмъ союзной намъ державё въ 1817 году, въ моментъ бракосочетанія дочери прусскаго короля съ вёроятнымъ наслёдникомъ русскаго престола:

«Можетъ быть,—пишетъ Грольманъ,—вамъ удастся узнать кое-что о слёдующемъ:

- «1) Поддерживается ли еще у Риги предмостное укрѣпленіе?
- «2) Будутъ ли вновь отстроены рижскіе форштадты, окружающіе крѣпость, и въ какомъ отдаленіи отъ укрѣпленій?
- «3) Приступили ли дъйствительно къ укръпленію Пскова, и что именно сдълано въ этомъ отношеніи?

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

- «4) Въ какомъ положении находятся древния укрѣпления Новгорода?
- «5) Въ какомъ положении находятся Нарва и Ивангородъ?» <sup>с4</sup>

Путешествіе принцессы Шарлотты до самой русской границы было безпрерывнымъ рядомъ овацій и проявленія къ ней сочувствія со стороны ея соотечественниковъ.

8-го (20-го) іюня, принцесса Шарлотта и принцъ Вильгельмъ прибыли въ Мемель. Въ честь ихъ прівзда были устроены тріумфальныя ворота, суда расцвътились флагами, и появленіе путешественниковъ встръчено безконечнымъ ура. Почти одновременно съ ними въ Мемель прівхалъ полковникъ Адлербергъ, адъютантъ великаго князя Николая Павловича, съ извъстіемъ о прибытіи великаго князя въ Полангенъ.

На другой день по прибытіи въ Мемель, принцъ Вильгельмъ, по совѣту Натцмера, рѣшилъ сдѣлать визитъ великому князю въ Полангенъ, но по дорогѣ туда встрѣтился съ Николаемъ Павловичемъ, желавшимъ прибытіемъ въ Мемель инкогнито доставить сюрпризъ принцу и принцессѣ. При встрѣчѣ они поспѣшили выйти изъ экипажей, сердечно поцѣловались и вмѣстѣ отправились въ Мемель.

Перевздъ черезъ русскую границу совершился 9-го (21-го) іюня. Вдоль пограничной черты, со стороны Пруссіи и Россіи, выстроились отряды войскъ русскихъ и прусскихъ. Въ семь часовъ утра великій князь въ формѣ своего Бранденбургскаго кирасирскаго полка явился передъ строемъ пруссаковъ, гдѣ его встрѣтилъ принцъ Вильгельмъ съ обнаженною шпагою. Николай Павловичъ, поздоровавшись съ войсками, сказалъ имъ: «Мои друзья, помните, что я на половину вашъ соотечественникъ и, какъ вы, вхожу въ составъ арміи вашего короля».

Въ 9 часовъ подъвхала придворная карета, изъ которой вышла принцесса Шарлотта, встрвченная своимъ братомъ; она обошла ряды прусскихъ войскъ, чтобы съ ними проститься. Затвмъ подъ руку съ принцемъ Вильгельмомъ принцесса направилась къ русской границв. Великій князь посившилъ къ ней навстрвчу и, протягивая руку, какъ бы желая помочь ей переступить пограничную черту, сказалъ шепотомъ: «Наконецъ-то вы среди насъ, дорогая Александра», а затвмъ произнесъ такъ, чтобы быть услышаннымъ окружающими: «Добро пожаловать въ Россію, ваше королевское высочество».

Послѣ того онъ провелъ принцессу по рядамъ русскихъ войскъ и сказалъ, обратившись къ офицерамъ: «Это не чужая, господа; это—дочь вѣрнѣйшаго союзника и лучшаго друга нашего государя».

Въ Полангенѣ Николай Павловичъ представилъ своей невѣстѣ русскій придворный штатъ; онъ состоялъ изъ княгини Волконской (рожд. княжны Репниной), фрейлинъ графини Шуваловой и Ушаковой, оберъмундшенка графа Захара Чернышева, гофмейстера Альбедиля, камергера князя Долгорукова и камеръ-юнкера графа Соллогуба.

#### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Дальнѣйшее путешествіе по Россіи было крайне утомительно, такъ какъ стояла страшная жара, а дорожная пыль дѣлала его еще болѣе тяжелымъ. Тѣмъ не менѣе на каждой станціи великій князь показывалъ принцу Вильгельму войска и производилъ имъ ученіе. По этому поводу



Принцъ Вильгельмъ прусскій. (Оъ портрета, приложеннаго къ книгъ "Unser Heldenkaiser", изд. въ Берлинъ въ 1896 г.).

Натцмеръ отмѣчаетъ у себя въ дневникѣ, что «нельзя повѣрить, чѣмъ этотъ господинъ способенъ заниматься по цѣлымъ днямъ».

Во время пути дѣлалось все, чтобы торжественностью встрѣчъ смягчить вполнѣ естественную грусть принцессы Шарлотты. Особенно блестящъ былъ въѣздъ въ Ригу, хотя проявленный при этомъ восторгъ показался почему-то Натцмеру нѣсколько искусственнымъ.

16-го (28-го) іюня, принцесса Шарлотта прибыла въ Деритъ. На слѣдующій день праздновалось рожденіе ея брата, принца Карла, и это обстоятельство должно было особенно оживить ея грусть по покинутой родинѣ, поэтому неудивительно, что у нея на глазахъ часто навертывались слезы, и она казалась печальнѣе обыкновеннаго. Къ вполнѣ понятной тоскѣ по родинѣ у принцессы Шарлотты присоединялся еще страхъ при мысли о встрѣчѣ съ императрицей Маріей Өеодоровной, разсказы о которой напугали ее; страхъ этотъ былъ такъ силенъ, что наканунѣ встрѣчи она плакала отъ того, что ей предстояло познакомиться съ вдовствующей императрицей. «Је pleurais beaucoup de l'idée de devoir faire la connaissance de l'impératrice Marie dont on m'avait fait релг»,—признается принцесса Шарлотта въ своихъ воспоминаніяхъ.

18-го (30-го) іюня, принцесса Шарлотта прибыла въ Косково, гдѣ къ ней выѣхали навстрѣчу императоръ Александръ, императрица Марія Феодоровна и великій князь Михаилъ Павловичъ. Страхъ принцессы оказался напраснымъ. Она въ воспоминаніяхъ пишетъ: «Я очутилась въ объятіяхъ моей будущей свекрови, которая отнеслась ко мнѣ такъ нѣжно и ласково, что сразу завоевала мою любовь. Императоръ привѣтствовалъ меня съ тою любезностью и съ такими сердечными и изысканными словами, которыя были ему одному свойственны. (L'empereur me reçut avec cette grâce et des paroles cordiales et choisies qui п'аррагтепаient qu'à lui)». Вообще свиданіе было въ высшей степени трогательное и сердечное. Государь представилъ своей матери принца Вильгельма, пользовавшагося еще съ 1814 года особеннымъ его расположеніемъ, съ словами: «рекомендую вамъ моего новаго брата», на что императрица отвѣчала, обнявъ принца: «стало быть, и у меня теперь однимъ сыномъ болѣе».

Дальнѣйшій путь шель черезь Гатчину и Царское Село. Въ Гатчинѣ осматривали дворець, въ которомъ воспитывались младшіе великіе князья. Дворець этоть своимъ мрачнымъ видомъ произвель на иностранцевъ тяжелое впечатлѣніе.

19-го іюня (1-го іюля) принцесса прибыла въ Павловскъ, гдѣ собрался весь дворъ; тамъ же ее поджидала и императрица Елисавета Алексѣевна. Новизна впечатлѣній до того поразила принцессу, что она растерялась и не замѣтила императрицы, какъ вдругъ ласковый голосъ произнесъ, обращаясь къ ней: «Не найдется ли у васъ и для меня взгляда? (N'avez vous pas un regard pour moi?)». Въ отвѣтъ принцесса бросилась въ объятія императрицы, тронувшей ее своимъ радушнымъ привѣтствіемт, безъ всякихъ преувеличеній, безъ выраженія излишнихъ чувствъ <sup>95</sup>.

Вдовствующая императрица была въ восторгѣ отъ невѣсты и сказала, что идеалъ всѣхъ ея желаній исполнился, потому что небо послало ей такую дочь. Это расположеніе Марін Өеодоровны къ принцессѣ возростало, можно сказать, съ каждымъ днемъ, такъ что графиня Ливенъ имѣла полное основаніе сказать впослѣдствіи великой княгинѣ Александрѣ Өеодоровнѣ: «Sie sind das Herzblatt der Kaiserin Mutter (вы любимица императрицы-матери)».

20-го іюня (2-го іюля) посл'ядоваль торжественный въ'єздъ принцессы Шарлотты въ С.-Петербургъ. Всѣ смотрѣли на нее съ нѣжнѣйшимъ участіемъ, вспоминая добродушіе, красоту и несчастіе ея матери. Что касается великаго князя Николая Павловича, то, какъ замѣчаетъ современникъ, русскіе тогда еще мало знали его 93; «едва вышедъ изъ отрочества, два года провель онъ въ походахъ за границей, въ третьемъ проскакаль онъ всю Европу и Россію и, возвратись, началь командовать Измайловскимъ полкомъ. Онъ былъ несообщителенъ и холоденъ, весь преданный чувству долга своего; въ исполнени его онъ былъ слишкомъ строгъ къ себѣ и къ другимъ. Въ правильныхъ чертахъ его бѣлаго, блъднаго лица видна была какая-то неподвижность, какая-то безотчетная суровость. Тучи, которыя въ первой молодости облегли чело его, были какъ будто предвъстіемъ всъхъ напастей, которыя посътятъ Россію во дни его правленія. Не при немъ он'в накопились, не онъ навлекъ ихъ на Россію, но природа и люди при немъ ополчились. Ужаснъйшія преступныя страсти въ его время должны потрясти міръ, и гиввъ Божій справедливо карать ихъ. Увы, буря зашумѣла въ то самое мгновеніе, когда взялся онъ за кормило, и борьбою съ нею долженъ быль онъ начать свое царственное плаваніе. Никто не зналт, никто не думаль о его предназначенін; но многіе въ неблагосклонныхъ взорахъ его, какъ въ неясно писанныхъ страницахъ, какъ будто уже читали исторію будущихъ золъ. Сіе чувство не могло привлекать къ нему сердецъ. Скажемъ всю правду: онъ совсвмъ не быль любимъ. И даже въ этотъ день ликованья царской семьи я почувствоваль въ себъ непонятное мнъ самому уныніе».

Во время торжественнаго шествія, по правую руку императора Александра вхаль великій князь Николай Павловичь, а по лівую — принцъ Вильгельмь; великій князь Михаилъ Павловичь находился рядомь съ братомь. Принцесса слідовала въ золоченомь открытомь ландо съ обічни императрицами. Войска разставлены были по всему пути, начиная отъ Московской заставы. По прибытіи въ Зимній дворець отслуженъ быль молебень, послі котораго принцесса въ первый разъ приложилась къ кресту. Торжество заключилось прохожденіемь войскъ церемоніальнымь маршемь; великіе князья находплись во главі своихъ полковъ. Императрица, принцесса и дворь поміщались на существовавшемъ тогда деревянномь балконь. «Съ этого балкона меня показали народу», записала принцесса.

Chieve Manan!

Sendi Pans la leçon d'art militaire j'ai continue à line des jirincipes de la strategie Dand Rocheagemen Dant la legon de Morale il était quettion de la précaution qu'il faut employer Dans notre conduites pour éviter tout ca que paut soundaliséer les autres. Aprèl-midi j'ai Pessine; puis dans la leçon Grecyou if at he get maximes moraled tires du livre élementaire de Sacobs.

Vendredi Dans la leçon de physique It. Volla

mouth

son, et une machine pour montrer les angles de vision. Dans la leçon d'histoire d'Allema gre on m'a entreterne du règne d'Othon II; dont le commencement fut trouble par la revolte d'Henri le Querelleur, Duc de Barriere. Chirèl-midi pai desdine; ruis dans la leçon allemande nous anons gine la lecture du bon-homme Richard.

Samedi Dand la leçon d'histoire d'Allemagne

a continue le tableau du règne d'Othon II; j'y ai vu avec indignation la perfédie dont il usa envers les principause habitants de Rome. - Dans la legon d'art militaire j'ai lu dans Rocheaymon les différents cas ou il est permis de livrer bataille. \_ Aprèsmidi dans la leson de M. Dupuget j'ai continué a répéter l'histoire : 9' Angleterre. - Dans la lecon latine nous avons fini la locture de la description Du Collissé, d'agrès les antiquités de Nicuports. Nicolas. le 5. Janvier;





Форма русскихъ войскъ въ концѣ царствованія Александра I, офицеръ Гренадерскаго корпуса.



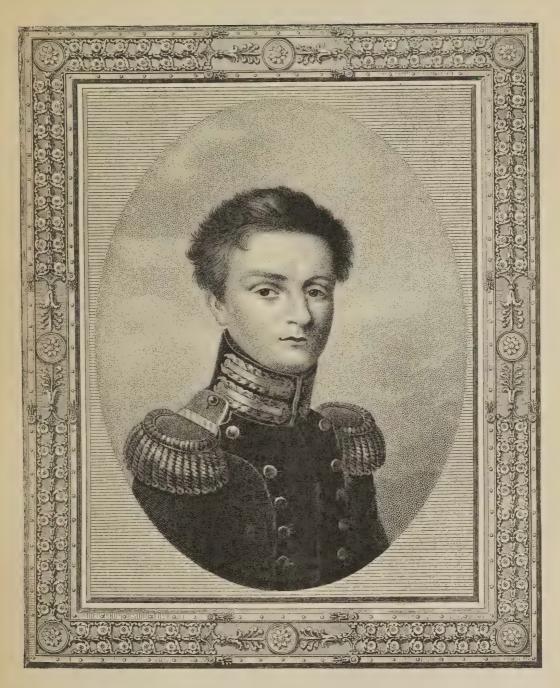

Великій князь Михаилъ Павловичъ. (Съ портрета, писаннаго Беннеромъ).

Въ тотъ же день Шпльденъ и Натцмеръ передали государю --- первый письмо короля <sup>97</sup>, а второй —- рапортъ о состояніи полка его имени. Натцмеръ пишетъ объ этомъ свиданіи: «Императоръ много говориль со мною о военныхъ, о нашемъ корпусѣ офицеровъ, которые опередили русскій. На мои слова: «Sire, nous amenons се que nous avons de plus cher», онъ отвѣтилъ, что онъ прекрасно знаетъ и чувствуетъ, какую жертву принесли ему король и нація, но что черезъ это узы дружбы и согласія будутъ еще болѣе скрѣплены, если только это представляется возможнымъ. Онъ употребитъ всѣ усилія, чтобы принцесса была здѣсь счастлива».

Когда поздно вечеромъ въ день своего въйзда въ Петербургъ, посли всйхъ пережитыхъ волненій, посли блеска торжественной встричи въ столици и ослиштельной роскоши развернувшейся передъ нею придворной жизни, столь не походившей на все то, что ей приходилось видить съ дитства, принцесса Шарлотта очутилась наконецъ одна въ своей комнати, она почувствовала, по словамъ ея біографа Гримма, что находится въ міровомъ царстви, гдй все представляется ей въ исполинскихъ формахъ 98.

22-го іюня (4-го іюля) изъ Варшавы прибыль цесаревичь Константинъ Павловичь. «Je le trouvai bien laid», пишеть о немь будущая императрица въ своихъ воспоминаніяхъ, прибавляя: «хотя я уже видѣла его ребенкомъ въ Берлинѣ въ 1805 году».

24-го іюня (6-го іюля) состоялось миропомазаніе принцессы Шарлотты, нареченной великой княжною Александрой Өеодоровной. Событіе это оказало громадное вліяніе на ея нравственное состояніе. Мысль о перемѣнѣ религіи до того угнетала ее, что съ самаго своего въѣзда въ Петербургъ вилоть до 24-го іюня она плакала, какъ только оставалась одна.

Въ своихъ воспоминаніяхъ императрица Александра Өеодоровна, упоминая о своемъ тогдашнемъ душевномъ настроеніи, впослѣдствіи писала:

«Протоіерей Музовской, посвящавшій меня въ догматы греческой церкви и который долженъ былъ подготовить меня къ первому причастію Св. Тайнъ, былъ человѣкъ прекрасный, но не особенно краснорѣчивый на нѣмецкомъ языкѣ. Не такого человѣка было мнѣ нужно для того, чтобы пролить миръ въ мою душу и успокоить ее въ подобную минуту; но я нашла въ молитвѣ то, что одно можетъ дать спокойствіе, я читала назидательныя книги, болѣе не думала о земныхъ вещахъ и была препсполнена счастіемъ пріобщиться въ первый разъ Святыхъ Тайнъ! 24-го іюня я отправилась въ церковь; меня повелъ императоръ. Съ грѣхомъ пополамъ я прочла символъ вѣры по-русски; рядомъ со мною стояла игуменья въ черной рясѣ, тогда какъ я была одѣта вся въ бѣломъ, съ маленькимъ крестомъ на шеѣ; я имѣла видъ жертвы; такое впечатлѣніе

## императоръ николай первый

произвела я на все наше прусское общество, которое съ состраданіемъ и со слезами на глазахъ видѣло появленіе бѣдной принцессы Шарлотты въ церковномъ обрядѣ, столь мистическомъ и странномъ въ глазахъ протестантовъ. Миропомазаніе моей невѣстки цесаревны <sup>99</sup> произошло при



Графъ Егоръ Карловичъ Сиверсъ. (Съ литографіи начала прошлаго столѣтія).

совершенно иныхъ условіяхъ: она нашла здѣсь прекраснаго священника, который объясниль ей слово за слово догматы и обряды нашей церкви, къ которымъ она имѣла время привыкнуть въ теченіе двухмѣсячнаго пребыванія въ Россіи. Но для меня все это случилось весьма быстро; все совершилось и окончилось въ теченіе шести дней. Съ той минуты,

какъ я пріобщилась Св. Тайнъ, я почувствовала себя въ мирѣ съ самой собою и не проливала болѣе слезъ».

25-го іюня (7-го іюля), въ день рожденія великаго князя Николая Павловича, происходило обрученіе.

Императрица Марія Өеодоровна въ день обрученія писала къ королю Фридриху-Вильгельму: «C'est d'effusion du bonheur que je trace ces lignes à votre majesté et que je la remercie mit tief gerührtem Herzen du don qu'elle nous a fait» 100. Не менѣе восторженно отзывался императоръ Александръ въ письмѣ къ королю о великой княжнѣ Александрѣ Өеодоровнѣ, которая завоевала всѣ сердца: «Ма mère en est dans l'enchantement.... Il n'est pas possible de s'être acquitté avec plus d'onction, de sentiment et de dignité des fonctions religieuses qu'elle a eu à remplir, et tout ce qu'elle fait à une grâce charmante».

Нѣсколько дней спустя, 28-го іюня (10-го іюля), великая княжна Александра Өеодоровна подписала актъ отреченія отъ наслѣдственныхъ правъ въ Пруссіи въ присутствіи графа Нессельроде, прусскаго посланника Шёлера, своихъ дамъ и великаго князя Николая Павловича <sup>101</sup>.

30-го іюня (12-го іюля) состоялся на Семеновскомъ плацу большой парадъ войскамъ гвардейскаго корпуса. Во время парада императоръ Александръ часто подзывалъ генерала Натцмера и давалъ ему различныя объясненія. Натцмеръ воспользовался случаемъ и сказалъ государю, какое счастіе для Европы, что всѣ эти войска принадлежатъ ему. Комплиментъ, повидимому, понравился, и Александръ замѣтилъ, что онъ никогда не употребитъ ихъ съ дурною цѣлью (malfaisant), но всегда будетъ стремиться поддерживать ими спокойствіе въ Европѣ.

1-го (13-го) іюля, въ день рожденія великой княжны Александры Өеодоровны, былъ совершенъ обрядъ бракосочетанія <sup>102</sup>.

«Я чувствовала себя очень, очень счастливой, когда наши руки соединились; съ полнымъ довъріемъ отдавала я свою жизнь въ руки моего Николая, и онъ никогда не обманулъ этой надежды», писала Александра Өеодоровна, вспоминая день 1-го іюля 1817 года.

Вѣнцы во время вѣнчанія держали великій князь Михаилъ Павловичь надъ Николаемъ Павловичемъ, а принцъ Вильгельмъ надъ Александрой Өеодоровной.

Послѣ торжественнаго обѣда и бала новобрачные съ церемоніею поѣхали въ предназначенный для нихъ Аничковскій дворецъ. Императоръ Александръ и императрица Елисавета Алексѣевна отправились туда заранѣе и встрѣтили новобрачныхъ съ хлѣбомъ и солью. Затѣмъ имѣлъ мѣсто фамильный ужинъ съ приглашеніемъ нѣкоторыхъ старыхъ и приближенныхъ. Это были генералъ Ламздорфъ, графиня Ливенъ, а затѣмъ прусскія дамы. Прочая свита ужинала за другимъ столомъ.



Мясной рынокъ въ С.-Петербургѣ въ 1794 году, Съ расунка съ натуры Кнаппе. (Изъ собранія П. Я. Дашкова).

Императоръ Александръ подошелъ къ Натцмеру и сказалъ ему, что это счастливъйшій день, до котораго онъ дожилъ; онъ только одного желалъ бы, чтобы король могъ быть свидѣтелемъ всего этого; однако онъ не теряетъ надежды, что король вскорѣ лично убѣдится въ счастіи своей дочери и, можетъ быть, найдетъ семейство умноженнымъ, что, можно надѣяться, и случится.

По случаю совершившагося бракосочетанія находившимся при Николає Павловичь кавалерамь назначены были награды. Генераль Ламздорфь также не быль забыть. Онь быль возведень въ графское достопнство 103, а сверхь того императорь Александрь пожаловаль ему перстень съ своимь портретомь и табакерку съ портретами своихъ родителей и алмазною надписью: «Богъ благословиль ихъ выборъ». Императрица Марія Өеодоровна съ своей стороны вручила столь почитаемому ею «Рара Lamsdorf» другую табакерку, осыпанную драгоцёнными камнями, расположенными такимъ образомъ, что начальныя буквы ихъ французскихъ названій составляли слово: «Reconnaissance» 104.

Съ бракосочетаніемъ великаго князя Николая Павловича связано событіе, составившее важную эпоху въ исторіи инженернаго искусства въ Россіи. З-го іюля 1817 года, послѣдовало назначеніе его генералъниспекторомъ по инженерной части и шефомъ лейбъ-гвардіи Сапернаго баталіона. Этимъ назначеніемъ Николаю Павловичу открывался наконецъ путь къ самостоятельной государственной дѣятельности и къ тому же на поприщѣ, вполнѣ соотвѣтствовавшемъ его всегдашней наклонности къ инженерному дѣлу, замѣченной у него еще въ отроческіе годы.

Послѣ цѣлаго ряда торжествъ, ознаменовавшихъ собою бракосочетаніе великаго князя Николая Павловича, императорская фамилія покинула Петербургъ. Императоръ Александръ съ императрицей Елисаветой Алексѣевной переѣхали въ Царское Село, а императрица Марія Өеодоровна въ сопровожденіи новобрачныхъ, великаго князя Михаила Павловича и принца Вильгельма отправилась въ свою любимую резиденцію—Павловскъ. Слѣдующіе затѣмъ два мѣсяца прошли для новобрачныхъ въ безпрерывныхъ переѣздахъ изъ одного загороднаго дворца въ другой, при чемъ главнымъ ихъ мѣстопребываніемъ оставался Павловскъ. Здѣсь этикетъ, поддерживаемый императрицей-матерью, нѣсколько ослабѣвалъ, и воцарялось самое неподдѣльное веселье, поддерживавшееся прогулками цѣлымъ обществомъ, танцами и разными реtits јеих. Иногда же въ дурную погоду устроивалось литературное чтеніе, при чемъ читали Жуковскій, Уваровъ и Плещеевъ.

Беззаботное теченіе жизни при Павловскомъ дворѣ было нарушено на время лишь слѣдующимъ прискорбнымъ случаемъ.

7-го (19-го) іюля, принцъ Вильгельмъ отправился осматривать лошадей великаго князя Михаила Павловича и передъ конюшнями быль

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Иларіонъ Васильевичъ Васильчиковъ. (Съ гравюры Генриха Доу, сдъланной съ портрета, писаннаго его отпомъ).

укушенъ въ ногу собакою. Поднялась страшная тревога. Позвали Вилліе, п онъ для предупрежденія возможныхъ послѣдствій рѣшился вырѣзать рану и прижечь. Великій князь приказалъ тотчасъ убить собаку и, тѣмъ затруднивъ точное изслѣдованіе, возбудилъ среди врачей опасенія за

будущее. Принцъ перенесъ операцію со стойкостію и хладнокровіемъ; ни одной жалобы не сорвалось у него съ языка. Къ счастію, все ограничилось для принца только и всколькими днями, проведенными въ постели.

Въ связи съ этимъ событіемъ въ воспоминаніяхъ перваго камерпажа великой княгини Александры Өеодоровны, Дарагана, разсказанъ следующій случай, живо характеризующій личность Николая Павловича 105. На другой день послѣ несчастнаго приключенія съ принцемъ Вильгельмомъ Александра Өеодоровна послала своего пажа узнать, какъ принцъ провелъ ночь. Возвратившись, онъ встретилъ великую княгиню подъ руку съ великимъ княземъ, готовымъ уже сойти къ императрицѣ; они остановились, и пажъ началъ говорить впередъ приготовленную французскую фразу о спокойной ночи и о хорошемъ состояніи здоровья принца и, желая блеснуть своимъ французскимъ выговоромъ, началъ картавить. При первыхъ же словахъ: «Votre Altesse Impériale», великій князь, смотря на него и придавъ своему лицу комически серьезное выраженіе, началь повторять за нимъ каждое слово, картавя еще болье, чёмъ онъ. Великая княгиня захохотала, а бёдный пажъ, краснёя и конфузясь, старался скоръе кончить. Къ его счастію, фраза не была длинна. Послів об'яда, проведя великую княгиню и великаго князя во флитель н ожидая приказаній, онъ стояль невеселый въ пріемной, когда великій князь, выйдя изъ комнаты великой княгини, подошелъ къ нему, поцёловалъ и сказалъ:

— Зачѣмъ ты картавишь? Это физическій недостатокъ, а Богъ избавиль тебя отъ него. За француза никто тебя не приметъ; благодари Бога, что ты русскій, а обезьянничать никуда не годится. Это позволительно только въ шутку.

Потомъ, поцѣловавъ его еще разъ, онъ отпустиль его до вечера. «Этотъ урокъ,—пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Дараганъ,—остался мнѣ памятенъ на всю жизнь».

Разсказъ о приведенномъ случаѣ дополняется въ тѣхъ же воспоминаніяхъ интересной характеристикой Николая Павловича въ бытность его великимъ княземъ.

«Выдающаяся черта характера великаго князя Николая,— пишетъ Дараганъ,— была любовь къ правдѣ и неодобреніе всего поддѣльнаго, напускного. Въ то время императоръ Александръ Павловичъ былъ въ апогеѣ своей славы, величія и красоты. Онъ былъ идеаломъ совершенства. Всѣ имъ гордились, и все въ немъ нравилось; даже нѣкоторая изысканная картинность его движеній, сутуловатость и держаніе плечъ впередъ, мѣрный, твердый шагъ, картинное отставленіе правой ноги, держаніе шляпы такъ, что всегда между двумя раздвинутыми пальцами приходилась пуговица отъ галуна кокарды, кокетливая манера подно-



ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I И КОРОЛЬ ПРУССКІЙ ФРИДРИХЪ-ВИЛЬГЕЛЬМЪ III. Съ актатинты Югеля по рисунку Студи.





Литовскій замокъ въ С.-Петербургѣ въ 1799 году. Оъ рисунка съ натуры Кнаппе. (Изъ собранія ІІ. Я. Дашкова).

сить къ глазу лорнетку, все это шло къ нему, всёмъ этимъ любовались. Не только твардейскіе генералы и офицеры старались перенять что либо изъ манеръ императора, но даже великіе князья Константинъ и Михаиль поддавались общей модё и подражали Александру въ походкъ и манерахъ. Подражание это у Михаила Павловича выходило немного угловато, ненатурально, а у Константина Павловича даже утрированно, карикатурно. По врожденной самостоятельности характера не увлекался этой модой только одинъ великій князь Николай Павловичь. Въ то время великій князь Николай Павловичь не походиль еще на ту величественную, могучую, статную личность, которая теперь представляется всякому при имени императора Николая. Онъ быль очень худощавъ и отъ того казался еще выше. Обликъ и черты лица его не имѣли еще той округлости, законченности красоты, которая въ императорѣ невольно поражала каждаго и напоминала изображенія героевъ на античныхъ камеяхъ. Осанка и манеры великаго князя были свободны, но безъ малѣйшей кокетливости или желанія нравиться; даже натуральная веселость его, смёхъ, какъ-то не гармонировали со строго классическими, прекрасными чертами его лица, такъ что многіе находили великаго князя Михаила красивъе. А веселость эта была увлекательна, это было проявление того счастія, которое, наполняя душу юноши, просится наружу. Въ павловскомъ придворномъ кружкѣ онъ бывалъ иногда веселъ до шалости».

Какъ прим'єръ этой веселости, Дараганъ разсказываетъ сл'єдующій случай.

Въ одинъ лѣтній день императрица Марія Өеодоровна, великій князь съ супругою и камеръ-фрейлина Нелидова вышли на террасу Павловскаго сада. Великій князь шутилъ съ Нелидовой; это была сухощавая небольшая старушка, весьма умная, добрая, веселая. Вдругъ великій князь беретъ ее на руки, какъ ребенка, несетъ въ караульную будку, оставляетъ ее въ ней и строгимъ голосомъ приказываетъ стоящему на часахъ гусару не выпускать арестантку. Нелидова проситъ о прощеніи, императрица и великая княгиня смѣются, а великій князь бросается снова къ будкѣ, выноситъ Нелидову и, опустивъ ее на то мѣсто, съ котораго взялъ, становится на колѣни и цѣлуетъ ея руки 106.

Повидимому, подобная веселость, проявлявшаяся притомъ въ самомъ тѣсномъ кружкѣ, не удовлетворяла императрицу Марію Өеодоровну. Она находила своихъ младшихъ сыновей недостаточно изысканными и свѣтскими въ обществѣ и, сравнивая ихъ съ принцемъ Вильгельмомъ, выговаривала имъ, что они садятся въ углу съ вытянутыми и скучными лицами, точно медвѣди или марабу (comme des ours ou des marabouts). По поводу этого замѣчанія Александра Өеодоровна записала въ своихъ воспоминаніяхъ слѣдующее: «Правда, что мой Николай, какъ только онъ

находился въ обществъ и въ особенности на балу, принималъ выраженіе крайне философское (bien philosophe) для его 21-го года. Мы, онъ, какъ и я, были поистинъ счастливы и довольны только тогда, когда оставались наединъ въ нашихъ комнатахъ».

Вдовствующая императрица до того бывала иногда недовольна отсутствіемь свѣтскаго лоска у великихъ князей Николая и Михаила, что, несмотря на свое пристрастіе къ этикету, дѣлала имъ замѣчанія даже въ присутствіи постороннихъ лицъ. Такъ Натцмеръ разсказываетъ въ своемъ дневникѣ, что императрица Марія Өеодоровна при посѣщеніи принца Вильгельма во время его болѣзни, 12-го (24-го) іюля, въ присутствіи принца и Натцмера, стала сильно выговаривать находившимся здѣсь великимъ князьямъ, что они слишкомъ натянуты и мало любезны (аітаble) въ обществѣ дамъ. При этомъ она совершенно разсердилась и въ концѣ концовъ сказала, что они должны бы брать примѣръ съ принца Вильгельма.

Вообще Марія Өеодоровна держала своихъ младшихъ сыновей въ строгомъ подчиненіи даже тогда, когда, казалось, они могли бы пользоваться относительной свободою дѣйствій. Для характеристики этихъ отношеній приведемъ слѣдующій случай, разсказанный въ воспоминаніяхъ Александры Өеодоровны. 11-го (23-го) іюля, Николай Павловичъ съ великой княгиней отправились вдвоемъ изъ Павловска въ Царское Село къ императрицѣ Елисаветѣ Алексѣевнѣ. Возвращаясь оттуда, они встрѣтились со вдовствующей государыней, спросившей ихъ, гдѣ они катались. Услышавъ, что они были въ Царскомъ Селѣ, она замѣтила имъ, что, прежде чѣмъ отправляться туда, они должны были спросить у нея позволенія на это.

Однажды, во время объдни, великая княгиня Александра Өеодоровна почувствовала себя дурно и лишилась чувствъ. Николай Павловичъ почти на рукахъ вынесъ ее изъ церкви и привелъ во флигель, гдъ находилось помъщеніе, занимаемое велико-княжескою четою. Когда затъмъ великій князъ вышель изъ внутреннихъ комнатъ, онъ подошелъ къ дежурному камерпажу Дарагану и спросилъ его:

- Сколько тебѣ лѣтъ?
- Семнадцать, отвѣчаль тотъ.
- Вотъ видишь, —продолжаль весело великій князь: —я тебя старше четырьмя годами, а уже женать и скоро буду отець.

При этихъ словахъ онъ поцёловалъ Дарагана, и его лицо засіяло счастіємъ.

Съ этого дня при дворѣ стали говорить о беременности великой княгини <sup>107</sup>.

20-го іюля (1 августа) дворъ переселился въ Петергофъ, гдѣ 22-го іюля, въ день тезоименитства императрицы Маріи Өеодоровны, состоялась

обычная великолѣпная иллюминація. Между тѣмъ принцъ Вильгельмъ уже настолько поправился отъ своей раны, что могъ 24-го іюля въ первый разъ выйти къ разводу.

Въ этотъ же день дворъ совершилъ поѣздку въ Кронштадтъ, гдѣ императоръ Александръ произвелъ смотръ флоту. На обратномъ пути императоръ Александръ взялъ ружье, далъ по ружью братьямъ Николаю и Миханлу и велѣлъ Адлербергу командовать ружейные пріемы, къ общей забавѣ многочисленнаго общества <sup>108</sup>.

27-го іюля (8-го августа) начались подъ Петергофомъ маневры. Съ одной стороны командовалъ генералъ-адъютантъ баронъ Дибичъ, а съ другой генералъ-адъютантъ баронъ Толь.

«О талантахъ обоихъ командовавшихъ генераловъ Дибича и Толя, пишетъ Натцмеръ, трудно судить по этимъ маневрамъ, потому что здёсь они могли лишь проявить умёніе въ точномъ исполненіи данной имъ задачи. Но по всему ясно видно, что у Толя при выполненіи имъ своихъ обязанностей проявляется болбе спокойствія, чёмъ у другого. Его приказанія коротки и опредёленны, а между тёмъ у Дибича они большею частью противорѣчивы и обнаруживають у него отсутствіе спокойнаго общаго взгляда <sup>109</sup>. Впрочемъ, оба генерала оставались вѣрны основному положенію: въ начал'я боя отдавать непріятелю безъ всякой надобности деревни и укръпленныя позиціи, а потомъ овладъвать ими обратно ціною громадных усилій. Обыкновенно русскіе поступали такимъ образомъ въ прошлую войну и, повидимому, намфрены придерживаться подобнаго образа действій и впредь. Лично императоръ делаль нёкоторыя, большею частью, очень вёрныя замёчанія о ходё маневровъ, но такъ какъ предположенія къ нимъ были выработаны величайшими геніями русской армін, то онъ и не р'яшался открыто высказывать генераламъ свое неудовольствіе.

«Матеріалъ этой грозной арміи, какъ всёмъ извёстно, превосходенъ и не оставляетъ желать ничего лучшаго. Но, къ нашему счастію, всё безъ исключенія оберъ-офицеры никуда не годны, а большая часть офицеровъ въ высшихъ чинахъ также немногимъ ихъ лучше. Лишь малое число генераловъ помышляютъ о своемъ истинномъ призваніи, а прочіе, наоборотъ, думаютъ, что достигли всего, если имъ удастся удовлетворительно провести свой полкъ церемоніальнымъ маршемъ передъ государемъ. Никто не думаетъ о высшемъ образованіи среди офицеровъ и о цёлесообразныхъ упражненіяхъ войскъ. Императоръ, несмотря на свое пристрастіе къ мелочамъ, сознаетъ этотъ недостатокъ, свойственный своей арміи, но утёшается мыслію, что въ настоящую пору нельзя измѣнить это положеніе дѣлъ, вслѣдствіе недостатка подготовленныхъ къ тому офицеровъ. Но, насколько мнѣ извѣстно, ничего не дѣлается, чтобы помочь бѣдѣ. Я не знаю ни одного образовательнаго заведенія для молодыхъ офицеровъ.

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Өедоръ Петровичъ Уваровъ.(Съ литографіи Клюквина).

«Просто непонятны тѣ ошибки, которыя дѣлались генералами, противно всякому здравому смыслу. Мѣстность совершенно не принималась въ соображеніе, равно какъ родъ войска, который для нея годится. Въ артиллеріи замѣтно болѣе военной сноровки; вообще это лучшій родъ оружія въ русской арміи».

Нельзя не остановиться на этой рѣзкой, но правдивой характеристикѣ, сдѣланной Натцмеромь. Остается только сожалѣть, что въ подобной военной школѣ возросъ великій князь Николай Павловичъ; благодаря указанному обстоятельству, недостатки, отмѣченные наблюдательнымъ

прусскимъ генераломъ, въ общихъ чертахъ сохранились, безъ существенныхъ измѣненій, болѣе тридцати лѣтъ и не утратили своего значенія и въ эпоху Крымской войны. Чтобы въ этомъ убѣдиться, стоитъ прочесть краткую замѣтку, вписанную княземъ А. С. Меншиковымъ въ своемъ дневникѣ, незадолго до высадки союзныхъ войскъ въ Крыму. Послѣ небольшихъ маневровъ, произведенныхъ въ окрестностяхъ Севастополя, 24-го августа (5-го сентября) князь записалъ:

«Увы, какіе генералы и какіе штабъ-офицеры: ни малѣйшаго не замѣтно понятія о военныхъ дѣйствіяхъ и расположеніи войскъ на мѣстности, объ употребленіи стрѣлковъ и артиллеріи. Не дай Богъ настоящаго дѣла въ полѣ» <sup>110</sup>.

Но возвратимся къ 1817 году. Въ это время великій князь Михаилъ Павловичь готовился предпринять образовательное путешествіе по Россіи, подобное тому, которое совершено было Николаемъ Павловичемъ въ 1816 году. Императрица Марія Феодоровна избрала для сопровожденія великаго князя генераль-лейтенанта Ивана Федоровича Паскевича, который въ это время командоваль 2-ю гренадерскою дивизіею. Вызванный изъ Смоленска въ Петербургъ, Паскевичъ явился къ государю во время маневровъ, производившихся подъ Петергофомъ. Здѣсь онъ встрѣтился съ великимъ княземъ Николаемъ Павловичемъ, который дружески его привѣтствовалъ и сказалъ: «Ты знаешь, что назначенъ ѣхать съ братомъ».

«Я не могь бы лучше быть принять государемь, какъ тогда», —отмѣтилъ Паскевичь въ своихъ воспоминаніяхъ. «Ты у меня лучшій генераль въ арміи, —сказаль ему императоръ Александръ, —на все способенъ, на все годенъ. Я прошу тебя ѣхать съ братомъ путешествовать. Это не только дѣло государственное, но дѣло моего къ тебѣ довѣрія, и ты сдѣлаешь мнѣ собственно одолженіе. Требую отъ тебя, чтобъ ты открылъ ему, что знаешь, надѣюсь, что ты на то способы найдешь». Повидимому, генералъ Паскевичъ не очень довѣрялъ искренности словъ, съ которыми къ нему обратился императоръ Александръ, потому что сопровождаетъ лестныя слова государя замѣчаніемъ: «Мнѣ очень было больно, что система въ правительствѣ не перемѣняется; обольстить словами человѣка, когда онъ нуженъ, и въ той же пропорціи оказать неблагодарность и при малѣйшей кажущейся неисправности, безъ разбора обижать и взыскивать, во всякомъ случаѣ, черезчуръ строго» 111.

11-го (23-го) августа, великій князь Михаилъ Павловичъ отправился въ путь въ сопровожденіи генерала Паскевича. Началась потадка по Россіи совершенно курьерская, во время которой, по словамъ Паскевича, «много видишь, но мало пріобртаешь основательныхъ о Россіи свъдвній».

Поручая попеченію Паскевича юнаго великаго князя, императрица Марія Өеодоровна не упустила случая просить избраннаго ею руководителя, чтобы Михаилъ Павловичъ «болѣе занимался гражданскою частью и елико возможно менѣе военною».—«Я знаю,—сказала императрица,—что у него есть особое расположеніе къ фронту, но ты старайся внушить ему, что это хорошо, но гораздо существеннѣе узнать бытъ государства».

Отсюда видно, что императрица Марія Өеодоровна не переставала бороться съ врожденными наклонностями своихъ сыновей; но настойчивыя требованія ея ни къ чему не привели; заботливой матери не удалось искоренить особое расположеніе къ фронтовымъ занятіямъ въ Николаѣ Павловичѣ, а еще менѣе въ Михаилѣ Павловичѣ.

Въ виду этой цѣли, нужно замѣтить, что лучшій выборъ спутника великому князю трудно было сдѣлать; но и онъ оказался безсильнымъ въ борьбѣ съ экзерцирмейстерствомъ. Для характеристики господствовавшаго тогда въ военныхъ сферахъ направленія и предъявляемыхъ имъ требованій по отношенію къ войскамъ лучше всего привести слѣдующую замѣтку генерала Паскевича:

«Послѣ 1815 года, фельдмаршалъ Барклай де-Толли, который зналъ войну, подчиняясь требованіямъ Аракчеева, сталъ требовать красоту фронта, доходящую до акробатства, преслѣдовалъ старыхъ солдатъ и офицеровъ, которые къ сему способны не были, забывъ, что они еще недавно оказывали чудеса храбрости, спасли и возвеличили Россію. Много генераловъ поддались этимъ требованіямъ; такъ, напримѣръ, генералъ Ротъ, командующій 3-ею дивизіею, который въ одинъ годъ разогналъ всъхъ бывшихъ на войнъ офицеровъ, и наши георгіевскіе кресты пошли въ отставку и очутились винными приставами. Армія не выиграла оттого, что, потерявъ офицеровъ, осталась съ одними экзерцирмейстерами. Я требоваль строгую дисциплину и службу, я не потакаль безпорядкамъ и распутству, но я не дозволялъ акробатства съ носками и колфнками солдать. Я сильно преследоваль жестокость и самоуправство, и хорошихъ храбрыхъ офицеровъ я оберегалъ. Но, къ горю моему, фельдмаршаль Барклай де-Толли имъ заразился. Это экзерцирмейстерство мы переняли у Фридриха II, который отъ отца своего наслѣдовалъ эту выучку. Хотъли видъть въ томъ секретъ его побъдъ; не понимая его генія, принимали наружное за существенное. Фридрихъ быль радъ, что принимаютъ то, что лишнее, и, какъ всегда случается, перенимая, еще бол'ве портять. У насъ экзерцирмейстерство приняла въ свои руки бездарность, а какъ она въ большинствъ, то изъ нея стали выходить сильные въ государству, и послу того никакая война не въ состоянии придать ума въ обученіи войскъ. Что сказать намъ, генераламъ дивизій, когда фельдмаршалъ свою высокую фигуру нагинаетъ до земли, чтобы ровнять носки гренадеръ? И какую потомъ глупость нельзя ожидать отъ армейскаго майора? Фридрихъ II этого не дѣлалъ. Но кто же зналь

и помниль, что Фридрихъ дѣлалъ? А Барклай де-Толли былъ тутъ у всѣхъ на глазахъ. Въ годъ времени войну забыли, какъ будто ея нк-когда и не было, и военныя качества замѣнились экзерцирмейстерской ловкостью».

Трудно представить болже грозную и правдивую критику военныхъ порядковъ, установившихся у насъ въ Россіи послж Наполеоновскихъ войнъ; она многое объясняетъ въ послждующихъ затжиъ событіяхъ.

Къ этой правдивой оцѣнкѣ, сдѣланной будущимъ сподвижникомъ пмператора Николая и фельдмаршаломъ княземъ Варшавскимъ, нужно присовокупить то, что пишетъ по тому же поводу Д. В. Давыдовъ.

«Для лиць, не одаренныхъ возвышеннымъ взглядомъ, любовью къ просвъщенію, истиннымъ пониманіемъ дъла, военное ремесло заключается лишь въ несносно-педантическомъ, убивающемъ всякую умственную дѣятельность, парадированіи. Глубокое изученіе ремешковъ, правиль вытягиванія носковъ, равненія шеренгъ и выдълыванія ружейныхъ пріемовъ, коими щеголяютъ всв наши фронтовые генералы и офицеры, признающіе уставъ верхомъ непогрѣшимости, служитъ для нихъ источникомъ самыхъ высокихъ поэтическихъ наслажденій. Потому и ряды армін постепенно наполняются лишь грубыми невѣждами, съ радостью посвящающими всю свою жизнь на изучение мелочей военнаго устава; лишь это знаніе можеть дать полное право на командованіе различными частями войскъ, что приносить этимъ личностямъ значительныя, беззаконныя, матеріальныя выгоды, которыя правительство, повидимому, поощряеть. Этотъ порядокъ вещей получилъ, къ сожалѣнію, полную силу и развитие со времени вступленія на престолъ императора Николая; онъ и брать его великій князь Миханль Павловичь не щадять ни усилій, ни средствъ для доведенія этой отросли военнаго искусства до самаго высокаго состоянія. И подлинно, относительно равненія шеренгь и выдѣлыванія темповъ, наша армія безспорно превосходить всѣ прочія. Но, Боже мой! каково большинство генераловъ и офицеровъ, въ конхъ убито стремленіе къ образованію, вслідствіе чего они ненавидять всякую науку. Эти бездарные невѣжды, истые любители изящной ремешковой службы, полагають, въ премудрости своей, что война, ослабляя пріобретенныя войскомъ въ мирное время фронтовыя свъденія, вредна лишь для него. Какъ будто бы войско обучается не для войны, но исключительно для мирныхъ экзерцицій на Марсовомъ поль. Прослуживъ не одну кампанію и сознавая по опыту пользу строевого образованія солдать, я никогда не дозволю себѣ безусловно отвергать полезную сторону военныхъ уставовъ; изъ этого, однако, не следуетъ, чтобы я признавалъ пользу системы, основанной лишь на обременении и притуплении способностей изложениемъ неимовфрнаго количества мелочей, не поясняющихъ, но крайне затемняющихъ дѣло. Я полагаю, что надлежитъ

In 15 Ten Quest

listed for four longer demoted; If we fluitlight to a leaght; If it to involutions the designation of the format with a date and the spirit forms and designate to be format with a date and the part of a common outflit our dies for the format with the form wine for the man fold, I we flow for first by the I Most four or ordered for the man Marked for the flow of our of format and the highest of the said of the land to the highest of the said of the days of our of the said of the said to the day of the said of the said to the day of the said of the said to the said of the said of the said the said of the said of

der if Justone ifrigues linket logar haliemen falous! grinlaust files, Ducyminger ere estalans shi sin erbragalone folore stage from shis con broughtlans! there is linker Capalone for affect of fully officially officer for Guther, Goth on fully affects of margings and for any sine see waying a function of the bird wife, and said for the bird former for estalation for the first former and anothers.



Форма русскихъ войскъ въ концѣ царствованія Алексанцра I.

Офицеръ роты главнаго инженернаго Офицеръ л.-гв. Сапернаго баталіона.





Набережная р. Фонтанки у Калинкина моста въ С.-Петербургѣ, въ 1799 году. Оъ рисунка съ натуры Кнаппе. (Изъ собранія П. Я. Дашкова).

весьма остерегаться того, чтобы начертаніемъ общихъ правилъ стёснять частныхъ начальниковъ, отъ большаго или меньшаго умственнаго развитія коихъ должно вполн'є завис'єть приложеніе къ д'єлу изложенныхъ въ уставѣ правилъ. Налагать оковы на даровитыя личности и тѣмъ затруднять имъ возможность выдвинуться изъ среды невъжественной посредственности — это верхъ безсмыслія. Такимъ образомъ можно достигнуть лишь следующаго: бездарные невежды, отличающеся самымъ узкимъ пониманіемъ діла, окончательно изгонять отовсюду способныхъ людей, которые, убитые безсмысленными требованіями, не будуть имѣть возможности развиться для самостоятельнаго действія и безусловно подчинятся большинству. Грустно думать, что къ этому стремится правительство, не понимающее истинныхъ требованій вѣка, и какія заботы и огромныя матеріальныя средства посвящены имъ на гибельное развитіе системы, которая, если продлится на дёлё, лишитъ Россію полезныхъ и способныхъ слугъ. Не дай, Боже, убъдиться намъ на опытъ, что не въ одной механической формалистик ваключается залогъ всякаго успёха. Это страшное зло не уступаеть, конечно, по своимъ последствіямъ татарскому игу! Мнв, уже состарившемуся въ старыхъ, но несравненно болъе свътлыхъ понятіяхъ, не удастся видъть эпоху возрожденія Россіи. Горе ей, если къ тому времени, когда дъятельность умныхъ и свъдущихъ людей будетъ ей наиболъе необходима, наше правительство будетъ окружено лишь толпою неспособныхъ и упорныхъ въ своемъ невѣжествѣ людей. Усилія этихъ лицъ не допускать до него справедливыхъ требованій віка могуть ввергнуть государство въ рядъ страшныхъ золъ» 112.

Опасенія, высказанныя нашимъ славнымъ партизаномъ, къ несчастію, оправдались самымъ блистательнымъ образомъ въ 1853 году!

## II.

20-то августа (1-то сентября) 1817 года, императоръ Александръ принялся опять путешествовать; государь отправился сначала въ Витебскъ, а затѣмъ и далѣе для смотра войскъ первой арміи, которою командовалъ фельдмаршалъ Барклай де-Толли. Тогда же рѣшено было, что весь дворъ осенью переселится въ Москву, гдѣ предполагалось провести всю зиму и весну.

18-го (30-го) сентября, великій князь Николай Павловичь съ супругою вы хали изъ Петербурга въ Москву. Король прусскій разрѣшиль принцу Вильгельму продлить свое пребываніе въ Россіи и сопутствовать сестрѣ во время ея путешествія; принцу попрежнему сопутствовалъ генералъ Натцмеръ. Положеніе, въ которомъ находилась



Типы солдатъ въ концъ царствованія Александра I. (Съ рисунка того времени).

великая княгиня, препятствовало быстрому переёзду; поэтому путешественники пробыли въ дороге 12 дней.

Во время пути Натцмеръ имѣлъ случай убѣдиться, съ какимъ сочувствіемъ встрѣчается въ Россіи введеніе военныхъ поселеній! На пути отъ Новгорода въ Крестцы собралась толпа крестьянъ въ нѣсколько сотъ человѣкъ, вышедшихъ изъ лѣса, для принесенія великому князю жалобы по поводу расквартпрованія у нихъ въ деревняхъ гренадерскаго имени графа Аракчеева полка; они заявляли, что у нихъ все отбираютъ, вытоняютъ изъ домовъ, и что они уже нѣсколько недѣль не видѣли своихъ жилищъ. «Русскіе говорятъ,—пишетъ Натцмеръ,—что въ то время, какъ мы стараемся превратить нашихъ крестьянъ въ солдатъ, у нихъ наоборотъ изъ солдатъ хотятъ сдѣлатъ крестьянъ. Вообще недовольство новымъ учрежденіемъ повсемѣстно».

«Можете судить, сколь поразила подобная встрѣча (незваныхъ, прибавлю),—замѣчаетъ современникъ въ своихъ запискахъ,—они всѣ бросаются на колѣни, плачутъ, крикомъ своимъ просятъ, дабы ихъ пощадили. Женщины и дѣвки пѣли ргіто въ сей мелодіи; но великій князь отдѣлался словами и продолжалъ дорогу. Прекрасный разительный примѣръ пруссакамъ о нашемъ домашнемъ благоденствіи, улучшеніи, счастіи и пресчастіи» <sup>113</sup>.

Крестьяне не довольствовались этимъ протестомъ. Они также остановили императрицу Марію Өеодоровну во время проѣзда ея въ Москву, прося о ея защитѣ и милости. Сверхъ сего, они снарядили еще депутацію въ Варшаву, къ цесаревичу Константину Павловичу, чтобы умолять его о заступничествѣ. Но всѣ эти протесты не прпвели ни къ чему, и крестьянамъ, обреченнымъ на нежданное благополучіе войти въ составъ военныхъ поселеній, оставался только одинъ исходъ: покориться постигшей ихъ печальной участи. Императоръ Александръ оставался непреклоннымъ въ своемъ намѣреніи насильно облагодѣтельствовать русскій народъ и сказалъ, что военныя поселенія будутъ, «хотя бы пришлось уложить трупами дорогу отъ Петербурга до Чудова».

«J'ai déjà maté des choses bien plus difficiles, et je veux être obéi dans celle-ci»,—отозвался государь одному дипломату.

30-го сентября (12-го октября) вся царская семья съвхалась на послъдней станціи передъ Москвою, за исключеніемъ великаго князя Михаила Павловича, который еще путешествоваль по Россіи 114. Торжественнаго въвзда въ столицу не было; каждый прівхаль туда самъ по себъ. На слъдующее утро Александра Өеодоровна, подойдя къ окну, увидъла передъ собою впервые Москву, которая, подобно панорамъ, разстилалась у ногъ ея. «Сердце мое забилось: я поняла Россію, я гордилась тъмъ, что принадлежу ей! (J'eus un véritable saisissement au coeur, је сомргіз la Russie, је me sentis fière de lui арратtenir!)»,—вотъ въ какихъ выраженіяхъ великая княгиня записала свои впечатлѣнія.

1-го (13-го) октября, великая княгиня Александра Өеодоровна въ первый разъ участвовала въ выходъ въ Успенскій соборъ и положила, какъ она пишеть, 18 земныхъ поклоновъ передъ образами и раками святыхъ. «Кольнопреклоненія до того утомили мои ноги,— признается она,—что я едва могла двигать ими».



Форма лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка въ 1800 году. (Съ литографіи Поля, едёланной съ рисунка Пиратскаго).

12-го (24-го) октября происходила закладка храма во имя Спасителя Христа, на Воробьевыхъ горахъ, на которой присутствовалъ также великій князь Николай Павловичъ, равно какъ и принцъ Вильгельмъ. Великая княгиня Александра Өеодоровна отсутствовала.

Во время пребыванія двора въ Москвѣ великій князь Николай Павловичь окончательно разошелся съ своимъ гофмаршаломъ Кирилломъ Александровичемъ Нарышкинымъ. Взаимныя отношенія обострились до того, что великая княгиня Александра Өеодоровна увидѣла себя окончательно вынужденною настоять на удаленіи Нарышкина; по ея мнѣнію, отъ рѣшенія этого вопроса зависѣли миръ и спокойствіе въ великокняжескомъ домѣ (il y allait de la paix, de la tranquillité de notre ménage) 115.

На мѣсто Нарышкина великій князь избраль графа Гаврила Францовича Модена. Извѣщая, 26-го декабря 1817 года, графа Модена объ утвержденіи государемъ его назначенія, Николай Павловичъ прибавилъ: «So yez à moi, comme je suis à vous pour la vie et de coeur et d'âme». Дѣйствительно, между великимъ княземъ и графомъ Моденомъ установились наилучшія отношенія, продолжавшіяся и послѣ воцаренія Николая Павловича <sup>116</sup>.

Александра Өеодоровна оставила въ своихъ воспоминаніяхъ слѣдующую характеристику графа Модена <sup>117</sup>:

«Мы были какъ нельзя болѣе довольны графомъ Моденомъ, заступившимъ мѣсто Кирилла Нарышкина; онъ отличался изысканными манерами стариннаго версальскаго двора, держалъ себя съ достоинствомъ, даже когда шутилъ, былъ услужливъ безъ низкопоклонства и устроивалъ все какъ нельзя лучше. Его можно было упрекнуть только въ нѣкоторой обидчивости».

15-го (27-го) декабря 1817 года, принцъ Вильгельмъ покинулъ Москву, направляясь черезъ Варшаву въ Берлинъ; императоръ Александръ разстался съ нимъ съ искреннимъ сожалѣніемъ, тщетно стараясь удерживать его еще долѣе при своемъ дворѣ. Насколько огорчена была этимъ отъѣздомъ великая княгиня Александра Феодоровна, видно изъ слѣдующихъ строкъ ея воспоминаній: «Я проводила его съ такою грустью, что почувствовала новый приливъ тоски по поводу разлуки съ отцемъ, братьями и сестрами, это была ужасная минута! Но, переживъ ее, я еще болѣе сблизилась съ моимъ Николаемъ, я почувствовала, что въ немъ одномъ имѣю поддержку и опору на моей новой родинѣ, и его нѣжность совершенно вознаградила меня за все то, что я потеряла. Мы читали вмѣстѣ «Коринну» и «Малекъ Адель», и я вспоминаю съ наслажденіемъ объ этой мирной жизни въ теченіе послѣднихъ мѣсяцевъ, предшествовавшихъ моимъ родамъ» 118.

Прощаясь съ генераломъ Натцмеромъ, императоръ Александръ поручилъ ему передать королю выраженія своихъ дружескихъ чувствъ,

прибавивъ, что онъ, его армія и вся страна его во всякое время готовы къ услугамъ Фридриха-Вильгельма 119.

Въ январѣ 1818 года, императоръ Александръ отправился на непродолжительное время въ Петербургъ.

Великій князь Николай Павловичь также вынуждень быль совершить поёздку въ Петербургъ, чтобы вступить въ управленіе инженернымъ корпусомъ по званію генераль-инспектора по инженерной части. Это важное для русскаго инженернаго дёла событіе совершилось въ достопамятный день 20-го января (1-го февраля) 1818 года.

Вступая въ должность генералъ-инспектора, Николай Павловичъ написалъ собственноручный приказъ, объявленный по инженерному корпусу, подлинникъ котораго хранится и понынѣ въ главномъ инженерномъ управленіи, въ кабинетѣ, гдѣ нѣкогда занимался великій князь. Въ приказѣ этомъ сказано:

«По высочайшей волѣ государя императора вступилъ я 20-го числа сего января въ должность генералъ-инспектора по инженерной части. Давая о семъ знать по инженерному корпусу, долгомъ поставляю подтвердить всѣмъ чинамъ онаго, что ревностнымъ исполненіемъ своихъ обязанностей, усердіемъ о пользѣ государственной и отличнымъ поведеніемъ всякій заслужитъ государевы милости, а во мнѣ найдетъ усерднаго для себя ходатая предъ лицемъ его величества. Но въ противномъ случаѣ, за малѣйшее упущеніе, которое никогда и ни въ какомъ случаѣ прощено не будетъ, взыщется по всей строгости законовъ. Отъ усердія и твердости господъ начальниковъ, отъ рвенія и полнаго повиновенія подчиненныхъ ожидаю имѣть всегдашнее удовольствіе и, твердо на сіе надѣясь, увѣряю всѣхъ и каждаго, что умѣю цѣнить милость государеву, сдѣлавшую меня начальникомъ столь отличнаго корпуса. 20-го января 1818 года. Генералъ - инспекторъ по инженерной части Николай».

2-го (14-го) февраля государь, равно какъ и великій князь, прибыли обратно въ Москву.

Однообразно и тихо проходило время въ Москвѣ, въ ожиданіи великаго семейнаго событія. 21-го февраля (5-го марта) императоръ Александръ уѣхаль въ Варшаву для открытія перваго польскаго сейма. Наступиль великій постъ. «Мы выѣзжали очень мало,—пишетъ Александра Өеодоровна,—при дворѣ не было ни одного вечерняго собранія, но часто давались обѣды. По воскресеньямъ обѣдали обыкновенно у матушки въ платьяхъ со шлейфами и на вечеръ оставались въ томъ же костюмѣ; вечеръ проводили у нея въ бесѣдѣ и въ игрѣ въ макао. Признаюсь, это такъ наскучило мнѣ въ сравненіи съ воскреснымъ препровожденіемъ времени въ Берлинѣ, гдѣ мы рѣзвились, играли и особенно веселились, что я съ трудомъ могла скрывать свою тоску. Общество на этихъ собра-

### глава ТРЕТЬЯ

ніяхъ ужасно отзывало стариною (les sociétés de ces réunions étaient aussi terriblement vieille rococo). Старые, полуслѣные сенаторы, вельможи временъ императрицы Екатерины, находившіеся въ отставкѣ лѣтъ по двадцати или тридцати!» 120

17-го (29-го) апрѣля, во время Свѣтлой недѣли совершилось великое событіе: въ исход'я одиннадцатаго часа утра родился будущій Царь-Освободитель, великій князь Александръ Николаевичъ. Въ воспоминаніяхъ императрицы Александры Өеодоровны этой семейной радости посвящены следующія строки:

«Въ 11 часовъ я услыхала первый крикъ моего перваго ребенка. Никсъ цъловалъ меня, заливаясь слезами, и мы возблагодарили Бога вмѣстѣ, не зная еще, даровалъ ли Онъ намъ сына или дочь, когда матушка, подойдя къ намъ, сказала: «это сынъ». Счастіе наше удвоилось, однако я помню, что почувствовала что-то внушительное и грустное при мысли, что это маленькое существо будеть со временемъ императоромъ!» 121

Какъ некогда Державинъ приветствовалъ рождение Александра I, Жуковскій восп'ять рожденіе будущаго Александра ІІ вдохновенными стихами, въ которыхъ внимание читателя невольно останавливается на строкахъ:

> Да на чредъ высокой не забудетъ Святьйшаго изъ званій: человъкъ. Жить для въковъ въ величіи народномъ, Для блага встхъ свое позабывать, Лишь въ голосъ отечества свободномъ Съ смиреніемъ дѣла свои читать: Вотъ правила царей великихъ внуку! 122

Другой поэтъ, Рылбевъ, несколько позже также приветствоваль царственнаго отрока не менте пророческими стихами:

> Люби гласъ истины свободной, Для пользы собственной люби, И рабства духъ неблагородный, Неправосудье, истреби. Будь блага подданныхъ ревнитель: Онъ есть первый долгъ царей; Будь просвъщенья покровитель: Онъ надежный другъ властей.

Старайся духъ постигнуть въка, Узнать потребность русскихъ странъ; Будь человъкъ для человъка, Будь гражданинъ для согражданъ.



прогулка великаго князя николая павловича и великой княгини александры ободоровны въ кабрюлетъ.

Съ гравюры того времени.





Форма лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка въ 1818 году. (Ст. литографіи Поля, едёланной по рисунку Пиратекаго).

#### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Будь Антониномъ на престолѣ, Въ чертогахъ мудрость водвори,— И ты себя прославинь болѣ, Чѣмъ всѣ герои и цари. 123

Одинъ русскій писатель по поводу стиховъ Рылѣева справедливо замѣчаетъ: «Чудесное происходитъ явленіе. Упоенная славою Россія, ничего не желавшая тогда, кромѣ мира, навѣваетъ на дѣтскую душу отрока свое дыханіе времени, и при строгомъ, желѣзномъ по волѣ отцѣ влагаетъ въ юнаго сына нѣгу кроткаго сердца, чувствительность въ самыхъ тонкихъ проявленіяхъ и оттѣнкахъ, любовь къ счастію человѣка, безконечное смпреніе п природное миролюбіе» 124.

Крещеніе великаго князя Александра Николаевича совершено было 5-го (17-го) мая въ церкви Чудова монастыря въ присутствіи императрицъ Елисаветы Алексѣевны и Маріи Өеодоровны духовникомъ ихъ величествъ Криницкимъ. Воспріемниками были императоръ Александръ, императрица Марія Өеодоровна и дѣдъ новорожденнаго, король Фридрихъ-Вильгельмъ III. «Это былъ прелестнѣйшій маленькій ребенокъ, бѣленькій, пухленькій, съ большими темно-синими глазами; онъ улыбался уже черезъ шесть недѣль», пишетъ Александра Өеодоровна о новорожденномъ въ своихъ воспоминаніяхъ 125.

Императоръ Александръ узналъ о рожденіи племянника при провздѣ черезъ мѣстечко Бѣльцы въ Бессарабіи; государь тотчасъ же назначилъ великаго князя Александра Николаевича шефомъ лейбъ-гвардіи Гусарскаго полка. Предпринявъ въ это время поѣздку по южнымъ областямъ Россіи, императоръ Александръ поспѣшилъ возвратиться въ Москву 1-го (13-го) іюня, желая лично встрѣтить своего друга и союзника, короля прусскаго, собиравшагося навѣстить свою дочь, чтобы порадоваться ея семейному счастію. Къ этому времени прибылъ также изъ Варшавы цесаревичъ Константинъ Павловичъ.

4-го (16-го) іюня, состоялся торжественный въёздъ прусскаго короля въ Москву; его сопровождалъ наслёдный принцъ, старшій братъ великой княгини Александры Өеодоровны. Король оставался въ Москвё одиннадцать дней. Прогулки по городу и окрестностямъ, обёды, балы и иллюминаціи слёдовали другъ за другомъ съ такою быстротою, что дамы едва успёвали переодёваться. Къ 19-му іюня (1-му іюля) весь дворъ собрался въ Царскомъ Селё и Павловскё, а 22-го іюня (4-го іюля) послёдоваль торжественный въёздъ въ Петербургъ.

«Все до того походило на мой прошлогодній въёздъ,—пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Александра Өеодоровна,—что я была какъ бы во снё. Только, когда я проёзжала мимо Аничкова дворца и увидёла въ одномъ изъ оконъ, на рукахъ у няни, нашего маленькаго Сашу, настоящее



Калинкинскій пивоваренный заводъ у Калинкина моста въ С.-Петербургѣ, въ 1799 году. (Съ рисунка съ натуры Кнаппе. (Изъ собранія П. Я. Дашкова).

дало себя знать самымъ пріятнымъ образомъ, и глаза мон наполнились слезами. Выходя изъ экипажа у Казанскаго собора, императоръ предложилъ мнѣ руку и, замѣтивъ мое смущеніе, сказалъ мнѣ на ухо: этихъ душевныхъ волненій не слѣдуетъ стыдиться, такъ какъ они должны бытъ пріятны Господу. (Се sont de ces mouvements de l'âme dont on ne doit pas rougir, car ils doivent être agréables au Seigneur)».

Въ Петербургъ, по примъру Москвы, также начались нескончаемыя празднества: смотры, парады, пріемы, балы, катанье по островамъ, посъщенія институтовъ. По словамъ Александры Өеодоровны, «послъднія заняли много времени, такъ какъ императрицъ доставляло удовольствіе показывать ихъ медленно и обстоятельно, останавливаясь на каждомъ шагу, чтобы объяснить королю, что и почему. Она шла подъ руку съ моимъ отцемъ, императрица Елисавета Алексвевна съ наследнымъ принцемъ, а я обыкновенно доставалась на долю императора, который казался въ восторгѣ отъ этого и говорилъ по этому поводу тысячу пріятныхъ, любезныхъ и лестныхъ для меня вещей, приводившихъ меня въ самое прекрасное настроеніе. Вдругь во время этихъ празднествъ и удовольствій, въ одинъ прекрасный день мой Николай захворалъ посл'в парада и возвратился домой, дрожа отъ лихорадки, бледный, весь позеленѣвшій, почти совершенно обезсиленный. Я испугалась; его уложили въ кровать, и на следующій день обнаружилась корь. Болезнь была довольно легкая и шла обыкновеннымъ путемъ. Я ухаживала за нимъ, однако иногда появлялась на празднествахъ.

«Петергофскій праздникъ, справлявшійся всегда 22-го іюля, состоялся въ этомъ году 1-го іюля, по случаю пребыванія короля, моего отца... Прошло еще нѣсколько дней, и мой отецъ покинулъ насъ; мы провожали его до Гатчины... Едва возвратившись въ Аничковъ дворецъ, я захворала, у меня оказалась корь... нашего малютку удалили; онъ жилъ въ Таврическомъ дворцѣ, подъ покровительствомъ императрицыматери».

Наслѣдный принцъ прусскій пробылъ еще въ Петербургѣ до 24-го іюля (5-го августа).

Петербургъ вскорѣ опустѣлъ. 27-го августа (8-го сентября) императоръ Александръ отправился на конгрессъ въ Ахенъ. Обѣ императрицы также выѣхали за границу, такъ что великій князь Николай Павловичъ съ супругою оставались до конца года единственными представителями царской семьи въ столицѣ. До сихъ поръ Николай Павловичъ занималъ только должность генералъ-инспектора по инженерной части; приказомъ отъ 27-го іюля 1818 года онъ былъ назначенъ командиромъ 2-й бригады 1-й гвардейской пѣхотной дивизіи (полки лейбъ-гвардіи Измайловскій и Егерскій). Эту скромную должность великій князь Николай Павловичъ занималь до 1825 года.

# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

Согласно данной великокняжеской четь инструкціи, что дълать въ праздничные дни, Николай Павловичь съ супругою присутствовали, 30-го августа, на торжественномъ богослуженіи въ Невской лавръ, въ день тезоименитства императора Александра. «Это было настоящее испытаніе для меня, бъдной женщины, всю жизнь не имъвшей достаточно силъ для того, чтобы стоять во время церковныхъ церемоній; помню, что я испугалась, смотря на себя, по возвращеніи съ этого утомительнаго выъзда! Волосы мон, которые были завиты, совсѣмъ распустились; я была блъдна, какъ мертвецъ, и вовсе не интересна въ моемъ розовомъ глазетовомъ платьъ, съ кокошникомъ, шитымъ серебромъ, на головъ».

Теперь посл'в вс'ях путешествій и отъ'єзда большого двора за гранипу великій князь Николай Павловичь могъ наконецъ предаться радостямь тихой семейной жизни въ Аничковскомъ дворц'я, — жизни, къ которой онъ давно уже стремплся и о которой не переставаль мечтать. Надежды его осуществились въ полной м'єр'є, и онъ им'єлъ справедливое основаніе сказать своей супруг'є: «Если кто нибудь спросить, въ какомъ уголк'є міра скрывается пстинное счастіе, сд'єлай одолженіе, пошли его въ Аничковскій рай».

По словамъ Жуковскаго, опредѣленнаго къ молодой великой княгинѣ преподавателемъ русскаго языка, ничего не могло быть трогательнѣе, какъ видѣть великаго князя въ домашнемъ быту. Лишь только переступалъ онъ къ себѣ за порогъ, какъ угрюмость вдругъ исчезала, уступая мѣсто не улыбкамъ, а громкому радостному смѣху, откровеннымъ рѣчамъ и самому ласковому обхожденію съ окружающими.

Императрица Марія Феодоровна разрѣшила Николаю Павловичу провести нѣсколько дней для охоты въ Гатчинѣ. Онъ съ радостью воспользовался этимъ позволеніемъ и провелъ здѣсь нѣсколько дней въ самомъ тѣсномъ избранномъ кругу. «Всѣ были веселы, любезны каждый посвоему и разговорчивы; всѣ разстались довольные другъ другомъ», пишетъ Александра Феодоровна.

Въ городъ сезонъ (аловъ начался рано и былъ открытъ баломъ въ Аничковскомъ дворцъ 30-го октября. По разсказу Александры Өеодоровны, «это было событіе для нашего Аничковскаго дворца, такъ какъ намъ предстояло въ первый разъ принимать у себя петербургское общество, и меня увидъли впервые исполняющей обязанности хозяйки дома. Къ намъ отнеслись снисходительно; очень хвалили нашъ балъ, нашъ ужинъ, нашу привътливость и подобнымъ поощреніемъ возбудили въ насъ желаніе принимать и веселить общество у себя. Когда человъкъ молодъ и красивъ, когда сама любишь танцовать, легко всѣмъ угодить, безъ особенныхъ усилій».

22-го декабря 1818 года (3-го января 1819 года) императоръ Александръ возвратился изъ-за границы въ Царское Село. 25-го декабря состоялся большой выходъ въ Зимнемъ дворцѣ, и въ тотъ же день императоръ Александръ обѣдалъ у Николая Павловича въ Аничковскомъ дворцѣ. «Государь, по свидѣтельству Александры Өеодоровны, былъ братски добръ къ Николаю и ко мнѣ; онъ заходилъ къ намъ довольно часто по утрамъ, и его политические разговоры были въ высшей степени любопытны».

Императрица Марія Өеодоровна возвратилась въ Петербургъ наканунѣ новаго года, что ей, однако, не помѣшало быть на выходѣ и въ церкви 1-го января. «Она признавалась, что чувствуетъ себя нѣсколько утомленною,—пишетъ Александра Өеодоровна,—но ей никогда не дѣлалось дурно, какъ намъ, бѣднымъ, слабымъ женщинамъ».

Разсчитывали веселиться зимою, какъ внезапная кончина королевы виртембергской Екатерины Павловны повергла все царское семейство въ горе и трауръ. Императоръ Александръ былъ крайне опечаленъ потерею любимой сестры.

## III.

Въ дни юности императоръ Александръ, какъ извѣстно, мечталъ не разъ о томъ, чтобы удалиться въ частную жизнь; онъ, подобно цесаревичу Константину Павловичу, имѣлъ природное отвращеніе къ тому мѣсту, которое ожидало его въ будущемъ по праву рожденія. Стоитъ припомнить, какого рода мысли высказывалъ великій князь Александръ Павловичь въ царствованіе императрицы Екатерины въ перепискѣ съ Лагарпомъ, а затѣмъ и съ Викторомъ Павловичемъ Кочубеемъ, чтобы уяснить себѣ душевное настроеніе внука Екатерины 126. Всемірная исторія не представляетъ другого подобнаго примѣра полнаго отсутствія въ юношѣ, родившемся на подножіи престола, всякихъ честолюбивыхъ стремленій и рѣшительнаго отвращенія къ неограниченной власти.

21-го февраля 1796 года, великій князь Александръ Павловичь писалъ Лагарпу: «Я жажду лишь мира и спокойствія и охотно уступлю свое званіе за ферму подлѣ вашей. (Je ne respire que la paix et la tranquillité, et je cède volontiers mon rang pour une ferme à côtè de la vôtre)». Въ томъ же письмѣ великій князь признавался своему другу, что часто вспоминаетъ о немъ и обо всемъ, что онъ ему говорилъ; «но,— прибавилъ Александръ,— это не могло измѣнить принятаго мною рѣшенія отказаться со временемъ отъ носимаго званія. (Je pense souvent à vous et à tout ce que vous m'avez parlé pendant que nous etions ensemble, mais cela n'a pu changer la résolution que j'ai prise de me défaire, dans la suite, de ma charge)».

Нѣсколько позже, 10-го мая 1796 года, великій князь повториль тѣ же мысли Виктору Павловичу Кочубею и писаль ему: «Я сознаю,

что вовсе не гожусь для того званія, которое занимаю теперь, и еще менѣе для предназначеннаго для меня въ будущемъ, отъ котораго я далъ себѣ клятву отказаться тѣмъ или другимъ способомъ... Мой планъ состоитъ въ томъ, чтобы по отреченія отъ этого непригляднаго званія (я не могу еще положительно назначить время такого отреченія) поселиться съ женою на берегахъ Рейна, гдѣ буду житъ спокойно частнымъ человѣкомъ. (Je ne me sens pas du tout fait pour la place que j'occupe dans се moment et encore moins pour celle qui m'est destinée un jour et à laquelle je me suis juré de renoncer soit d'une manière ou d'une autre... Mon plan est, qu'ayant une fois renoncé à cette place si scabreuse (je ne peux pas fixer l'époque d'une telle renonciation) j'irai m'établir avec ma femme aux bords du Rhin, où je vivrai tranquille en simple particulier)».

Но вскорѣ обстоятельства и неумолимый рокъ восторжествовали надъ этими идиллическими мыслями и насильно преобразили юнаго мечтателя въ самодержца. Тѣмъ не менѣе, Александръ никогда не разставался вполнѣ съ мечтами юности и потому, когда онъ уже приближался къ концу своего земного поприща, прежнія мысли и влеченія снова воскресли въ умѣ его съ неудержимой силой. Да иначе и не могло быть: тернистый жизненный путь, выпавшій на долю Александра, и испытанныя имъ потрясающія нравственныя горести должны были вызвать въ душѣ его неудержимое влеченіе къ тихому, созерцательному уединенію, вдали отъ мірскихъ суетъ.

Приближенныя къ императору Александру лица могли подмётить существованіе въ немъ небывалыхъ мыслей уже во время путешествія государя по Россіи въ 1817 году. За об'єдомъ въ Кіевъ, 8-го (20-го) сентября, когда разговоръ коснулся обязанностей людей различныхъ состояній, равно и монарховъ, Александръ неожиданно произнесъ твердымъ голосомъ сл'єдующія слова 127:

«Когда кто нибудь имъетъ честь находиться во главъ такого народа, какъ нашъ, онъ долженъ въ моментъ опасности становиться лицомъ къ лицу съ нею. Онъ долженъ оставаться на своемъ мъстъ лишь до тъхъ поръ, пока его физическія силы будутъ ему позволять это, или, чтобы сказать однимъ словомъ, до тъхъ поръ, пока онъ въ состояніи садиться на лошадь. Послъ этого онъ долженъ удалиться. (Quand quelqu'un a l'honneur d'être à la tête d'une nation comme la nôtre, il doit au moment du danger être le premier à l'affronter. Il ne doit rester à sa place qu'aussi longtemps que ses forces physiques le lui permettent, ou pour le dire en un mot, aussi longtemps qu'il peut rester à cheval. Passé се terme il faut qu'il se retire)».

«При сихъ словахъ, — пишетъ свидѣтель флигель-адъютантъ Михайловскій-Данилевскій, — на устахъ государя явилась улыбка выразительная, и онъ продолжалъ: «Что касается меня, то въ настоящее время я чувствую себя здоровымъ, но черезъ десять или пятнадцать лѣтъ, когда мнѣ будетъ пятьдесятъ лѣтъ, тогда... (Quant à moi je porte bien à présent, mais dans dix ou quinze ans, quand j'aurai cinquant ans, alors...)»... Тутъ нѣсколько присутствующихъ 128 прервали императора и, какъ не трудно догадаться, увѣряли, что и въ шестъдесятъ лѣтъ онъ будетъ здоровъ и свѣжъ. Неужели, подумалъ я, государь питаетъ въ душѣ своей мысль объ отреченіи отъ престола, приведенную въ исполненіе Діоклетіаномъ и Карломъ V? Какъ бы то нп было, но сіи слова Александра должны принадлежать исторіи».

Два года спустя послѣ словъ, сказанныхъ въ Кіевѣ, императоръ Александръ призналъ за благо ознакомить Николая Павловича съ своими тайными намѣреніями и открыть брату ту будущность, которую онъ ему готовилъ.

13-го (25-го) іюля 1819 года, императоръ Александръ присутствоваль въ Красномъ Селѣ на линейномъ ученіи 2-й бригады 1-й гвардейской дивизіи, которою командоваль великій князь Николай Павловичъ; ученіе сопровождалось малымъ маневромъ. Государь остался доволенъ войсками и быль чрезвычайно милостивъ къ своему брату. Послѣ ученія императоръ съ братомъ и великой княгиней Александрой Өеодоровной обѣдали втроемъ. Это свиданіе ознаменовалось разговоромъ, получившимъ историческое значеніе.

По разсказу Александры Өеодоровны, императоръ Александръ, сидя послѣ обѣда между ними и дружески бесѣдуя, вдругъ перемѣниль тонъ и, сдѣлавшись весьма серьезнымъ, началъ въ слѣдующихъ приблизительно выраженіяхъ говорить своимъ слушателямъ, что онъ остался доволенъ утромъ темъ, какъ братъ исполняетъ свои обязанности, какъ начальникъ бригады, что онъ вдвойнъ обрадованъ такимъ отношениемъ къ службѣ со стороны Николая, такъ какъ на немъ будетъ лежать со временемъ большое бремя, что онъ смотрить на него, какъ на своего замъстителя (remplaçant), и что это должно совершиться ранже, чемъ предполагають, а именно еще при жизни его, императора. «Мы сидёли, какъ окаменѣлые, широко раскрывъ глаза, не будучи въ состояніи произнести ни слова». Государь продолжаль: «Кажется, вы удивлены; такъ внайте же, что мой братъ Константинъ, который никогда не заботился о престоль, рышиль нынь болье, чымь когда либо, формально отказаться отъ него, передавъ свои права брату своему Николаю и его потомству. Что же касается меня, то я ръшилъ отказаться отъ лежащихъ на миъ обязанностей и удалиться отъ міра (à me retirer du monde). Европа теперь болже, чемъ когда либо, нуждается въ монархахъ молодыхъ и обладающихъ энергіей и силой, а я уже не тотъ, какимъ былъ прежде, и считаю долгомъ удалиться во-время (c'est de mon devoir de me retirer à temps).

# императоръ николай первый



Великій князь Константинъ Павловичъ.

(Съ миніатюры, принадлежаціей Его Императорскому Высочеству Велякому Князю Николаю Михайловичу).

Я полагаю, что то же самое сдѣлаетъ король прусскій, назначивъ на свое мѣсто Фрица».

«Видя, что мы были готовы разрыдаться, онъ постарался утфишть насъ, успокопть, сказавъ, что все это случится не тотчасъ, что, можетъ быть, пройдетъ еще нѣсколько лѣтъ прежде, нежели онъ приведетъ въ исполненіе свой планъ; затѣмъ онъ оставилъ насъ однихъ. Можно себѣ

представить, въ какомъ мы были состояніи. Никогда ничего подобнаго не приходило мнѣ въ голову даже во снѣ. Насъ точно громомъ поразпло; будущее казалось мрачнымъ и недоступнымъ для счастія. Это былъ достопамятный моментъ въ нашей жизни».

Николай Павловичь въ своихъ запискахъ по поводу событій 14-го декабря передаетъ этотъ историческій разговоръ и вызванное имъ впечативніе нѣсколько подробнѣе. Онъ пишетъ: «Разговоръ во время объда былъ самый дружескій, но принялъ вдругъ самый неожиданный для насъ оборотъ, потрясшій навсегда мечту нашей спокойной будущности. Вотъ въ краткихъ словахъ смыслъ сего достонамятнаго разговора. Государь началъ говорить, что онъ съ радостью видитъ наше семейное блаженство (тогда былъ у насъ одинъ старшій сынъ Александръ, и жена моя была беременна старшею дочерью Марією), что онъ счастія сего никогда не зналъ, виня себя въ связи, которую имълъ въ молодости, что ни онъ, ни братъ его, Константинъ Павловичъ, не были воспитаны такъ, чтобы умѣть оцѣнить съ молодости сіе счастіе, что послѣдствія для обоихъ были, что ни одинъ ни другой не имѣли дѣтей, которыхъ бы признать могли, и что сіе чувство самое для него тягостное».

«Что онъ чувствуетъ, что силы его ослабѣваютъ; что въ нашемъ вѣкѣ государямъ, кромѣ другихъ качествъ, нужна физическая сила и здоровье для перенесенія большихъ постоянныхъ трудовъ, что скоро онъ лишится потребныхъ силъ, чтобы по совѣсти исполнять свой долгъ, какъ онъ его разумѣетъ, и что потому онъ рѣшился, ибо сіе считаетъ долгомъ, отречься отъ правленія съ той минуты, когда почувствуетъ сему время. Что онъ неоднократно говорилъ о томъ брату Константину Павловичу, который, бывъ однихъ съ нимъ почти лѣтъ, въ тѣхъ же семейныхъ обстоятельствахъ, притомъ имѣя природное отвращеніе къ сему мѣсту, рѣшительно не хочетъ ему наслѣдовать на престолѣ, тѣмъ болѣе, что они оба видятъ въ насъ знакъ благодати Вожіей, дарованнаго намъ сына. Что поэтому мы должны знать напередъ, что мы призываемся на сіе достоинство.

«Мы были поражены, какъ громомъ, въ слезахъ, въ рыданіп отъ сей ужасной, неожиданной въсти; мы молчали. Наконецъ, государь, видя, какое глубокое, терзающее впечатлѣніе слова его произвели, сжалился надъ нами и съ ангельскою ему одному свойственною ласкою началь насъ успокоивать и утѣшать, начавъ съ того, что минута сему ужасному для насъ перевороту еще не настала, и не такъ скоро настанетъ; что, можетъ быть, лѣтъ десять еще до оной, но что мы должны заблаговременно только привыкнуть къ сей будущности непзбѣжной.

«Туть я осмѣлился ему сказать, что себя никогда на это не готовиль, и не чувствую въ себѣ ни силь ни духу на столь великое дѣло; что одна мысль, одно желаніе было служить ему изо всей души и силь и

разумѣнія моего, въ кругу порученныхъ мнѣ должностей; что мысли мои даже дальше не достигаютъ.

«Дружески отвѣчаль онъ мнѣ, что, когда вступиль на престолт, опъ въ томъ же быль положеніи; что ему было тѣмъ еще труднѣе, что нашелъ дѣла въ совершенномъ запущеніи, отъ совершеннаго отсутствія всякаго правила и порядка въ ходѣ правительственныхъ дѣлъ, ибо хотя при императрицѣ Екатеринѣ въ послѣдніе годы порядка было мало, но все держалось еще привычками, но при восшествіи на престолъ родителя нашего совершенное измѣненіе прежняго вошло въ правило, весь прежній порядокъ нарушился, не замѣнясь ничѣмъ 129. Что съ восшествія на престоль государя по сей части много сдѣлано къ улучшенію, и всему дано законное теченіе, и что потому я найду все въ порядкѣ, который мнѣ останется только удерживать.

«Кончился сей разговоръ, государь увхалъ, и мы съ женою остались въ положеніи, которое уподобить могу только тому ощущенію, которое должно поразить человвка, идущаго спокойно по пріятной дорогв, усвянной цввтами и съ которой всегда открываются пріятные виды, когда вдругъ разверзается подъ ногами пропасть, въ которую непреодолимая спла ввергаетъ его, не давая отступить или воротиться,— вотъ совершенное изображеніе нашего ужаснаго положенія.

«Съ тѣхъ поръ государь въ разговорахъ намекалъ намъ про сей предметь, но не распространяясь бол $\dot{t}$ е объ ономъ, а мы всячески старались изб $\dot{t}$ гать онаго»  $^{130}$ .

Несмотря на этотъ разговоръ, служебное положение великаго князя Николая Павловича нисколько не измѣнилось и въ послѣдующіе годы; онъ продолжалъ съ обычнымъ рвеніемъ исполнять свои скромныя обязанности бригаднаго командира и попрежнему находился въ сторонѣ отъ всѣхъ государственныхъ дѣлъ <sup>131</sup>. Онъ не былъ даже назначенъ членомъ государственнаго совѣта.

Нѣсколько большая сфера дѣятельности открывалась Николаю Павловичу, какъ генералъ-инспектору по инженерной части — должности, которая въ сущности плохо согласовалась съ званіемъ бригаднаго командира, въ которомъ будущій замѣститель (remplaçant) императора Александра пробылъ почти восемь лѣтъ! Безспорно подобное распоряженіе представляетъ собою довольно оригинальный способъ приготовленія къ царственному поприщу избраннаго наслѣдника престола.

Николай Павловичь, при всей своей безпритязательности, самъ тяготился своимъ служебнымъ положеніемъ, какъ видно изъ разсказа, записаннаго княземъ А. С. Меншиковымъ въ дневникъ за 1823 годъ отъ 15-го ноября. Генералъ-адъютантъ А. Ф. Орловъ, въ разговоръ съ великимъ княземъ, сказалъ, что ему желательно отдълаться отъ командованія бригадой; Николай Павловичъ покраснъвъ воскликнуль: «Ты—Але-

ксѣй Өедоровичъ Орловъ, а я—Николай Павловичъ, между нами есть разница, и ежели тебѣ тошна бригада, каково же мнѣ командовать бригадою, имѣя подъ своимъ начальствомъ инженерный корпусъ съ правомъ утверждать уголовные приговоры до полковника».

Дъятельность Николая Павловича, какъ генералъ-инспектора, была во всъхъ отношеніяхъ блестящая и благотворная; она принесла великую пользу государству, вызвавъ къ жизни русскій инженерный корпусъ. Для достиженія этой цъли великій князь призналь необходимымъ безотлагательно учредить спеціальное инженерное училище. Это важное государственное дѣло осуществилось 24-го ноября 1819 года, когда императоръ Александръ утвердилъ докладъ генералъ-инспектора объ учрежденіи Главнаго инженернаго училища съ кондукторскими и офицерскими классами. Начальникомъ училища великій князь избралъ генераль-майора графа Егора Карловича Сиверса. Торжественное открытіе училища послѣдовало 16-го марта 1820 года; оно было помѣщено въ зданіи бывшаго Михайловскаго замка, получившаго отнынѣ наименованіе Инженернаго замка <sup>132</sup>.

Еще другое училище, также военное, хотя и не спеціальное, обязано было своимъ возникновеніемъ просвѣщенной заботливости Николая Павловича.

Когда великій князь съ гвардіею находился въ 1822 году въ Вильнѣ, онъ обратиль вниманіе на то, что молодые люди, поступающіе въ гвардейскіе подпранорщики, оказывались совершенно несвѣдущими въ военныхъ наукахъ. Желая устранить этотъ недостатокъ, онъ повелѣлъ собрать подпранорщиковъ 2-й бригады 1-й гвардейской пѣхотной дивизіп въ бригадную квартиру и организовалъ соотвѣтственное ихъ обученіе подъ личнымъ своимъ наблюденіемъ. Этотъ опытъ привелъ къ тому, что по возвращеніи гвардіи въ Петербургъ великій князь представилъ проектъ объ учрежденіи постоянной Школы гвардейскихъ подпрапорщиковъ, утвержденный императоромъ Александромъ 9-го мая 1823 года. Вмѣстѣ съ тѣмъ государь повелѣлъ состоять этой школѣ подъ главнымъ надзоромъ великаго князя Николая Павловича.

Лѣтомъ 1819 года, возвратился изъ заграничнаго путешествія великій князь Михаилъ Павловичь, а вмѣстѣ съ нимъ появился въ Петербургѣ и генералъ Паскевичъ. Онъ не вступилъ, однако, въ командованіе данной ему еще въ 1818 году 2-й гвардейской иѣхотной дивизіею, которая была ввѣрена генераль-майору барону Бистрому. Паскевичу же, вмѣсто самостоятельнаго командованія, повелѣно было состоять при великомъ князѣ Михаилѣ Павловичѣ, такъ какъ императрица Марія Өеодоровна опасалась оставить своего сына безъ опытнаго руководителя: Михаилъ Павловичъ вступилъ тогда въ командованіе 1-й бригадой 1-й гвардейской иѣхотной дивизіи. Только 11-го мая



Великая княгиня Анна <del>Феодоровна.</del> (Съ портрета, писаннаго Беннеромъ).

1821 года генераль Паскевичь освободился наконець отъ своего неопредѣленнаго положенія негласнаго совѣтника и руководителя совершеннолѣтняго великаго князя, получивъ начальство надъ 1-ю гвардейскою пѣхотною дивизіею. Съ этого времени Ивану Өедоровичу Паскевичу суждено было сдѣлаться «отцомъ командиромъ» великаго князя Николая Павловича.

Въ апрълъ 1821 года, императоръ Александръ повелълъ войскамъ гвардейскаго корпуса выступить въ походъ къ Вильнъ; они расположились въ сѣверо-западныхъ губерніяхъ. Въ сентябрѣ, государь предполагаль произвести гвардін смотръ и маневры. Для этой цёли войска сосредоточились къ Бѣшенковичамъ. Во время царскихъ смотровъ оба великіе князья принимали д'ятельное участіе въ упражненіяхъ своихъ бригадъ 133. Государь остался доволенъ гвардіею, но не разрѣшилъ ей возвратиться въ С.-Петербургъ; соображенія политическаго свойства, связанныя съ воспоминаніемъ о Семеновской исторіи 1820 года, побудили императора Александра продлить еще опалу гвардіи, удержавь ее вдали отъ столицы. Въ связи съ этими соображеніями находилось также послъдовавшее тогда увольнение генералъ-адъютанта Васильчикова отъ командованія гвардейскимъ корпусомъ; онъ быль заміненъ генераль-адъютантомъ Ф. П. Уваровымъ, который, однако, остался въ С.-Петербургв, почему генераль Паскевичь, какъ старшій, вступиль въ командованіе гвардією. Тогда, въ свою очередь, Паскевичь предложиль великому князю Николаю Павловичу вступить въ командование 1-ю гвардейскою пехотною дивизіею. Паскевичь расположился въ Минскѣ, а Николай Павловичъ поселился въ Впльнъ.

Время командованія здѣсь Николая Павловича ознаменовано было непріятною исторією съ офицерами лейбъ-гвардіи Егерскаго полка, вызванною требовательностью и рѣзкостью выговоровъ со стороны великаго князи. Паскевичъ немедленно поскакалъ въ Вильну, чтобы разобрать дѣло; по его совѣту Николай Павловичъ отправился въ С.-Петербургъ для личнаго доклада случившагося дѣла государю. Все обошлось сравнительно довольно благополучно: переводомъ въ армію нѣсколькихъ офицеровъ тѣми же чинами <sup>134</sup>.

Весною гвардія начала готовиться къ царскому смотру. Въ Вильну явился наконецъ генералъ-адъютантъ Уваровъ, и великій князь Николай Павловичъ снова вступилъ въ управленіе своей бригадою. Начальство принялось усердно учить войска, и труды ихъ увѣнчались усиѣхомъ; 22-го мая 1822 года, состоялся парадъ въ Вильнѣ, въ присутствіи императора Александра, а затѣмъ гвардія выступила въ обратный походъ въ С.-Петербургъ.

Здѣсь гвардейская служба пошла обычнымъ порядкомъ, при чемъ генералу Паскевичу представился не разъ случай сдерживать чрезмѣрное

усердіе своего бригаднаго начальника. Паскевичъ попрежнему не сочувствоваль господствовавшей тогда утонченности маршировки и выправки войскъ, и въ своихъ отрывочныхъ замѣткахъ онъ пишетъ: «Регулярство въ арміи необходимо, но о немъ можно сказать то, что говорятъ про иныхъ, которые лбы себѣ разбиваютъ, Богу молясь: оно хорошо только въ мѣру, а градусъ этой мѣры знаніе войны указываетъ, а то изъ регулярства выходитъ акробатство». «Не разъ, возвращаясь съ плаца, мнѣ приходило желаніе все бросить и въ отставкѣ вполнѣ предаться семейной жизни; но я предчувствовалъ, что скоро понадоблюсь для серьезнаго дѣла. Россія, я тогда понималъ, безъ войны и скорой войны не обойдется. Волненіе въ Греціп — это начало разложенія Турецкой имперіи. Безъ войны и турки изъ Европы не уйдутъ и европейцы ихъ не пустятъ, — слѣдовательно быть войнѣ. Вотъ почему я рѣшился все терпѣть и выжидать свое время» 135.

Это время приближалось и наступило быстрѣе, чѣмъ предполагалъ тогда Иванъ Өедоровичъ Паскевичъ.

12-го (24-го) февраля 1825 года, Паскевичъ назначенъ былъ генералъ-адъютантомъ, а 27-го числа того же мѣсяца (11-го марта) командиромъ 1-го иѣхотнаго кориуса. Паскевичъ переселился въ Митаву, а великій князь Николай Павловичъ сдѣланъ былъ наконецъ начальникомъ 1-й гвардейской дивизіи.

### IV.

Передъ тѣмъ, чтобы обратиться къ обзору событій, ознаменовавшихъ собою 1825-й годъ, слѣдуетъ предварительно указать, какое направленіе дано было императоромъ Александромъ вопросу о престолонаслѣдіи, затронутому государемъ въ разговорѣ съ великимъ княземъ Николаемъ Павловичемъ, 13-го (25-го) іюля 1819 года.

Еще до брака великаго князя Константина Павловича, состоявшагося въ 1796 году, Растопчинъ писалъ графу Семену Романовичу Воронцову: «Заранѣе соболѣзную о его супругѣ (је plains d'avance son épouse)» <sup>136</sup>. Растопчинъ не ошибся въ своихъ предположеніяхъ, предсказывая нерадостную жизнь невѣстѣ Константина Павловича. Вспыльчивый характеръ и невозможныя выходки великаго князя причинили немало горя великой княгинѣ Аннѣ Өеодоровиѣ. Случавшіяся тогда бурныя сцены относились къ тому періоду жизни Константина Павловича, когда онъ, какъ признавался впослѣдствій своему другу, Өедору Петровичу Опочинину, слѣдуя своеобразной поговоркѣ князя Багратіона: «молода была — янычаръ была».

Послѣ кончины императора Павла великая княгиня Анна Өеодоровна поселилась за границею и съ тѣхъ поръ не возвращалась болѣе

въ Россію, а цесаревичъ Константинъ Павловичъ сталь помышлять о разводѣ. Осуществленію этого намѣренія цесаревича препятствовала, однако, императрица Марія Өеодоровна, отказывавшая ему въ испрашиваемомъ материнскомъ разрѣшеніи.

Въ 1803 году, императрица-мать писала сыну: «Легко вамъ будетъ повёрить, мой любезный Константинъ Павловичь, сколь глубоко огорчилась я, читая письмо ваше, если вы вспомните содержание того, которое писала я прошлаго года съ изображениемъ душевнаго смущения и скорби моей, также и моего желанія. Тогдашнимъ отвѣтомъ вашимъ, нынъ вновь мною прочтеннымъ, вы меня въ опасеніяхъ моихъ успокоили. Въ соотвътственность желаніямъ матери вашей вы начертали въ немъ самыя сін слова, кон изъ письма вашего выписываю: «что принадлежить до развода, молчу и повинуюсь, таковъ есть долгъ мой». Вы тогда довольствовались удаленіемъ жены вашей и пребываніемъ ея у своихъ родителей. Ничто съ того времени не перем'внилось, а васъ однакожъ я вижу обращающимся наки къ сей пагубной и опасной мысли о разводъ. Симъ растворяются всъ раны сердца моего, но при всемъ томъ, мой любезный Константинъ Павловичь, несмотря на скорбь, которую я чувствую, занимаясь печальною сею мыслью, я изображу вамъ мое по сему предмету мнініе, какт оно мною видится, и наконецт объявлю вамъ условія, на которыхъ нёжная моя любовь къ вамъ можеть склонить меня заняться мыслью о вашемъ разводъ. При самомъ началъ приведу вамъ на память пагубныя послёдствія для общественныхъ нравовъ, также огорчительный и для всей націи опасный соблазнъ, произойти отъ того долженствующій; ибо по разрушеніи брака вашего последній крестьянинь отдаленнейшей губерніи, не слыша более имени великой княгини, при церковныхъ молебствіяхъ провозглашаемаго, извъстится о разводъ вашемъ, его почтеніе къ таниству брака и къ самой въръ поколеблется, тъмъ паче, что съ нимъ неудобно войти въ изслъдованіе причинъ, возмогшихъ подать къ тому поводъ. Онъ предположитъ, что въра для пмператорской фамиліи менье священна, нежели для него, а такового мижнія довольно, чтобъ отщетить сердца и умы подданныхъ отъ государя и всего царскаго дома. Сколь ужасно вымолвить, что соблазнъ сей производится отъ императорскаго брата, обязаннаго быть для подданныхъ образцемъ добродътели! Нравы, уже и безъ того растл'внные, испорченные, придуть еще въ вящшее развращение чрезъ пагубный примірь стоящаго при самыхъ ступеняхъ престола, занимающаго первое по государѣ мѣсто. Повѣрьте мнѣ, любезный мой Константинъ Павловичь, единою прелестью неизмѣняющейся добродѣтели можемъ мы внушить народамъ сіе о нашемъ превосходствѣ увѣреніе, которое обще съ чувствованіемъ благогов'єйнаго почитанія утверждаетъ спокойствіе пиперіи. При малібищемь же хотя въ одной чертів сей добродівтели наPetertbourge Colo Filiallet.

I'm mille et melle grave à rout rendre cher et los Constantis pour la honte que nout ant en le rout aappeles de na prien pour les thehales, que j'ai rellut avec bin grand plaitir, ils lant tous dum parfaitement hien fait. - De memo nout area en lamabilité de templis la comillion de ma fine pour det souellest, qui lui vont à neuveille; vous his aret fait-granditione plaitingen le elle tient breoup a natur amitir, dent elle a me tant do Jonwet pendant natur court hjour a Malion. Délearates en fin tant deun de la pettre, mos Je luis derem brigadia, et comence demaiso mes function,

a un éxercise de ligne dans notre baentins à Indenthe pole, je to cherais de mintales bouth! de l'Empereur et la confiance qui rest bin me timorgners; - et come nous éles sætu elef a tout je delin pouroin misten ance ma brigade, grulgre regard indulgrent quand nant nimbred nous nois. Le delin que mes mayens gustent eorefrondre å ener fele. Mon petit gårde taugains um grande ullemblane avec vous, et densent vraiment gentil; outre lust allis dons la caliche Atlanuale breveg; \_\_\_ peut-tre pourrait je bientet rag

Jarine Sur hund rune; damering jenepud;

gut men shoups.

Addu hart han Constantion, tout

o rows your lands este course Adams

Vicalas



# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

рушеніи общее мийніе ниспровергается, почтеніе къ государю и къ его роду погибаеть».

Высказавъ эти мысли, императрица переходитъ къ личнымъ отношеніямъ между разошедшимися супругами и, защищая невѣстку, обви-



Княгиня Ловичъ. (Съ портрета, приложеннаго къ "Русской Старинъ" 1877 года).

няетъ своего сына. «Обратитесь къ самому себѣ, — пишетъ Марія Өео-доровна, — и вопросите совѣсть свою, оправдаетъ ли она вѣтреность, горячность, вспыльчивость при началѣ несогласія, между вами и великою княгинею существующаго, оказанныя вами вопреки сильнѣйшихъ моихъ представленій при возвращеніи вашемъ изъ инспекціи въ послѣднюю

осень царствованія покойнаго вашего отца, когда я, въ присутствін брата вашего, просила, умоляла васъ жить въ супружескомъ дружелюбін, а вы противу всѣхъ стараній матери вашей остались непреклонны; спросите, говорю я, сами у себя: укоризны сердца вашего дозволять ли вамъ помышлять о разводѣ?»

Предавая, однако, прошлое забвенію, императрица приходить окончательно къ заключенію, что если цесаревичь, несмотря на всю силу ея возраженій, выскажеть ей, что онь желаеть развода съ тімь единственно, чтобы опять жениться и приміромъ безпорочнаго и счастливаго союза загладить соблазнъ, произведенный расторженіемъ перваго брака, то только въ такомъ случай дозволить «разсматриваніе сего предмета», хотя у нея навсегда останется въ сердцій чувство скорби, порожденное такою жестокою необходимостью.

Но, дѣлая эту уступку, императрица не предоставляла сыну свободнаго выбора невѣсты при вступленіи во второй бракъ. Марія Өеодоровна пишетт: «когда вы предварительно и съ непремѣнностью опредѣлите выборъ, васъ достойный, дабы учинить оный соотвѣтственно рожденію вашему, поѣзжайте въ чужіе края. Въ пребываніе ваше у разныхъ дворовъ владѣтельныхъ князей Германіи изберите себѣ невѣсту, во всѣхъ отношеніяхъ васъ достойную. Какъ скоро утвердитесь въ вашемъ выборѣ и получите отъ меня и отъ императора дозволеніе, тогда на разводъ вашъ обтявляю свое согласіе. На семъ только условіи признаю я возможность онаго... Ваше мѣсто обязываетъ васъ полнымъ самого себя пожертвованіемъ для государства».

Требованіе это императрица основывала на томъ соображеніи, что соблазнъ развода долженъ быть въ ту же минуту заглаженъ новымъ брачнымъ союзомъ, но союзомъ «соотвѣтственнымъ».

«Итакъ, — оканчиваетъ императрица письмо, — повторяю вамъ, любезный мой Константинъ Павловичъ, что на семъ только одномъ и единэтвенномъ условін вы можете получить отъ меня дозволеніе. Молодой человѣкъ лѣтъ вашихъ смотритъ только на настоящую минуту, но та, которая есть и всегда будетъ лучшимъ вашимъ другомъ, за васъ престираетъ взоръ свой на будущее и хочетъ спасти васъ отъ раскаянія и несчастія и отнять у васъ и потомства вашего возможность порицатъ тѣхъ, кому Провидѣніе ввѣрило стараніе о благѣ вашемъ. О великій Боже! кто паче матери долгъ имѣетъ пещись объ ономъ? Вотъ мои намѣренія; они непоколебимы. Всѣ совокупно должности мои чинятъ оныя навсегда непремѣнными, ибо они основаны на обязанностяхъ моихъ къ государству, драгоцѣннѣйшему праху отца вашего и къ самимъ вамъ. Соблюдать ихъ наисвятѣйше обѣщаюсь предъ вами и предъ моею совѣстью» 137.

Разводъ на подобныхъ условіяхъ совершенно не соотвітствовалъ наміреніямъ цесаревича; новый бракъ съ німецкой принцессою онъ приравниваль въ сочиненной имъ и распѣваемой шутливой пѣснѣ къ пожару и наводненію. Но время и упорство, выказанное въ этомъ случаѣ песаревичемъ, сдѣлали свое; спорное дѣло, много лѣтъ спустя, окончательно рѣшилось въ смыслѣ, желаемомъ Константиномъ Павловичемъ, то-есть безъ всякаго стѣсненія для его будущихъ намѣреній.

20-го марта (1-го апръля) 1820 года, появился манифестъ императора Александра, въ которомъ объявлялось, что цесаревичъ Константинъ Павловичъ принесенною императрицъ Маріи Феодоровнъ и государю просьбою «обратилъ вниманіе наше на его домашнее положеніе въ долговременномъ отсутствіи супруги его великой княгини Анны Феодоровны, которая еще въ 1801 году удалилась въ чужіе края по крайне разстроенному состоянію ея здоровья, какъ донынъ къ нему не возвращалась, такъ и впредь, по личному ея объявленію, возвратиться въ Россію не можетъ, и вслъдствіе сего изъявилъ желаніе, чтобы бракъ его съ нею былъ расторженъ».

«Внявъ сей просьбѣ,—сказано далѣе въ манифестѣ,—съ соизволенія любезнѣйшей родительницы нашей, мы предавали дѣло сіе въ разсмотрѣніе святѣйшаго синода, который, по сличеніи обстоятельствъ онаго съ церковными узаконеніями, на точномъ основаніи 35-го правила Василія Великаго <sup>138</sup>, положилъ: бракъ цесаревича и великаго князя Константина Павловича съ великою княгинею Анною Өеодоровною расторгнуть, съ дозволеніемъ ему вступить въ новый, естьли онъ пожелаетъ. Изъ всѣхъ сихъ обстоятельствъ усмотрѣли мы, что безплодное было бы усиліе удерживать въ составѣ императорской нашей фамиліи брачный союзъ четы, девятнадцатый годъ уже разлученной, безъ всякой надежды быть соединенною, и потому, изъявивъ соизволеніе наше, по точной силѣ церковныхъ узаконеній, на приведеніе выше изъясненнаго положенія святѣйшаго синода въ дѣйствіе, повелѣваемъ повсюду признавать оное въ свойственной ему силѣ».

Императоръ Павелъ въ «Учрежденіи объ пмператорской фамиліи», изданномъ 5-го (17-го) апрѣля 1797 года, ничего не упомянулъ о неравныхъ по рожденію бракахъ членовъ императорской фамиліи. «Учрежденіе» не предусматривало какихъ либо стѣсненій въ этомъ смыслѣ и ставило только одно условіе: «всякій бракъ, безъ согласія парствующаго императора сдѣланный, законнымъ признаваемъ быть не можетъ». Поэтому императоръ Александръ въ манифестѣ, изданномъ по случаю развода цесаревича, присовокупилъ слѣдующее дополнительное постановленіе:

«При семъ, объемля мыслью различные случаи, которые могутъ встрѣчаться при брачныхъ союзахъ членовъ императорской фамиліи, и которыхъ послѣдствія, если не предусмотрѣны и не опредѣлены общимъ закономъ, сопряжены быть могутъ съ затруднительными недоумѣніями, мы признаемъ за благо, для непоколебимаго сохраненія достоинства и спокойствія императорской фамиліи и самой имперіи нашей, присовокупить къ прежнимъ постановленіямъ объ императорской фамиліи слѣдующее дополнительное правило: если какое лице изъ императорской фамиліи вступитъ въ брачный союзъ съ лицемъ, не имѣющимъ соотвѣтственнаго достопнства, то-есть, не принадлежащимъ ни къ какому царствующему или владѣтельному дому, въ такомъ случаѣ лице императорской фамиліи не можетъ сообщить другому правъ, принадлежащихъ членамъ императорской фамиліи, и рождаемыя отъ такого союза дѣти не имѣютъ права на наслѣдованіе престола.

«Изъявляя сію волю нашу всёмъ настоящимъ п будущимъ членамъ императорской нашей фамиліп и всёмъ вёрнымъ нашимъ подданнымъ, по точному праву, опредёленному въ 23-мъ пунктё Учрежденія объ императорской фамиліи <sup>139</sup>, предъ лицемъ Царя царствующихъ обязуемъ всёхъ и каждаго, до кого сіе касаться можетъ, сохранять сіе дополнительное наше постановленіе въ вёчныя времена свято и ненарушимо» <sup>140</sup>.

Такимъ образомъ, въ 1820 году, опредѣлилось наконецъ семейное положеніе цесаревича Константина Павловича. Разводъ цесаревича былъ первымъ подобнымъ случаемъ въ императорскомъ семействѣ, такъ какъ Петръ Великій, послѣ заточенія и постриженія царицы Евдокіи Өеодоровны (рожд. Лопухиной) въ монастырь, не призналъ нужнымъ получить разводъ по правпламъ церкви.

Вскорѣ выяснилась и другая сторона вопроса, а именно причина, вызвавшая обнародованіе новаго закона, объявленнаго въ манифестѣ 20-го марта.

12-го (24-го) мая 1820 года, цесаревичъ Константинъ Павловичъ обвѣнчался въ королевскомъ замкѣ въ Варшавѣ съ дѣвицею графинею Іоанною Грудзинскою, безъ всякой торжественности, въ присутствіи только четырехъ свидѣтелей, генераловъ: Курута, Альбрехта, Нарышкина и Кнорринга. Великій князь вѣнчался сперва по православному обряду, а потомъ по католическому. Послѣ вѣнчанія цесаревичъ сѣлъ съ своей супругой въ кабріолетъ, управляль парой въ дышлѣ лошадей самъ и отправился по Краковскому предмѣстью въ Бельведеръ. Молва о бракосочетаніи великаго князя быстро распространилась въ Варшавѣ, и улицы покрылись густою толпою народа, встрѣтившаго новобрачныхъ радостными кликами 141.

Офиціальное положеніе новой супруги цесаревича опредѣлилось манифестомъ отъ 8-го (20-го) іюля 1820 года, который, однако, не быль обнародованъ. Въ этомъ манифестѣ супругѣ цесаревича пожалованъ быль титулъ княгини Ловичъ; вмѣстѣ съ княжескимъ достоинствомъ ей былъ присвоенъ въ Россіи титулъ свѣтлости.



Народная сцена въ окрестностяхъ С.-Петербурга, въ 1799 году. Съ рисунка съ натуры Кнапис. (Изъ собранія П. Я. Даписова).

Бракъ цесаревича отозвался самымъ благопріятнымъ образомъ на его неукротимомъ доселѣ нравѣ. Княгиня Ловичъ старательно заботилась, по мѣрѣ силъ, вліять на мужа, чтобы на будущее время предотвратить неудовольствіе и непріязнь, которыя цесаревичъ постоянно возбуждалъ противъ себя, какъ среди поляковъ, такъ и русскихъ, своею необузданною горячностью. По мѣткому выраженію современника, «левъ былъ побѣжденъ голубицею». Въ перепискѣ съ Лагарпомъ цесаревичъ упоминаетъ даже въ 1826 году о своей супругѣ въ самыхъ нѣжныхъ выраженіяхъ: «Я ей обязанъ счастіемъ, спокойствіемъ и получилъ ее изъ рукъ моего покойнаго императора, который удостоивалъ ее своею дружбою и особымъ довѣріемъ. (Је lui dois mon bonheur, ma tranquillité, et je la tiens de la main de mon défunt empereur qui l'honorait de son amitié et de sa confiance particulière)».

Устропвъ свое домашнее счастіе, цесаревичъ Константинъ Павловичъ не замедлилъ также осуществить другое свое намѣреніе, задуманное много лѣтъ тому назадъ. Еще въ 1801 году, тотчасъ послѣ мартовскихъ трагическихъ событій, Константинъ Павловичъ сказалъ полковнику Николаю Александровичу Саблукову:

- Ну, хорошая это была каша.
- Хорошая дъйствительно каша,—отвъчалъ Саблуковъ,—и я весьма счастливъ, что къ ней не причастенъ.
- Это хорошо, другъ мой, сказалъ цесаревичъ, торжественно присовокупивъ знаменательныя слова: послѣ того, что случилось, братъ мой можетъ царствовать, если хочетъ, но если бы престолъ достался мнѣ когда нибудь, то я, конечно, никогда его не приму. (Après ce qui est arrivé, mon frère peut régner, s'il veut; mais si le trône me revenait jamais, je ne l'accepterais certainement pas)» 142.

Цесаревичъ и въ послѣдующіе годы своей жизни оставался всегда вѣрнымъ мысли, высказанной въ 1801 году Саблукову. Въ этомъ убѣждаютъ насъ также слова, сказанныя въ 1819 году императоромъ Александромъ въ бесѣдѣ съ великимъ княземъ Николаемъ Павловичемъ, а именно, что цесаревичъ имѣетъ природное отвращение къ наслѣдованию престола.

Наконецъ, въ 1821 году, цесаревичъ высказалъ съ полною откровенностью свои мысли по вопросу о престолонаслѣдіи великому князю Михаилу Павловичу. Эго случилось въ Варшавѣ.

Теперь нужно обратиться къ подлинному разсказу великаго князя Михаила Павловича, записанному со словъ его барономъ Модестомъ Андреевичемъ Корфомъ въ 1847 году<sup>143</sup>.

«Посл'в выдержанной въ 1819 году жестокой бол'взни, великій князь Михаилъ Павловичъ л'втомъ 1821 года пользовался водами въ Карлсбад'в и Маріенбад'в и оттуда на возвратномъ пути прівхалъ въ Вар-

шаву, гдв остановился, какъ всегда, у цесаревича Константина Павловича, въ Бельведерв. Въ то же время ожидали въ Варшавв съ Эмскихъ водъ и великаго князя Николая Павловича съ супругою, для которыхъ цесаревичъ готовилъ помѣщеніе въ Лазенкахъ. Не вполив, можетъ статься, оцѣненный современниками, потому что они мало знали превосходныя качества высокой его души, но боготворимый великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ, цесаревичъ Константинъ самъ особенно любилъ младшаго своего брата и постоянно являлъ ему теплую дружбу и неограниченное довѣріе, которыя при разности ихъ лѣтъ представляли почти отношенія нѣжнаго отца къ почтительному сыну. «Видишь ли, Місhel,—сказалъ онъ ему однажды среди своихъ приготовленій къ встрѣчѣ великаго князя Николая Павловича, — съ тобою мы пс-домашнему, а когда я жду брата Николая, мнѣ все кажется, будто готовлюсь встрѣтить государя».

«Но эти слова были только преддверіемъ или вступленіемъ къ другому важнѣйшему сообщенію. Разъ оба брата провзжались вмѣстѣ въ коляскъ по городскому валу. «Ты знаешь мою довъренность къ тебъ, сказалъ вдругъ цесаревнуъ 144, — я хочу явить новое ея доказательство, открывь теб' великую тайну моей души. Не дай Богъ, чтобъ насъ постигло когда нибудь величайшее несчастіе, какое только можетъ разразиться надъ Россіею: потеря государя; но еслибъ этому суждено было случиться при моей жизни, я даль себь святой объть отказаться навсегда и невозвратимо отъ наслъдственныхъ моихъ правъ. Я, во-первыхъ, слишкомъ чту, уважаю и люблю государя, чтобъ вообразить себя иначе, какъ съ прискорбіемъ и даже ужасомъ на томъ престолів, который прежде быль занять имъ, и, во-вторыхъ, я женать на женщинъ, которая не принадлежить ни къ какому владътельному дому, и, что еще болъе, на полькъ: слъдственно нація не можеть имъть ко мнъ необходимой довъренности, и отношенія наши всегда останутся двусмысленными. Итакъ, я твердо положилъ уступить престолъ брату Николаю, и ничто не поколеблеть этой зрёло обдуманной рёшимости. Покамёсть она должна остаться въ глубокой между нами тайнъ; но когда впередъ у тебя будеть річь объ этомъ съ братомъ Николаемъ, завірь его монмъ словомъ, что я ему върный и ревностный слуга до гроба, вездъ, гдъ онъ захочетъ меня употребить; а если бъ и его не стало прежде меня, то я съ такимъ же усердіемъ буду служить его сыну, можетъ быть, еще и съ большимъ, потому что онъ носитъ имя моего благод втеля.

Вскорѣ послѣ этого разговора прибыли въ Варшаву ожидаемые гости. Недѣля, которую они вмѣстѣ тутъ жили, проведена была очень весело и въ блестящихъ празднествахъ; потомъ оба великіе князья, Николай и Миханлъ, отправились въ Бѣшенковичи, для командованія ввѣренными имъ гвардейскими бригадами при смотрѣ и маневрахъ, кото-

рые предназначены были въ присутствіи государя, возвратившагося весною передъ тёмъ съ Лайбахскаго конгресса. Гвардейскій корпусъ получиль повельніе послы маневровь расположиться на зиму въ западныхъ губерніяхъ съ двоякою цёлью: одною, чтобы нёкоторымъ образомъ развлечь и освѣжить умы послѣ случившагося незадолго передъ тъмъ извъстнаго событія въ Семеновскомъ полку; другою, чтобы быть въ ближайшей готовности къ направленію въ Италію на случай, если бы ходъ тогданинихъ политическихъ обстоятельствъ потребовалъ осуществить замышлявшуюся посылку армін на помощь австрійцамъ. Въ Бѣшенковичахъ, объдая однажды съ великими князьями, государь спросилъ, намврены ли они возвратиться въ Петербургъ, или же оставаться при своихъ бригадахъ, что онъ предоставляетъ совершенно на ихъ волю. Оба единодушно отвѣчали, что какъ государю угодно было ввѣрить имъ въ командование бригады, то они и считаютъ долгомъ при нихъ оставаться. «Я и не ожидаль отъ васъ иного, — сказаль государь,—но какъ матушка все еще безпоконтся о твоемъ здоровьв, Michel, то, отведя ваши бригады на мъста ихъ расположенія, прівзжайте въ Петербургъ съ нею повидаться, послъ чего опять отправитесь къ своимъ мъстамъ». Такъ и сдёлалось; но, оставляя Петербургъ послё нёсколькихъ недёль, великіе князья получили приказаніе снова туда прібхать ко дню рожденія государя (12-го декабря), къ которому ожидалась и сестра ихъ, великан княгиня Марія Павловна.

Великій князь Михаилъ Павловичъ явился еще ивсколькими днями ранве 12-го декабря, по особому приглашенію императрицы-матери къ празднику, который она устроила въ Смольномъ монастырв для великой княгини. Позже прибылъ и цесаревичъ, такъ что въ зиму съ 1821-го на 1822-й годъ въ Петербургв соединилась впервые послв 1816-го года почти вся царственная семья. Великимъ князьямъ, которые сперва хотвли вхать назадъ тотчасъ послв новаго года, велвно было остаться долве, и они отправились къ своимъ бригадамъ не прежде начала февраля 1822 года. Въ это время надлежало совершиться тому великому историческому событію, которое цесаревичъ даваль предчувствовать своему брату въ Варшавв.

Въ прівзды свои въ Петербургъ цесаревичъ останавливался всегда въ принадлежавшемъ ему Мраморномъ дворцв. Туда бывало, когда окончится вечеръ у большого двора, онъ увозилъ съ собою брата своего Михаила Павловича и тутъ за чашкою чая и сигарою проводилъ съ нимъ половину ночи въ неистощимыхъ бесвдахъ о быломъ. Одаренный необыкновенною памятью и блестящимъ даромъ слова и богатый воспоминаніями о царствованіяхъ императрицы Екатерины и императора Павла, о Суворовскихъ походахъ и о другихъ происшествіяхъ своего времени, Константинъ Павловичъ любилъ предаваться имъ въ этихъ



Великій князь Николай Павловичь въ костюмъ Алариса, царя Бухарскаго, и великая княгиня Александра Өеодоровна въ костюмъ Лалла-Рукъ.

Изъ весъма ръдкаго изданія: "Lalla-Roukh. Divertissement executé au chateau royal de Berlin le 27 Janvier 1821, pendant le séjour de L. L. A. A. J. J. Msgr. le grand duc Nicolas et Mad. la grande duchesse Alexandra Feodorowna". Berlin. 1822.



## ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

дружескихъ бесёдахъ, а молодой братъ его никогда не утомлялся слушать его живые и одушевленные разсказы. Но передъ тёмъ еще великій князь Михаилъ Павловичъ долженъ былъ ежедневно являться къ ужину императрицы-матери, который бывалъ обыкновенно часовъ



Митрополитъ московскій Филаретъ. (Съ гравированнаго портрета Пожалостина).

около десяти. Въ одинъ вечеръ, въ январѣ 1822 года, онъ ожидалъ, какъ всегда, извѣщенія, что императрица вышла; но бъетъ десять часовъ, бъетъ и одиннадцать, а его все не зовутъ; наконецъ за нимъ прислали уже въ двѣнадцатомъ часу. Въ комнатахъ императрицы онъ засталъ цесаревича и великую княгиню Марію Павловну. Въ ту минуту, когда

онъ вошелъ, великая княгиня цъловала цесаревича въ плечо, говоря: «Vous êtes un honnête homme, mon frère». Между тъмъ, послъ входа Михаила Павловича всякія дальнъйшія изъясненія прекратились; ужинъ обошелся безъ чего либо особеннаго, и потомъ цесаревичъ, по обыкновенію, повезъ брата къ себъ въ Мраморный дворецъ.

«Помнишь ли ты нашъ разговоръ въ Варшавѣ? — спросилъ онъ его, какъ только они сѣли въ сани: — сегодня вечеромъ все кончилось; я объявилъ государю и матушкѣ мои намѣренія и мою непреложную рѣшимость. Они поняли и оцѣнили ихъ, и государь обѣщалъ составить о всемъ томъ актъ, который будетъ помѣщенъ въ четырехъ экземилярахъ: въ государственномъ совѣтѣ, въ сенатѣ, въ синодѣ и на престолѣ Московскаго Успенскаго собора, но котораго содержаніе будетъ хранимо покамѣстъ въ глубокой тайнѣ и огласится тогда только, когда настанетъ нужное къ тому время».

Послѣ этого разговора цесаревичъ положилъ офиціальную основу своему намѣренію отказаться отъ престола тѣмъ, что 14-го (26-го) января 1822 года онъ обратился къ императору Александру съ письмомъ, въ которомъ признаваясь, что, «не чувствуя въ себѣ ни тѣхъ дарованій, ни тѣхъ силъ, ни того духа, чтобъ быть когда бы то ни было возведену на то достоинство, къ которому по рожденію своему можетъ имѣть право», осмѣливается просить его величество передать сіе право тому, кому оно принадлежитъ послѣ него. Проектъ письма былъ сперва разсмотрѣнъ императоромъ Александромъ и собственноручно имъ исправленъ.

Отвѣтъ пмператора Александра на письмо цесаревича послѣдовалъ не скоро; онъ состоялся 2-го (14-го) февраля 1822 года, уже послѣ отъѣзда Константина Павловича изъ Петербурга. Собственноручный отвѣтъ государя заключался въ слѣдующемъ:

# Любезнайшій брата!

«Съ должнымъ вниманіемъ читалъ я письмо ваше. Умѣвъ цѣнить возвышенныя чувства вашей доброй души, сіе письмо меня не удивило. Оно дало мнѣ новое доказательство искренней любви вашей къ государству и попеченія о непоколебимомъ спокойствіи онаго.

«По вашему желанію предъявиль я письмо сіе любезнѣйшей родительницѣ нашей. Она его читала съ тѣмъ же, какъ и я, чувствомъ признательности къ почтеннымъ побужденіямъ, васъ руководствовавшимъ.

«Намъ обоимъ остается, уваживъ причины, вами изъясненныя, дать полную свободу вамъ слѣдовать непоколебимому рѣшенію вашему, прося всемогущаго Бога, дабы Онъ благословилъ послѣдствія столь чистѣйшихъ намѣреній.

«Пребываю навѣкъ душевно васъ любящій брать, «Александръ».

## императоръ николай первый

Такимъ образомъ, ожидаемое цесаревичемъ утвержденіе его отреченія императорскимъ словомъ наконецъ состоялось; но въ отвѣтѣ императора Александра ничего не упомянуто было о составленіи обѣщаннаго государемъ акта по поводу одобреннаго имъ измѣненія порядка престолонаслѣдія. Затѣмъ невольно обращаетъ на себя вниманіе и то обстоятельство, что въ приведенной перепискѣ отсутствуетъ имя великаго князя Николая Павловича. Вся офиціальная фразеологія писемъ витаетъ въ области тщательно оберегаемаго инкогнито. Вообще же, во всемъ этомъ дѣлѣ, начиная отъ его зародыша до окончательной развязки, проглядываетъ какая-то безцѣльная страсть къ тайнѣ, какое-то тщательное и послѣдовательное уклоненіе отъ прямого названія вещей настоящимъ именемъ; все сводится къ какой-то непостижимой игрѣ въ прятки, настойчиво поддерживаемой, неизвѣстно для какой цѣли, всѣми заинтересованными въ вопросѣ о престолонаслѣдіи лицами.

Таниственнымъ обмѣномъ писемъ на первый разъ все п ограничилось. Великій князь Николай Павловичъ и супруга его ничего не знали о семейныхъ переговорахъ, происходившихъ въ январѣ мѣсяцѣ въ Зимнемъ дворцѣ; только съ 1822 года императрица Марія Өеодоровна начала говорить съ ними въ томъ же смыслѣ, какъ прежде государь, и какъ пишетъ Николай Павловичъ въ своихъ запискахъ: «упоминая о какомъ-то актѣ, который будто бы братомъ Константиномъ Павловичемъ былъ учиненъ для отреченія въ нашу пользу, и спрашивала, не показывалъ ли намъ оный государь».

Что же касается великаго князя Михаила Павловича, то онъ замѣтилъ, всиоминая въ 1847 году давно прошедшія событія тревожной эпохи: «И тогда, и послѣ, при дворѣ соблюдалось мертвое молчаніе насчетъ случившагося, и никто не показывалъ вида, чтобы что нибудь зналъ».

Основной законъ имперіи не могъ быть, однако, измѣненъ однимъ обмѣномъ семейныхъ писемъ; тѣмъ не менѣе, государь видимо колебался произнести рѣшительное слово. Наконецъ, только въ слѣдующемъ 1823 году, императоръ Александръ облекъ силою закона, хотя и тайнаго, семейное распоряженіе и тѣмъ исполнилъ обѣщаніе, данное имъ цесаревичу еще до обмѣна писемъ по поводу измѣненія порядка престолонаслѣдія.

Составленіе этого акта сопровождалось сугубо таинственными пріемами. Літомъ, въ 1823 году, архіепископъ московскій Филаретъ, находившійся тогда въ Петербургів для присутствованія въ синодів, просиль у императора Александра увольненія въ свою епархію. Министръ духовныхъ дівль, князь Голицынъ, объявиль ему на это открыто высочайшее соизволеніе и въ то же время секретно повелівніе, чтобы онъ до отъйзда изъ Петербурга исполниль особое порученіе государя. Вслівдъ затімъ Филарету было передано подлинное письмо цесаревича 1822 года и повелівно написать проектъ манифеста о назначеніи наслідникомъ пре-

стола великаго князя Николая Павловича, съ тѣмъ, чтобы актъ сей, оставаясь въ тайнѣ, пока не настанетъ время привести его въ исполненіе, хранился въ Успенскомъ соборѣ съ прочими царственными актами: «Мысль о тайнѣ тотчасъ представилась архіепископу ведущею къ затрудненію. Какъ восшествію на престоль естественно быть въ Петербургѣ, то какъ оно можетъ быть соображено съ манифестомъ, въ тайнѣ хранящимся въ Москвѣ? Архіепископъ не скрыль сего недоумѣнія, представиль, чтобы списки съ составляемаго акта хранились также въ Петербургѣ, въ государственномъ совѣтѣ, въ синодѣ и въ сенатѣ, и, получивъ на сіе также высочайшую волю, внесъ сіе въ самый проектъ манифеста». Такъ пишетъ объ этомъ чудесномъ дѣлѣ Филаретъ въ своихъ воспоминаніяхъ, относящихся къ восшествію на престолъ императора Николая Павловича.

Вручивъ проектъ манифеста князю Голицыну, Филаретъ, какъ уже уволенный въ Москву, просиль позволенія откланяться и быль принять императоромъ Александромъ въ Каменноостровскомъ дворцъ, но вмъстъ съ темъ получилъ повеление дождаться возвращения проекта для некоторыхъ въ немъ исправленій 145. Государь убхалъ въ Царское Село. Прошло нъсколько дней. Филаретъ, заботясь о ввъренной ему тайнъ и замічая, что дальнійшее пребываніе его въ Петербургі, послі увольненія въ дорогу, возбуждаеть любопытство, просиль позволенія исполнить высочайщую волю при провздв черезъ Царское Село, гдв могъ остановиться подъ видомъ посъщенія князя Голицына. Такъ и случилось. Филаретъ нашелъ у князя возвращенный проектъ; нъкоторыя слова и выраженія манифеста императоръ Александръ собственноручно исправиль и замѣниль другими. Болѣе затрудненій представляла для Филарета окончательная редакція заключительныхъ словъ манифеста. Въ первоначальной редакціи Филареть окончиль манифесть словами: «О нась же къ Господу и Спасителю нашему Інсусу Христу, по въръ въ котораго чаемъ непреемственнаго царствія на небесахъ, всѣ наши вѣрноподданные вознесуть искреннія мольбы съ тою любовію, по которой мы въ попеченій о ихъ непоколебимомъ благосостояній полагаемъ высочайшее на землѣ благо». Императоръ подчеркнулъ слова: «чаемъ непреемственнаго царствія на небесахъ», и съ боку поставиль NB. Филареть старался угадать, почему написанное имъ не соотвътствовало мыслямъ государя, и представиль три варіанта взамінь подчеркнутыхь словь: «по благодати котораго чаемъ непреходящаго наследія въ царствіи Его со всѣми вѣрующими въ Него», или «давшему намъ дерзновеніе вѣрою входить въ причастіе непреемственнаго царствія Его на небесахъ», или «върою въ котораго ищемъ воспріятія въ непреходящее царствіе Его на небесахъ». Сомнѣнія государя разрѣшилъ князь А. Н. Голицынъ; онъ представилъ четвертый варіанть, который удостоился высочайшаго

# ИМПЕРАТОРЬ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Князь Александръ Николаевичъ Голицынъ. (Съ портрета, писаннаго Брюловымъ и принадлежащаго Его Императорскому Высочеству Великому Князю Николаю Михайловичу).

утвержденія. Заключительныя слова эти были выражены въ слѣдующемъ видѣ: «О насъ же просимъ всѣхъ вѣрноподданныхъ нашихъ, да они съ тою любовію, по которой мы въ попеченіи о ихъ непоколебимомъ благосостояніи полагали высочайшее на землѣ благо, принесли сердечныя мольбы къ Господу и Спасителю нашему Інсусу Христу о принятіи души нашей, по неизреченному Его милосердію, въ царствіе Его вѣчное».

Князь Голицынъ очень гордился, что ему удалось найти подходящее выраженіе для мыслей Александра, и зам'ятилъ впосл'ядствін: «Видно,

Богу угодно было, чтобъ то, что касалось до души покойнаго государя, было мною изложено; такъ душа его мнѣ была очень любезна».

Въ такомъ окончательно исправленномъ видѣ императоръ Александръ подписалъ манифестъ 16-го (28-го) августа 1823 года въ Царскомъ Селѣ; въ немъ наконецъ произнесено было имя преемника Александра и сказано: «наслѣдникомъ нашимъ быть второму брату нашему, великому князю Николаю Павловичу».

25-го августа (6-го сентября) императоръ Александръ прибыль въ Москву. 27-го августа (8-го сентября) государь прислалъ Филарету утвержденный актъ съ приложеніемъ подлиннаго письма цесаревича, въ запечатанномъ конвертѣ, съ собственноручною его величества надписью: «Хранить въ Успенскомъ соборѣ съ государственными актами до востребованія моего, а въ случаѣ моей кончины открыть московскому епархіальному архіерею и московскому генераль-губернатору въ Успенскомъ соборѣ прежде всякаго другого дѣйствія».

28-го августа, Филарета посътилъ графъ Аракчеевъ и, узнавъ сперва, получены ли отъ государя извъстныя бумаги, спросилъ далъе, какъ будутъ внесены онъ въ Успенскій соборъ. Архіепископъ отвъчалъ, что 29-го августа, въ навечеріе дня тезоименитства государя, онъ будетъ лично совершать всенощное бдѣніе въ Успенскомъ соборъ и при вступленіи въ алтарь, по чину службы, прежде ея начатія, воспользуется симъ временемъ, чтобы положить запечатанный конвертъ въ ковчетъ къ прочимъ актамъ, «не открывая впрочемъ никому, что сіе значитъ». Мысль Филарета была, чтобы, по крайней мѣръ, тѣ немногіе, которые будутъ находиться въ алтаръ, замѣтили, что нѣчто неизвъстное пріобщено къ государственнымъ актамъ, и чтобы отъ сего остались, въ случаъ кончины государя, нѣкоторая догадка и побужденіе вспомнить о ковчегъ и заняться вопросомъ, нѣтъ ли въ немъ чего на этотъ случай. Графъ Аракчеевъ ничего не отвътилъ и удалился, но скоро опять явился и объявилъ, что государю не угодна ни малѣйшая гласность.

Получивъ такое повелѣніе, Филаретъ отправился 29-го августа въ Успенскій соборъ, когда тамъ никого не было, кромѣ протопресвитера, сакелларія и прокурора синодальной конторы съ печатью. Архіепископъ вошель въ алтарь, открыть ковчегъ государственныхъ актовъ, показалъ присутствующимъ принесенный конвертъ и на немъ печать, но не наднись, положилъ его въ ковчегъ, заперъ, запечаталъ и объявилъ свидѣтелямъ къ строгому наблюденію высочайшую волю, «чтобы о семъ никому открываемо не было». Хранители тайны были вѣрны, прибавляетъ Филаретъ въ своихъ воспоминаніяхъ: дѣйствительно никто ничего не узналъ.

Архіепископъ полагалъ, что существованіе новаго акта изв'єстно, по крайней мірі, московскому генераль-губернатору, князю Дмитрію Вла-

димпровичу Голицыну, которому, судя по надписи государя на пакетѣ, поручалось наблюденіе за его вскрытіемъ, но, тѣмъ не менѣе, онъ не рѣшился съ нимъ объясниться по этому поводу, не имѣвъ на то высочайшаго уполномочія. Впослѣдствіп оказалось, что князь Голицынъ ничего не зналь о распоряженій, исполненномъ въ Москвѣ по повелѣнію императора Александра по вопросу первѣйшей государственной важности. Итакъ, не было упущено удобнаго случая нагромоздить еще новую тайну на всю длинную цѣпь предшествовавшихъ ей секретныхъ мѣропріятій!

Списки съ секретнаго манифеста, положеннаго въ Успенскомъ соборф, согласно совъту Филарета были дъйствительно посланы въ государственный совъть, синодъ и сенатъ, но не тотчасъ, а значительно позже. Такъ, напримъръ, въ государственный совътъ копія съ манифеста, подписаннаго 16-го августа, попала только въ половинъ октября. Всѣ эти списки, равно какъ и подлинникъ, были переписаны рукою князя А. Н. Голицына и разосланы, по принадлежности, въ конвертахъ за императорскою печатью. На пакетъ, доставленномъ въ совътъ, государь собственноручно написалъ: «Хранить въ государственномъ совътъ до моего востребованія, а въ случать моей кончины раскрыть, прежде всякаго другого дъйствія, въ чрезвычайномъ собраніи». Подобныя же собственноручныя надписи были на двухъ другихъ конвертахъ 148.

Разсылка копій съ манифеста не могла пройти безслѣдно въ Петербургѣ; въ городѣ заговорили о загадочныхъ пакетахъ, но черезъ нѣсколько времени о нихъ позабыли. Ничего подобнаго не случилось въ Москвѣ; разговоровъ не было, и тайна, въ которую облекъ императоръ Александръ сдѣланное имъ распоряженіе, не была нарушена, благодаря мѣропріятіямъ архіепископа Филарета.

Такимъ образомъ, о существованіи акта относительно престолонаслѣдія въ Россіи знали только три лица: архіенископъ Филаретъ, князь А. Н. Голицынъ и графъ Аракчеевъ.

Насколько императрица Марія Өеодоровна посвящена была императоромъ Александромъ въ тайну своихъ распоряженій, трудно сказать. Извѣстно ли ей было одно отреченіе цесаревича Константина Павловича, которое она привыкла называть актомъ, или же она знала о существованіи секретнаго манифеста 16-го августа 1823 года,—все это нельзя установить съ желаемою точностью. Императрица же Елисавета Алексѣевна оставлена была совершенно въ сторонѣ отъ всѣхъ переговоровъ по этому дѣлу; ей ничего положительнаго не было извѣстно объ измѣненіи порядка престолонаслѣдія, что и обнаружилось впослѣдствіи съ достаточною очевидностью, въ моментъ кончины императора Александра въ Таганрогѣ.

Что же касается великаго князя Николая Павловича, то онъ наравив съ цесаревичемъ Константиномъ Павловичемъ ничего не услышалъ отъ

государя о последнихъ распоряженіяхъ его, то-есть о манифесте, изменившемъ порядокъ престолонаследія; императоръ Александръ почемуто призналъ совершенно излишнимъ посвятить двухъ главныхъ заинтересованныхъ въ этомъ дёлё лицъ въ тайну подписаннаго имъ важнаго манифеста.

Столь тщательно обставленная тайна была, однако, довѣрена государемъ одному лицу, которому, строго говоря, было совершенно безцѣльно знать о ея существованіи ранѣе лицъ, прямо къ ней прикосновенныхъ. Это быль прусскій принцъ Вильгельмъ, пользовавшійся особеннымъ расположеніемъ со стороны Александра Павловича. Возвратившись изъ своей поѣздки по Россіи, 3-го (15-го) ноября 1823 года, императоръ имѣлъ разговоръ съ принцемъ 5-го ноября, передъ отъѣздомъ послѣдняго въ Берлинъ. Государь ознакомилъ принца со всѣми распоряженіями, сдѣланными имъ по поводу отреченія цесаревича Константина Павловича. По прибытіи въ Берлинъ принцъ Вильгельмъ не замедлилъ довѣрить королю тайну, услышанную отъ императора Александра; Фридрихъ-Вильгельмъ пришелъ отъ этого сообщенія въ неописанное удивленіе 147.

Императоръ Александръ не довольствовался, однако, разоблаченіями, почему-то сдѣланными имъ принцу Вильгельму; подобнымъ же довѣріемъ онъ удостонлъ Карамзина и его жену, повѣдавъ имъ свою тайну, наравнѣ съ прусскимъ принцемъ, осенью 1823 года. Наконецъ, принцу Оранскому, посѣтившему Петербургъ въ 1825 году, также посчастливилось узнать непосредственно отъ государя столь ревниво оберегаемую тайну касательно измѣненія порядка престолонаслѣдія.

Генераль-адъютанть баронь Дибичь разсказываль впослёдствіи Михайловскому-Данилевскому:

«Государь, повърявшій мнѣ многія тайны, не говориль мнѣ, однакоже, объ этомъ (то-есть о престолонаслѣдіи) ни слова. Однажды мы были съ нимъ въ поселеніяхъ, и онъ, обращая рѣчь къ великому князю Николаю Павловичу, сказалъ: «тебѣ надобно будетъ это поддерживать». Я ничего другого изъ сихъ словъ не заключилъ, какъ то, что, судя по лѣтамъ великаго князя, онъ, переживъ государя и цесаревича, будетъ ихъ преемникомъ».

Вотъ какими странными и непонятными мѣрами императору Александру благоугодно было обставить столь важный и жизненный для государства вопросъ, заранѣе обрекая избраннаго имъ наслѣдника престола на крайне двусмысленное положеніе какъ въ отношеніи къ своему старшему брату, такъ и къ Россіи вообще <sup>148</sup>. Все сводилось въ сущности къ тому, что въ случаѣ несчастія, какъ бы въ частномъ быту, раскроютъ завѣщаніе и узнаютъ, чъя Россія! Трудно прійти къ другому заключенію и придумать лучшее объясненіе.



Сытный рынокъ въ С.-Петербургъ въ 1801 году. Оъ рисунка съ натуры Кнапие. (Изъ собраня П. Я. Дашкова).

## V.

Остановимся нѣсколько на подробностяхъ семейной жизни великаго князя Николая Павловича за время съ 1819 по 1824 годъ.

6-го (18-го) августа 1819 года, родилась великая княжна Марія Николаевна. Сл'єдующая зат'ємъ беременность великой княгини Александры Өеодоровны окончилась мен'є благополучно: она родила 10-го іюня 1820 г. въ Павловск'є мертваго ребенка. Какъ только состояніе здоровья великой княгини позволило ей двинуться въ путь, великокняжеская чета отправилась за границу, чтобы провести зиму въ Берлин'є, а зат'ємъ съ наступленіемъ весны пользоваться водами въ Эмс'є. Д'єти оставлены были на попеченіи императрицы Маріи Өеодоровны 149.

«Дѣйствительно, три года прошло уже со времени моего замужества,— пишетъ Александра Өеодоровна въ своихъ воспоминаніяхъ,—и было весьма естественно посѣтить моего отца и, если окажется возможнымъ, предпринять лѣтомъ 1821 года какое нибудь лѣченіе для возстановленія моего здоровья. Я имѣла въ теченіе двухъ лѣтъ троихъ дѣтей».

Великій князь Николай Павловичь отвезъ жену въ Берлинъ и затѣмъ, по возвращеніи короля изъ Троппау, отправился, по приглашенію императора Александра, не надолго туда же <sup>150</sup>.

Зимній сезонъ этого года въ прусской столицѣ былъ необыкновенно блестящій; оживленію двора и общества содѣйствовало присутствіе многочисленныхъ гостей. Тогда состоялось въ королевскомъ замкѣ, 15-го (27-го) января 1821 года, знаменитое представленіе поэмы Томаса Мура «Лалла Рукъ». Она была воспроизведена въ рядѣ живыхъ картинъ, сопровождаемыхъ пѣніемъ и исполненіемъ музыкальныхъ номеровъ, сочиненныхъ любимымъ королевскимъ капельмейстеромъ Спонтини. Главныя роли выпали на долю великаго князя Николая Павловича и великой княгини Александры Өеодоровны; они изображали короля бухарскаго Алариса и Лалла Рукъ. Остальныя роли были распредѣлены между членами королевскаго семейства, иностранными гостями и знатнѣйшими придворными. Принцъ Вильгельмъ, братъ великой княгини, изображалъ собою Джегандеръ-шаха 161.

Во время пребыванія въ Берлині, на этотъ разъ боліє продолжительнаго сравнительно съ прежними посіншеніями, Николай Павловичь окончательно сблизился, можно сказать, дійствительно сроднился съ прусскою королевскою семьею. Всего ближе великій князь сошелся со вторымъ своимъ зятемъ, съ любимымъ братомъ Александры Феодоровны, принцемъ Вильгельмомъ; ихъ соединяла къ тому же общая страсть къ военному ділу. Впечатлінія, вынесенныя тогда Николаемъ Павловичемъ, во время пребыванія при прусскомъ дворі, оставили глубокій

слѣдъ въ его умѣ на всю послѣдующую жизнь; они отразились впослѣдствіи и на его царствованіи.

Не мен'ве прочно было установившееся тогда окончательно сближеніе Николая Павловича съ прусскою армією, которую онъ особенно полюбиль. Великій князь съ величайшимъ вниманіемъ сл'єдиль за вс'єми подробностями обученія прусскихъ солдать, поражая своихъ прусскихъ друзей знаніемъ вс'єхъ мелочей военной службы.

Впослѣдствіи Николай Павловичь, будучи уже императоромь, желая объяснить Шнейдеру, издателю «Друга солдать (Soldatenfreund)», почему онъ чувствуеть себя столь счастливымь, находясь среди солдать, сказаль ему: «Здѣсь порядокъ, строгая безусловная законность, никакого всезнайства и противорѣчія, все вытекаеть одно изъ другого; никто не приказываеть, прежде чѣмъ самъ не научится повиноваться; никто безъ законнаго основанія не становится впереди другого; все подчиняется одной опредѣленной цѣли, все имѣеть свое назначеніе. Потому-то мнѣ такъ хорошо среди этихъ людей, и потому я всегда буду держать въ почетѣ званіе солдата. Я смотрю на всю человѣческую жизнь, только какъ на службу, такъ какъ каждый служить» 152.

Этислова могутъ считаться върнымъ отголоскомъ задушевныхъ, искреннихъ убъжденій Николая Павловича, и этой безхитростной философіи онъ остался въренъ до самой смерти.

18-го (30-го) марта 1821 года, состоялось открытіе памятника на Крейцбергѣ близь Берлина, воздвигнутаго въ память войнъ 1813, 1814 и 1815 годовъ; припомнимъ здѣсь, что первый камень при закладкѣ памятника положилъ императоръ Александръ во время пребыванія въ Берлинѣ въ 1818 году. Бранденбургскій кирасирскій полкъ, шефомъ котораго состоялъ Николай Павловичъ, участвовалъ въ парадѣ, на которомъ великій князь провелъ свой полкъ передъ королемъ.

Весною, Фридрихъ-Вильгельмъ съ семействомъ перейхалъ въ Потсдамъ, гдѣ дворъ проводилъ время въ тѣсномъ семейномъ кругу. Въ половинѣ лѣта великая княгиня Александра Өеодоровна отправилась въ Эмсъ, гдѣ выдержала полный курсъ лѣченія водами. По возвращеніи въ Берлинъ, великокняжеская чета провела еще тамъ двѣ недѣли и оттуда отправилась черезъ Варшаву въ Россію.

Цесаревичъ Константинъ Павловичъ принялъ своего гостя съ свойственною ему привътливостью, но вмъстъ съ тъмъ приводилъ его часто въ замъшательство воздаяніемъ не подлежавшихъ его сану почестей; когда же великій князь, стараясь отъ нихъ уклониться, просилъ его освободить отъ такого почета, который казался ему иногда почти насмъшкою, то Константинъ Павловичъ отговаривался шуткою: «Это все отъ того, что ты мирликійскій царь!» — прозвище, которое съ тъхъ поръ цесаревичъ часто сталъ давать Николаю Павловичу.

Возвращеніе великаго князя Николая Павловича въ Петербургъ состоялось 10-го (22-го) сентября 1821 года, послѣ почти годичнаго отсутствія изъ Россіи. Въ это время гвардія, выступившая въ походъ уже весною, готовилась къ царскому смотру; поэтому великій князь поспѣшно покинулъ Петербургъ, чтобы представить свою бригаду императору Александру. Гвардія, какъ выше упомянуто, возвратилась въ столицу только весною 1822 года, и до этого времени Николай Павловичь изрѣдка появлялся въ семьѣ лишь гостемъ.

30-го августа (11-го сентября) 1822 года, Николай Павловичъ былъ обрадованъ рожденіемъ второй дочери, великой княжны Ольги Николаевны. Императоръ Александръ, собираясь на Веронскій конгрессъ, находился въ это время въ Вѣнѣ и здѣсь получилъ извѣстіе о новомъ приращеніи семейства Николая Павловича <sup>153</sup>.

На обратномъ пути изъ Вероны въ Россію императоръ Александръ встрѣтился въ Миттенвальдѣ, въ концѣ декабря 1822 года, съ принцессой виртембергской Шарлоттой, невѣстой великаго князя Михаила Павловича. Государь остался въ восхищеніи отъ этой встрѣчи и нашелъ даже, что принцесса, несмотря на всѣ благопріятные о ней отзывы, превзошла его ожиданія. Въ письмѣ къ великой княгинѣ Александрѣ Өеодоровнѣ государь писалъ: «Је me contenterais simplement de vous dire, qu'à beaucoup de sens elle réunit infiniment de calme et d'aplomb, avec cela une très grande douceur et affabilité... Enfin je crois, qu'il n'y a pas beaucoup de nos pareils, qui se trouvent aussi avantageusement partagés, que le sont Nicolas et Michel. Ainsi selon moi, le dernier devrait remercier Dieu et se dire qu'il est difficile, qu'il puisse rencontrer mieux».

#### VI.

Для характеристики служебныхъ отношеній Николая Павловича за то время, когда онъ занималь въ гвардіи должность бригаднаго командира, приведемъ написанныя объ этомъ великимъ княземъ замѣтки <sup>154</sup>.

«До 1818 года, — пишеть Николай Павловичь, — не быль я занять ничёмы; все мое знакомство со свётомь ограничивалось ежедневнымь ожиданіемь въ переднихъ или секретарской комнаті, гді, подобно биржі, собирались ежедневно въ 10 часовъ всі гг. генераль и флигель-адъютанты, гвардейскіе и прійзжіе генералы и другія знатныя лица, имівшія допускъ къ государю. Въ семъ шумномъ собраніи проводили мы иногда чась, иногда и боліе, доколі не призывали къ государю военнаго генераль-губернатора съ комендантомъ, и вслідть за ними всі генераль-адъютанты и полковые адъютанты съ рапортами, и мы съ ними, и представлялись фельдфебеля и вістовые.

«Отъ нечего дѣлать вошло въ привычку, что въ семъ собраніи дѣлались дѣла по гвардін; но большею частью время проходило въ шуткахъ и насмѣшкахъ насчеть ближняго, бывало и интриги, въ то же время вся молодежь, адъютанты, а часто и офицеры ждали въ коридорахъ, теряя время или употребляя оное для развлеченія, почти не щадя начальства, ни правительства.

«До сего я видѣлъ и не понималъ; сперва родилось удивленіе, наконецъ и я смѣялся; потомъ началъ замѣчать, многое видѣлъ, многое понялъ; многихъ узналъ— и въ рѣдкомъ обманулся.

Время не было потерей времени, но драгоцѣнной практикой для познанія людей и лицъ— я этимъ воспользовался.

«Осенью 1818 года, государю угодно было дѣлать мнѣ милость, назначивъ командиромъ 2-й бригады 1-й гвардейской дивизіи, то-есть Измайловскаго и Егерскаго полковъ. За нѣсколько передъ этимъ вступилъ я въ управленіе инженерною частью. Только что вступилъ я въ командованіе бригады, государь, императрица и матушка уѣхали въ чужіе края; тогда былъ конгрессъ въ Ахенѣ. Я остался съ женою и сыномъ, одни въ Россіи изъ всей семьи. И такъ при самомъ моемъ вступленіи въ службу, гдѣ мнѣ наинужнѣе было имѣть наставника, брата-благодѣтеля, оставленъ я былъ одинъ съ пламеннымъ усердіемъ, но съ совершенною неопытностью.

«Я началь знакомпться съ своей командой и не замедлиль убъдиться, что служба шла вездъ совершенно иначе, чъмъ слышаль волю государя, чъмъ самъ полагалъ, разумълъ ее, ибо правила были въ насъ твердо влиты. Я началъ взыскивать — одинъ, ебо, что я по долгу совъсти порочилъ, дозволялось вездъ, даже моими начальниками. Положеніе было самое трудное; дъйствовать иначе было противно моей совъсти и долгу; но симъ я явно ставилъ и начальниковъ и подчиненныхъ противъ себя, тъмъ болъе, что меня не знали и многіе или не понимали, или не хотъли понимать.

«Корпусомъ начальствоваль тогда генераль-адъютантъ Васильчиковъ; къ нему я прибъгъ, ибо ему порученъ былъ, какъ начальнику, матушкою; часто изъявляль ему свое затрудненіе; онъ входиль въ мое положеніе, во многомъ соглашался и совътами исправляль мои понятія. Но сего недоставало, чтобъ поправить дѣло; даже рѣшительно сказать можно, не зависѣло болѣе отъ генералъ-адъютанта Васильчикова исправить порядокъ службы, распущенный, испорченный до невѣроятности съ самаго 1814 года, когда по возвращеніи изъ Франціп гвардія осталась въ продолжительное отсутствіе государя подъ пачальствомъ графа Милорадовича. Въ сіе-то время и безъ того уже разстроенный трехгодовымъ походомъ порядокъ совершенно разстроился, и, къ довершенію всего, дозволено было офицерамъ носить фраки.

«Было время (повѣрить ли кто сему?), что офицеры ѣзжали на ученіе во фракахъ, накинувъ на себя шинель и надѣвъ форменную шляпу! Подчиненность исчезла и сохранялась только во фронтѣ; уваженіе къ начальникамъ исчезло совершенно, и служба была—одно слово, ибо не было ни правилъ, ни порядка, а все дѣлалось совершенно произвольно и какъ бы поневолѣ, дабы только жить со дня на день.

«Въ семъ-то положеніи засталь я мою бригаду, хотя съ малыми оттѣнками: ибо сіе зависѣло и отъ большей или меньшей строгости на-чальниковъ.

«По мѣрѣ того, какъ началъ я знакомиться съ своими подчиненными и видѣть происходившее въ другихъ полкахъ, я возымѣлъ мысль, что подъ симъ, то-есть военнымъ распутствомъ, крылось что-то важнѣе, и мысль сія постоянно у меня оставалась источникомъ строгихъ наблюденій. Вскорѣ замѣтилъ я, что офицеры дѣлились на три разбора: на искренно усердныхъ и знающихъ, на добрыхъ малыхъ, но запущенныхъ, и на рѣшительно дурныхъ, то-есть, говоруновъ дерзкихъ, лѣнивыхъ и совершенно вредныхъ; но ихъ-то послѣднихъ гналъ я безъ милосердія и всячески старался оныхъ избавиться, что мнѣ и удавалось. Но дѣло сіе было не легкое, ибо сіи-то люди составляли какъ бы цѣпь черезъ всѣ полки, и въ обществѣ имѣли покровителей, коихъ сильное вліяніе сказывалось всякій разъ тѣми нелѣпыми слухами и тѣми непріятностями, которыми удаленіе ихъ изъ полковъ мнѣ отплачивалось.

«Государь возвратился изъ Ахена въ концѣ года, и тогда въ нервый разъ удостоился я добраго отзыва отъ моего начальства и милостиваго слова моего благодѣтеля, котораго одинъ благосклонный взглядъ вселялъ бодрость и счастіе. Съ новымъ усердіемъ принялся я за дѣло, но продолжаль видѣть то же вокругъ себя, что меня изумляло, и чему я тщетно искалъ причину».

Разгадку своихъ подозрѣній и недоумѣній суждено было Николаю Павловичу уже найти 14-го декабря 1825 года на Петровской площади, въ день восшествія своего на престолъ.

# ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

#### T.

Возвращеніе императора Александра изъ Вероны въ Петербургъ послѣдовало уже зимою 21-го января (3-го февраля) 1823 года. Для русскихъ интересовъ результаты окончившагося конгресса не представляли ничего утѣшительнаго. Александръ сказалъ Шатобріану въ Веронѣ: «Когда весь образованный міръ находится въ опасности (quand le monde civilisé est en péril), не можетъ быть и рѣчи о какихъ либо частныхъ выгодахъ. Теперь уже не можетъ быть болѣе политики англійской, французской, русской, прусской, австрійской; существуетъ одна политика общая, которая для спасенія всѣхъ должна быть принята сообща народами и государями. Я первый долженъ показать вѣрность началамъ, на которыхъ я основалъ союзъ... Провидѣніе предоставило въ мое распоряженіе восемьсотъ тысячъ солдатъ не для удовлетворенія моего честолюбія, а для того, чтобы я покровительствовалъ религіи, нравственности и правосудію и способствовалъ утвержденію тѣхъ началь порядка, на коихъ зиждется человѣческое общество» 155.

Признавъ подобный взглядъ руководящимъ началомъ своей политики, императоръ Александръ отшатнулся отъ греческаго дѣла и озабоченъ былъ болѣе совершенно чуждымъ Россіи дѣломъ: водвореніемъ порядка въ Испаніи. Греки же предоставлены были своей печальной участи и брошены въ объятія Англіи.

Въ Россіи наступившій 1823-й годъ быль особенно богать перемѣщеніями лиць, стоявшихь во главѣ высшихъ учрежденій имперіи. Вмѣсто князя Волконскаго, впавшаго въ немилость, во главѣ главнаго штаба его императорскаго величества явился генераль-адъютанть баронъ Дибичъ; въ министерствѣ финансовъ генералъ Канкринъ заступиль мъсто графа Гурьева; управленіе министерства внутреннихь дѣль перешло къ Василію Сергѣевичу Ланскому; военнымъ министромъ послѣ умершаго барона Меллера-Закомельскаго назначенъ быль генераль-кригсь-комиссаръ Александръ Ивановичъ Татищевъ; графъ Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ смѣнилъ графа Ланжерона въ должности новороссійскаго генералъ-губернатора; наконецъ генералъ-адъютантъ Закревскій получилъ Финляндское генералъ-губернаторство, а прежняя его должность дежурнаго генерала ввѣрена была генералу Потапову. Всѣхъ перечислѣныхъ здѣсь сановниковъ Николай Павловичъ засталъ при своемъ воцареніи на занимаемыхъ ими должностяхъ, и съ этими лицами ему пришлось вступить въ дѣловыя сношенія въ тревожную эпоху кончины императора Александра.

Въ августѣ 1823 года, государь, по заведенному обычаю, принялся путешествовать по Россія. Посѣтивъ Москву и осмотрѣвъ войска первой арміи, Александръ продолжаль путь въ крѣность Бобруйскъ; здѣсь его ожидалъ генералъ-инспекторъ по инженерной части, великій князь Николай Павловичъ. Изъ Бобруйска государь въ одной коляскѣ съ братомъ отправился въ Брестъ-Литовскъ, гдѣ собраны были войска польской арміи и литовскаго корпуса, которыми командовалъ цесаревичъ Константинъ Павловичъ. Въ Брестѣ Николай Павловичъ имѣлъ радость обнять принца Вильгельма Прусскаго, прибывшаго къ предназначеннымъ здѣсь маневрамъ, по желанію короля. Кромѣ прусскихъ офицеровъ, здѣсь собрались также представители армій австрійской, англійской и ганноверской.

Всѣ смотры окончились благополучно, и цесаревичь быль въ восторгѣ, что ввѣренныя ему войска удовлетворили требованіямъ государя. Относительно же Николая Павловича цесаревичъ писалъ генералу Чичерину: «Я столько былъ обязанъ дружбою великаго князя, что не знаю, какъ его благодарить. Онъ во все время продолженія маневровъ такой былъ мнѣ помощникъ и съ такимъ усердіемъ мнѣ содѣйствовалъ, что словъ не нахожу, какъ это изъяснить» <sup>155</sup>.

Если судить по впечатлѣніямъ, вынесеннымъ изъ этихъ маневровъ очевидцемъ, бывшимъ наполеоновскимъ офицеромъ, то боевая подготовка войскъ цесаревича не стояла, однако, на очень высокой степени. Онъ пишетъ: «Несмотря на то, что роль каждаго отряда была выучена предварительно, и каждая случайность предусмотрѣна инструкціями, я сомиѣваюсь, чтобы эти маневры могли дать заграничнымъ офицерамъ выгодное представленіе о тактической способности нашего войска. Начальники отрядовъ, освоенные съ движеніями на плацпарадахъ (подобныхъ варшавской Саксонской площади), по тщательно обдуманной программѣ, какъ только очутились среди лѣсовъ, кустарниковъ, болотъ и пригорковъ, потеряли голову. Колонны натыкались одну на другую, не со-



Великій князь Михаилъ Павловичъ. (Съ литографіи начала прошлаго столѣтія).

блюдая указанной дистанціи, шеренги спутались, артиллерія останавливалась въ оврагахъ и стрѣляла въ гору, кавалерія попадала въ топкія мѣста, откуда съ трудомъ выбпралась. Вообще всѣ присутствовавшіе на маневрахъ, а въ особенности иностранные наблюдатели, могли убѣдиться, что великій князь Константинъ Павловичъ былъ посредственнымъ полководцемъ и генераломъ, а войско являлось въ его рукахъ игрушкой, приспособленной для парада, но не для войны» <sup>157</sup>.

Несмотря на всю рѣзкость приведеннаго здѣсь отзыва о плохой тактической подготовкѣ польско-литовскихъ войскъ, свидѣтельство этого очевидца должно быть признано соотвѣтствующимъ дѣйствительному положенію дѣлъ. Цесаревичъ, равно какъ и императоръ Александръ, а затѣмъ императоръ Николай Павловичъ, любили военное дѣло особеннымъ образомъ, какъ искусство для искусства; подобный взглядъ, унаслѣдованный отъ императора Павла, оставался въ Россіи господствующимъ съ 1796 года до крымскаго погрома. Военачальники совершенно утратили пониманіе той существенной цѣли, ради которой существуютъ ученія и парады; поэтому сторонникамъ подобной системы обученія войскъ война являлась лишь вреднымъ и нежелательнымъ перерывомъ пдеальныхъ порядковъ мирнаго времени, поддерживаемыхъ въ армін цѣною самыхъ тяжкихъ и неусыпныхъ трудовъ.

Лично для императора Александра брестъ-литовскіе маневры сопровождались непріятною случайностью, сильно повліявшею на здоровье государя. Во время смотра 19-го сентября (1-го октября) лошадь одного полковника лягнула и ударила копытомъ ногу императора. Несмотря на вызванную этимъ сильную боль, Александръ не сошелъ съ лошади; когда же онъ возвратился въ квартиру, ушибленное мѣсто оказалось настолько распухшимъ, что Вилліе пришлось разрѣзать сапогъ, чтобы осмотрѣть ногу и приложить примочку. Тѣмъ не менѣе государь скрылъ свои страданія и вышелъ къ обѣденному столу.

На другой день императоръ Александръ вывхалъ изъ Бреста на ютъ Россіи. Въ пути пришлось, однако, государю держать ногу горизонтально съ приложенною примочкою; только въ Остротв боли стали уменьшаться, и государь провелъ ночь спокойно. Николай Павловичъ возвратился изъ Бреста въ Петербургъ въ сопровожденіи принца Впльгельма, между твмъ какъ императоръ Александръ спѣшилъ къ австрійской границѣ въ Черновицы, гдѣ должно было произойти свиданіе съ императоромъ Францемъ. Предметомъ переговоровъ, во время встрѣчи двухъ союзныхъ монарховъ, служилъ злополучный греческій вопросъ, который послѣ двухъ конгрессовъ — въ Лайбахѣ и Веронѣ, вступилъ на путь безконечныхъ и безполезныхъ словопреній. Въ Черновицахъ австрійская политика одержала новую побѣду: императоръ Александръ согласился на возобновленіе дипломатическихъ сношеній Россіи съ Турціею

и тѣмъ отклонилъ на многіе годы опасность военнаго вмѣшательства въ дѣла Оттоманской Порты <sup>138</sup>. На долю преемника императора Александра выпало затѣмъ трудное дѣло разсѣчь гордіевъ узелъ Меттерниховской политики.

Послѣ осмотра войскъ второй армін, южныхъ военныхъ поселеній и польской кавалерін въ Замостьѣ, императоръ Александръ возвратился въ Царское Село 3-го (15-го) ноября. Въ Гатчинѣ государь встрѣтиль еще 5-го (17-го) ноября принца Вильгельма, собправшагося въ обратный путь. Прощаясь съ принцемъ, императоръ сообщилъ ему, какъ выше упомянуто, свои намѣренія и негласныя распоряженія относительно измѣненія порядка престолонаслѣдія. По возвращеніи принца Вильгельма въ Берлинъ, разговоръ императора Александра былъ немедленно переданъ королю, пришедшему отъ этого извѣстія въ неописанное удпвленіе. Остается только неразъясненнымъ вопросъ, умолчалъ ли принцъ Вильгельмъ объ этомъ дозѣрительномъ сообщеніи государя въ разговорахъ съ сестрою и съ великимъ княземъ Николаемъ Павловичемъ. Письменныхъ слѣдовъ объ этомъ не сохранилось; по крайней мѣрѣ, намъ ме удалось найти ихъ.

## П.

Начало 1824 года ознаменовалось для Россін событіемъ, глубоко взволновавшимъ населеніе Петербурга. Посл'є крещенскаго парада императоръ Александръ опасно занемогъ горячкою и рожистымъ воспаленіемъ на ногѣ, ушибленной на брестъ-литовскихъ маневрахъ. Неожиданно для вежхъ наступили вдругъ дни, когда приходилось опасаться, не приближается ли пора новаго царствованія. Если бы тогда действительно постідовала печальная развязка, то, безъ всякаго сомнінія, воцареніе новаго государя совершилось бы мирно, тихо, не смущая умовъ и не возбуждая въ нихъ колебаній и недоумѣній. Цесаревичъ Константинъ Павловичь, узнавь о бользии государя, поспышиль прибыть въ Петербургъ <sup>153</sup>; присутствіе же въ столицѣ законнаго наслѣдника престола воспрепятствовало бы, въ случай несчастія, всякому необдуманному шагу, подобному присягѣ, случившейся въ слѣдующемъ 1825 году. Но Провид'яніе готовило для воцаренія Николая Павловича бол'я тернистый путь; тревоги улеглись, опасность возможнаго потрясенія государственнаго порядка миновала, и жизнь вступила въ обычную колею. Къ сожальнію, предостереженіе 1824 года не послужило ни къ чему, и манифесть 16-го августа продолжаль оставаться тайною для Россіи.

Съ этого времени въ умѣ пмператора Александра усилилось только существовавшее уже въ немъ съ нѣкотораго времени утомленіе жизнію, подмѣченное проницательнымъ Меттернихомъ еще въ Веронѣ 160. Крикъ

больной души, возносившейся къ небу и оторвавшейся отъ всего земного, всецѣло выразился въ словахъ, сказанныхъ императоромъ Александромъ по выздоровленіи генералъ-адъютанту Иларіону Васильевичу Васильчикову: «Въ сущности я не былъ бы недоволенъ сбросить съ себя это бремя короны, страшно тяготящей меня. (Је n'aurais pas été fàché, au fond, de me débrarasser de ce fardeau de la couronne qui me pète terriblement)» <sup>161</sup>.

Еще во время болѣзни государя совершено было 8-го (20-го) февраля бракосочетаніе великаго князя Михапла Павловича съ принцессою виртембергскою, великою княжною Еленою Павловною. Императоръ въ это время не могъ еще ходить, поэтому въ смежной съ его кабинетомъ комнатѣ поставлена была походная церковь; во время богослуженія Александръ быль одѣтъ въ сюртукѣ и сидѣлъ въ креслахъ въ дверяхъ кабинета за занавѣсомъ.

Лѣтомъ 1824 года, Николай Павловичъ призналъ своевременнымъ передать воспитаніе своего сына, великаго князя Александра Николаевича, въ мужскія руки. При выборѣ воспитателя Николай Павловичъ остановился на капитанѣ лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка, Карлѣ Карловичѣ Мердерѣ, лично ему извѣстномъ по его дѣятельности въ качествѣ превосходнаго ротнаго командпра въ основанной великимъ княземъ школѣ гвардейскихъ подпрапорщиковъ. 8-го іюля 1824 года, великая княгиня Александра Өеодоровна представила капитана Мердера въ Красномъ Селѣ императору Александру; государь обошелся съ нимъ очень милостиво и выразилъ увѣренность, что Мердеръ оправдаетъ хорошее о немъ мнѣніе. Послѣ этого представленія Николай Павловичъ, возвратившись домой, поздравилъ его и сказалъ: «Ну, теперь все кончено, ты мой».

Мердеръ немедленно вступиль въ новую должность и съ этой минуты всецёло посвятиль себя съ рёдкимъ самоотверженіемъ своему воспитаннику, который искренно полюбилъ и всёмъ сердцемъ привязался къ избранному для него отцовскою заботливостью руководителю <sup>162</sup>. Послёдствія доказали, что трудно было передать воспитаніе будущаго наслёдника престола въ болёе достойныя руки. 12-го декабря 1824 года, К. К. Мердеръ былъ произведенъ въ полковники и утвержденъ въ своей должности; съ этого времени положеніе его при дворё окончательно упрочилось, недоброжелательная критика умолкла, а воспитательная система его получила какъ бы офиціальное признаніе и одобреніе.

Назначеніе Мердера воспитателемъ шестилѣтняго великаго князя оказалось какъ нельзя болѣе своевременнымъ, потому что лѣтомъ того же 1824 года Николай Павловичъ съ супругою готовились предпринять новое заграничное путешествіе. На этотъ разъ великокняжеская чета рѣшилась отправиться въ путь моремъ. Для переѣзда назначенъ былъ 84-хъ-пушечный корабль «Эмгейтенъ». Выйдя изъ Кронштадта 24-го



Великая княгиня Елена Павловна. (Съ литографіи Погонкина).

іюля (5-го августа), «Эмгейтенъ» подвергся во время пути сильнѣйшей бурѣ, и переѣздъ оказался продолжительнымъ и крайне непріятнымъ. Только 10-го (22-го) августа путешественники могли съѣхать на берегъ въ Варнемюнде, гдѣ ожидала ихъ прусская королевская семья.

«Это бурное плаваніе, — пишеть псторикь русскаго флота, — было, такъ сказать, первымъ морскимъ крещеніемъ для будущаго императора, близко ознакомившимъ его съ трудностями и опасностями морской службы. Но, сколько можно судить по послѣдующему, постоянно милостивому расположенію императора Николая Павловича ко флоту, то испытанныя непріятныя и тяжелыя стороны морского плаванія возбудили въ веліскомъ князѣ не отвращеніе къ морю, а живую симпатію къ флоту и морякамъ» <sup>163</sup>.

Дъйствительно, Николай Павловичъ продолжалъ любить море, но море его не любило; большая часть послъдовавшихъ затъмъ морскихъ путешествій его не принадлежала къ числу пріятныхъ и счастливыхъ. Стоитъ приномнить переъздъ на кораблъ «Императрица Марія» изъ Варны въ Одессу въ 1828 году и путешествіе на пароходъ до Ревеля въ 1833 году.

Позднее время года побудило великую княгиню Александру Өеодоровну отказаться отъ предположеннаго лѣченія; вмѣсто того она отправилась въ Силезію, гдѣ предназначено было произвести большіе маневры въ присутствій короля. То же удовольствіе продолжалось затѣмъ для Николая Павловича въ окрестностяхъ Берлина, между тѣмъ какъ Алсксандра Өеодоровна отдыхала еще нѣкоторое время въ Силезій у принцессы Маріанны въ замкѣ Фишбахѣ, принадлежавшемъ брату короля, принцу Вильгельму.

О перейздів моремъ, маневрахъ и пребываніи въ Пруссіи великій князь сообщиль своему державному брату самыя подробныя и обстоятельныя свіддінія <sup>134</sup>. Императоръ Александръ также путешествоваль въ это время, предпринявъ пойздку по восточнымъ областямъ Европейской Россіи; отправившись въ путь 16-го (28-го) августа, Александръ возвратился только 24-го октября (5-го ноября) въ Царское Село.

Независимо отъ неудавшагося лѣченія великой княгини Александры Өеодоровны, пребываніе ея среди родственной королевской семьи связано было въ этомъ году съ разными происшествіями нерадостнаго свойства. Случившіяся тогда событія возбудили даже неудовольствіе и политическія страсти въ сердцахъ самыхъ преданныхъ королю людей и нашли отголосокъ въ самыхъ разнообразныхъ слояхъ прусскаго общества.

Король Фридрихъ-Вильгельмъ, неожиданно для своей семьи, рѣшился внезанно вступить въ бракъ съ католичкою, графинею Гаррахъ. Вѣнчаніе совершилось въ величайшей тайнѣ въ Шарлоттенбургѣ, 28-го октября (9-го ноября), въ присутствін кронпринца и герцога Георгія

Мекленбургъ-Стрелицкаго, князя Витгенштейна и барона Шильдена. Затѣмъ новобрачная возвратилась въ гостиницу; вечеромъ король поѣхалъ въ театръ, гдѣ присутствовала также его супруга въ частной 
ложѣ. Прошло два дня; тайна не была нарушена. Наконецъ, 30-го 
октября (11-го ноября), король вышелъ къ обѣду съ супругою, получившей титулъ княгини Лигницъ, графини Гогенцоллернъ, и сказалъ приглашеннымъ лицамъ: «Меіпе Herren und Damen, ich stelle 
ihnen hier eine Dame vor, die meinem Herzen sehr theuer ist, und die 
ich ihrem Wohlwollen empfehle» 165.

Но этимъ не исчерпались семейныя безпокойства того времени; многольтніе переговоры о вступленіи въ бракъ принца Вильгельма, второго сына короля, съ княжною Елисаветою Радзивиллъ вступили въ новый фазисъ. Желая содъйствовать сыну въ основаніи его семейнаго счастія, король обратился къ императору Александру съ просьбою, чтобы государь въ качествъ старшаго представителя Гольштейнъ-Готторпскаго дома адоптировалъ княжну Елисавету Радзивиллъ, сдълавъ ее такимъ образомъ равноправною принцу Вильгельму. Съ этимъ довъреннымъ порученіемъ Фридрихъ-Вильгельмъ отправилъ великаго князя Николая Павловича къ своему върному и испытанному другу въ С.-Петербургъ; вмъстъ съ тъмъ онъ долженъ былъ извъстить государя о вторичномъ бракъ короля.

Императоръ Александръ не призналъ, однако, возможнымъ удовлетворить желанію, выраженному прусскимъ королемъ относительно княжны Радзивиллъ 165; поэтому предполагаемый бракъ принца Вильгельма не могъ состояться. Что же касается до второго брака короля, то государь написалъ Фридриху-Вильгельму самое дружеское и успокоительное письмо, не оставлявшее желать ничего лучшаго.

Съ этимъ отвѣтомъ великій князь Николай Павловичъ отправился обратно въ Берлинъ.

Великой княгинѣ Александрѣ Өеодоровнѣ государь писалъ по поводу событій, случившихся въ королевской семьѣ: «Я вполнѣ понялъ все, что должно было происходить въ вашемъ сердцѣ, и насколько живо воспоминаніе о вашей несравненной матушкѣ должно было воскреснуть въ васъ при подобныхъ обстоятельствахъ! Это—испытаніе, дорогой другъ, ниспосланное вамъ Провидѣніемъ, и одно изъ тѣхъ чувствительныхъ испытаній, которыя бываетъ трудно перенести. Еще не одно изъ нихъ ожидаетъ каждаго изъ насъ! Но не забывайте, добрый другъ, того, что было сказано и неоднократно повторено намъ, что кого Онъ любитъ, того и испытываетъ попреимуществу. Будьте покойны, дорогой другъ, насчетъ моего сужденія по отношенію къ королю. Никто еще никогда не слышалъ отъ меня что либо неблагопріятное о немъ. Теперь, когда дѣло кончено, у меня одна лишь мысль, одно желаніе—

знать, что король счастливь, насколько онь заслуживаеть этого, и если его супругѣ удастся доставить ему это счастіе, увѣряю васъ, я буду питать къ ней чувство расположенія и признательности. Увѣреніе съ вашей стороны, что согласіе въ семьѣ, слава Богу, не было нарушено, явилось для меня настоящимъ облегченіемъ, и я изъ глубины сердца благодарилъ Его за это» <sup>167</sup>.

## Ш.

Неожиданно явившись курьеромъ въ Петербургъ, Николай Павловичъ встрътилъ здъсь также далеко не радостное настроеніе.

Едва императоръ Александръ возвратился въ Петербургъ послѣ продолжительнаго осенняго путешествія, какъ ему пришлось быть свидѣтелемъ страшнаго бѣдствія, внезапно обрушившагося на столицу. 7-го (19-го) ноября, произошло наводненіе, напомнившее собою, но въ болѣе ужасной степени, такое же явленіе 1777 года, имѣвшее мѣсто незадолго до рожденія великаго князя Александра Павловича.

Въ этотъ день съ восьми часовъ утра вода начала быстро прибывать и вскорѣ затопила всѣ низменныя части города. Въ двѣнадцатомъ часу двѣ трети столицы были затоплены, благодаря юго-западному вѣтру, превратившемуся въ сильнѣйшую бурю. Въ третьемъ часу вода начала убывать скорѣе, чѣмъ до того прибывала.

Императоръ Александръ былъ глубоко потрясенъ страшнымъ бѣдствіемъ, разыгравшимся передъ его глазами; благодаря овладѣвшему имъ въ ту пору мрачному настроенію, онъ смотрѣлъ на это происшествіе, какъ на наказаніе за свои грѣхи. Едва вода настолько спала, что можно было проѣхать по улицамъ, какъ государь поспѣшилъ въ Галерную и самъ позаботился объ оказаніи помощи пострадавшимъ и о временномъ пріютѣ несчастныхъ жертвъ наводненія.

Вскорѣ императора Александра постигло новое сердечное огорченіе. 20-го ноября, скончался командующій гвардейскимъ корпусомъ, генералъадьютантъ Өедоръ Петровичъ Уваровъ, который съ самаго воцаренія государя пользовался его особеннымъ довѣріемъ и дружескимъ расположеніемъ. «Меня постигло горе потерять въ немъ человѣка, съ которымъ меня тѣсно соединили около 30-ти лѣтъ испытаній и привязанности. (J'ai eu le chagrin de perdre en lui un être auquel près de 30 années d'épreuves et d'affection m'unissaient étroitement)»,—писалъ императоръ великой княгинѣ Александрѣ Өеодоровнѣ 168. Похороны Уварова были торжественныя, и Александръ присутствовалъ на церемоніи до окончанія ея, воздавъ полностію послѣдній долгъ своему вѣрному слугѣ. 12-го декабря 1824 года, командующимъ гвардейскимъ корпусомъ назначенъ быль генералъ Воиновъ. Выборъ преемника Ува-

Musermaker Torydayl was Kongt Demmy: Ilbercoburt.

Thom's amo of lend rund wurned by small last in nucles ent mont carelan Hour ednuat Epinouauso, even do no apengulogeleve et bouit l'oirdge ut llune pamapaux dior penersion ne de origede. Town u yborfen are afeny reper seas bromen nors beebre a Monato. Ofeces rapa, Teps aumeaunt yourch bar us ornabumb en dest elver raupaballelig met ble seem owterre at referen.

Knows buch Tumb Glorgeons St we durrous HUKALAND.

12 welf mus up i 184 offing.

C. Unema 664 x renew.

19 Ellegna.





Видъ Симеоновскаго моста и Михайловскаго замка въ началѣ прошлаго столѣтія. (Съ граворы Пванова).

рова нельзя, однако, признать удачнымъ. Впослѣдствіи, въ день 14-го декабря, императоръ Николай имѣлъ полную возможность въ этомъ убѣдиться, и въ своихъ воспоминаніяхъ написалъ о Воиновѣ, что это былъ человѣкъ почтенный и храбрый, но ограниченныхъ способностей, который не сумѣлъ пріобрѣсти въ своемъ корпусѣ никакого вѣсу 169.

Душевныя тревоги, которыми ознаменовался для императора Александра исходъ 1824 года, не ограничились этими событіями. Къ нимъ присоединились еще заботы о печальномъ состояніи здоровья императрицы Елисаветы Алексѣевны. «Здѣсь все печально или уныло,—писаль Карамзинъ И. И. Дмитріеву.—Я видѣлъ государя въ великомъ безпокойствѣ и въ скорби трогательной: онъ любитъ ее нѣжно. Дай Богъ, чтобы они еще долго пожили вмѣстѣ, въ такой любви сердечной» 170.

Великій князь Николай Павловичь, прибывшій, какъ выше упомянуто, на короткое время пзъ Берлина, гдѣ находилась тогда великая княгиня Александра Өеодоровна, записалъ въ дневникѣ своемъ отъ 19-го ноября: «L'ange inquiété d'anevrisme par l'impératrice».

Кто бы могъ предугадать во время этихъ тревожныхъ для государя дней, что императрицѣ суждено пережить своего супруга, и что не ей, а ему первому угрожаетъ кончина уже въ ближайшемъ будущемъ!

Съ этого времени императоръ Александръ сдѣлался еще мрачнѣе обыкновеннаго и обнаруживаль еще большую склонность къ уединенію. «Тоит а une teinte lugubre autour de moi»,—писалъ государь велякой княгинѣ Александрѣ Өеодоровнѣ <sup>171</sup>. Свѣдѣнія, получавшіяся государемъ относительно все большаго распространенія среди арміи тайныхъ обществъ, угрожавшихъ потрясти весь государственный строй имперіи, должны были навести его на грустныя размышленія. Объ этомъ можетъ свидѣтельствовать собственноручная записка императора Александра, относившаяся, вѣроятно, къ 1824 году и найденная въ кабинетѣ государя, послѣ его кончины.

«Есть слухи,—писаль Александрь,—что пагубный духъ вольномыслія или либерализма разлить или, по крайней мѣрѣ, сильно уже разливается и между войсками; что въ обѣихъ арміяхъ, равно какъ и въ отдѣльныхъ корпусахъ, есть по разнымъ мѣстамъ тайныя общества или клубы, которые имѣютъ притомъ секретныхъ миссіонеровъ для распространенія своей партіи.

«Ермоловъ, Раевскій, Киселевъ, Михаилъ Орловъ, графъ Гурьевъ, Дмитрій Столыпинъ и многіе другіе изъ генераловъ, полковыхъ командировъ, сверхъ того большая часть разныхъ штабъ и оберъ-офицеровъ» <sup>172</sup>.

Лучшей характеристикой общественнаго настроенія, господствовавшаго въ Россіи въ посл'єдніе годы царствованія императора Александра, можеть служить зам'єтка, оставленная нам'є однимь изъ современниковъ этой эпохи:

«Смутно вспоминаю я,—пишеть А. И. Кошелевъ,—о леберальныхъ толкахъ, бывшихъ въ 1818—1822 годахъ, особенно между военными. возвратившимися изъ Франціи послі 1812—1815 годовъ; но очень положительно и ясно сохранились въ моей памяти жалобы на слабость императора Александра І-го въ его отношеніяхъ къ Меттерниху и Аракчееву. И старики и люди эрелаго возроста, и въ особенности молодежь, словомъ чуть-чуть не всѣ, безпрестанно и безъ умолка осуждали дъйствія правительства, и одни опасались революціи, а другіе пламенно ея желали и на нее полагали всѣ надежды. Неудовольствіе было сильное и всеобщее. Никогда не забуду одного вечера, проведеннаго мною, 18-ти-лътнимъ юношею, у внучатнаго моего брата М. М. Нарышкина; это было въ февралѣ или мартѣ 1825 года. На этомъ вечеръ были: Рыльевъ," князь Оболенскій, Пущинъ и накоторые другіе, впосл'ядствій сосланные въ Сибирь. Рыл'я читалъ свои патріотическія думы, а всв свободно говорили о необходимссти— d'en finir avec ce gouvernement» 173.

Вотъ чѣмъ кончились восторги и надежды 1801 года! — полнымъ разочарованіемъ лучшей части общественныхъ силъ страны. Единственнымъ исходомъ подобнаго полсженія дѣлъ являлся тайный протестъ противъ реакціи внутренней и внѣшней, равно какъ противъ аракчеевскихъ порядковъ и господствовавшаго тогда экзерцирмейстерства въ арміи; этотъ тайный протестъ сопровождался всѣми обыкновенными послѣдствіями его, то-есть неизбѣжнымъ вступленіемъ недовольныхъ на преступную почву.

Въ полиція и шпіонахъ не было недостатка. Современникъ пишетъ: «Въ это время была въ Петербургѣ тройная полиція, а именно генералъ-губернатора (графа Милорадовича), министра внутреннихъ дѣлъ и графа Аракчеєва, но что она не принесла пользы, это, къ несчастію, доказалъ 1825-й годъ». Изъ разговоровъ въ обществѣ изгнаны были всѣ политическіе предметы. «Правительство было подозрительно, и въ рѣдкомъ обществѣ не было шпіоновъ, изъ коихъ, однакоже, большая часть были извѣстны. Иные принадлежали къ стариннымъ дворянскимъ фамиліямъ, были украшены орденами и носили камергерскіе мундиры» <sup>174</sup>.

Но, несмотря на изобиліе этой разнообразной полиціп, она попрепмуществу сражалась съ в'єтряными мельницами, между т'ємъ какъ въ тайныхъ обществахъ спокойно обсуждался вопросъ о цареубійств'є.

Рядомъ съ этимъ послѣднимъ явленіемъ, что же открывается взору изслѣдователя? Напримѣръ, князь А. С. Меншековъ впадаетъ въ немилость, покидаетъ службу и вмѣстѣ съ тѣмъ пользуется особеннымъ вниманіемъ полиціп 176. Дѣйствательно, съ княземъ случилесь въ то время странныя приключенія: оказывается, что самый отъявленный консерваторъ, оставшійся не поколебленнымъ въ своихъ убѣжденіяхъ даже въ

эпоху реформъ Александра II, не могъ гулять по Невскому и бесѣдовать съ знакомыми, не замѣчая вокругъ себя появленія какихъ-то подозрительныхъ личностей; та же самая обстановка повторяется въ Москвѣ, гдѣ онъ на каждомъ шагу встрѣчаетъ явныхъ доносчиковъ; въ случаѣ же переѣзда его изъ Москвы въ деревню вся полиція на ногахъ, такъ что огорченный оказаннымъ ему административнымъ вниманіемъ князъ Александръ Сергѣевнчъ наконецъ пишетъ въ своемъ дневникѣ, 6-го мая 1824 года: «Когда перестанутъ сумнѣваться въ людяхъ, не имѣющихъ никакой выгоды быть карбонаріями и бунтовщиками, и за коихъ порукою значительная собственность?» 176.

Но всего этого было мало; для полной обрисовки столь печальной эпохи необходимо привести еще слѣдующій невѣроятный фактъ: даже графъ Аракчеевъ не былъ избавленъ отъ полицейскаго надзора! Трудно было бы повѣрить существованію подобной политической несообразности, если бы она не была гасвидѣтельствована близкимъ въ то время къ графу Аракчееву лицомъ, Гавріиломъ Степановичемъ Батенковымъ, силою обстоятельствъ попавшимъ впослѣдствій въ число декабристовъ. Онъ пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ: «Квартальные слѣдили за каждымъ шагомъ всемогущаго графа. Полицеймейстеръ Чихачовъ обыкновенно угодничалъ и измѣнялъ обѣимъ сторонамъ. Мнѣ самому графъ указалъ на одного изъ квартальныхъ, который, будучи переодѣтымъ въ партикулярное платье, спрятался торопливо въ мелочную лавочку, когда увидѣлъ насъ на набережной Фонтанки».

Невзгоду, постигшую графа Аракчеева, Батенковъ объясияетъ тѣмъ, что императоръ Александръ «не почиталъ никого противъ себя чистымъ и безгрѣшнымъ, а потому попускалъ и териѣлъ всякаго рода эпитиміи, лишь бы не прямо самому произвольно налагать ихъ; таковъ былъ нравъ его». Вообще же Батенковъ утверждаетъ, что «тяжестъ двухъ послѣднихъ годовъ царствованія Александра I превосходила все, что мы когда либо воображали о желѣзномъ вѣкѣ. Гнетъ дѣйствовалъ пропорціонально его европейской славѣ. Всѣ подведены уже были подъ одинъ уровень невозмутимаго безсилія, и всѣ зависѣли отъ многочисленныхъ тайныхъ нолицій».

Всй эти обстоятельства и связанное съ ними истинное положение дътъ въ Россіи оставались сокрытыми отъ великаго князя Николая Павловича; онъ только смутно замѣчалъ вокругъ себя что-то ненормальное и тщетно доискивался причины подобнаго явленія. Предназначенный наслѣдникъ престола продолжалъ стоять въ сторонѣ отъ дѣлъ высшаго государственнаго управленія; предназначенная ему сфера дѣятельности попрежнему ограничивалась начальствомъ надъ гвардейскою бригадою и управленіемъ инженернымъ корпусомъ.

## IV.

Возвратившись въ Берлинъ 7-го (19-го) декабря, великій князь Николай Павловичъ вручиль королю довѣренныя ему письма и бумаги, а затѣмъ писалъ императору Александру: «Я нашель короля очень счастливымъ, нашъ семейный кругъ, повидимому, такимъ же, какимъ я оставилъ его, за исключеніемъ лишь того, что въ комнатѣ находится одною личностью болѣе; впрочемъ, она никого не стѣсняетъ, и это-то я могу сказать въ похвалу ей. Общественное мнѣніе сумрачно, грустно, да, глубоко грустно (profondément triste), и всѣ проникнуты опасеніемъ, что король не найдетъ того счастья, котораго онъ искалъ въ этомъ бракѣ. Да поможетъ ему Богъ. Я вручилъ ему ваши письма, дорогой братъ; онъ поручилъ мнѣ благодарить васъ за ихъ содержаніе; онъ будетъ говорить со мною по поводу приложенной записки послѣ нѣкотораго размышленія».

Въ следующемъ затемъ письме къ государю Николай Павловичъ снова возвращается къ новой семейной обстановкѣ прусскаго двора и пишеть: «Мий пришлось услышать, какъ различныя лица отзывались по новоду брака короля. Такъ какъ все это честные люди и истинные слуги короля, то они плачуть, убиваются и, въ концъ концовъ, высказывають пожеланія, чтобы король не ошибся въ своемъ выборт и въ своихъ намереніяхъ. Достоверно, что, прежде чемь мы узнали объ этомъ, король сдълалъ честь Витгенштейну, Шильдену и Виплебену говорить съ ними о своемъ намъреніи; лишь послъдній изъ нихъ осмълился прямо, но съ величайшею покорностью, высказаться королю противъ этого шага: король нисколько не разгиввался на это, но снова спросиль мивнія двухъ другихъ, qui firent les chiens couchants; второй осмедился отвътить, что король долженъ поступить такъ, какъ онъ полагаетъ это необходимымъ для своего счастья. Но не подлежитъ сомнѣнію, что король никогда не решился бы на это, если бы его не побудиль къ этому великій герцогъ Стрелицкій. Посл'є цілой неділи, которую я провель здёсь, я ничего не могу измёнить въ томъ, что уже имёль счастіе высказать вамъ по поводу княгини; я считаю ее д'ыйствительно хорошей личностью, очень простой, скромной, но совершенно ничтожной (insignifiante); на мой взглядъ ея величайшее достоинство заключается въ томъ, что она никого не стёсняеть, а это много для такого семейнаго круга, какъ нашъ здѣшній; никто не замѣчаетъ, что раньше ея не было <sup>177</sup>. Ея католичество (sa catholicité) во всемъ этомъ несчастномъ ділі произвело одно изъ самыхъ дурныхъ впечатліній, такъ какъ утвердило публику въ мижніи, что разъ король не постёснился взять себё жену этого віроисповіданія, то еще меніве будеть настанвать на томь,

чтобы кронпринцесса приняла вѣроисповѣданіе страны — обстоятельство, которому придають значеніе чрезмѣрное для страны, слывущей за вѣротернимую 178. На томъ же основаніи католики въ странѣ сильно торжествують и радуются; однимъ словомъ, это вопросъ несравненно болѣе серьезный, чѣмъ, повидимому, предполагали сначала» 179.

Для великокняжеской четы настало теперь время подумать о возвращения въ Россію, но задача была не изъ легкихъ. Великая княгиня беременна, а погода была исключительно бурная и дождливая; дороги сдёлались непробздными. Между тёмъ, великій князь тяготился своею вынужденною бездёятельностью и стремился въ Петербургъ. «Несмотря на всю радость, которую я испытываю оттого, что нахожусь подлё той, которая составляетъ счастіе моей жизни,— писалъ Николай Павловичъ къ государю,— сознаніе моей безполезности (de mon inutilité) и отсутствіе всякихъ служебныхъ обязанностей составляютъ для меня предметъ невыносимой муки; въ особенности меня подавляетъ мысль, что я рёшительно не могу представить себѣ ясно продолжительности моей бездёятельности (de ma fainéantise); одно утѣшаетъ меня, что по моемъ возвращеніи мое усердіе позволитъ мнѣ наверстать часть потеряннаго времени, если только подобная потеря поправима».

Наконець, послѣ долгихъ колебаній, остановились на рѣшеніи предпринять обратное путешествіе въ Петербургъ черезъ Польшу, какъ черезъ путь, наиболѣе удобный. Николай Павловичъ простеръ свою заботливость о великой княгинѣ до того, что лично испробовалъ путь въ Варшаву; по возвращеніи же его въ Берлинъ отъѣздъ въ Россію былъ немедленно рѣшенъ <sup>185</sup>.

Насталь уже роковой 1825-й годь, и 24-го января (5-го февраля) послёдоваль выёздь въ Варшаву; здёсь путешественники провели восемь дней у цесаревича Константина Павловича и княгини Ловичь. Въ Варшавё великая княгиня получила отъ императора Александра письмо, въ которомъ государь, между прочимъ, писалъ:

«Съ наступленіемъ новаго года удовольствія снова вступили въ свою обычную колею. Танцуютъ достаточно; даже въ то время, какъ я пишу къ вамъ эти строки, у моей матушки балъ по случаю дня рожденія моей племянницы Маріп 181. Что касается меня, то я остаюсь вѣрнымъ своимъ привычкамъ къ уединенію, которыя однѣ согласуются съ моими вкусами, моими занятіями, моимъ здоровьемъ. (Quant à moi, j'en reste à mes habitudes de retraite, qui cadrent seuls avec mes goûts, mes occupations et ma santé). При всемъ томъ 28-го января въ день рожденія Михаила назначенъ большой балъ въ Бѣлой залѣ, а 4-го февраля большой балъмаскарадъ въ день рожденія Маріи, на которыхъ я полагаю присутствовать, какъ обыкновенно. Это—ежегодная дань, которую я выплачиваю каждую зиму, и она представляется мнѣ достаточной для того, чтобы заж

тым считать себя освобожденнымь отъ остального. (C'est la contribution annuelle que je paye chaque hiver et elle me paraît suffisante, pour pouvoir ensuite me dispenser du reste)».

Теперь предстояло еще совершить самую трудную часть путешествія, которое продолжалось 17 дней; только 25-го февраля (9-го марта) этотъ



Карлъ Карловичъ Мердеръ. (Съ литографіи Мюнстера).

мучительный для великой княгини перевздъ окончился вполнѣ благополучно, единственно благодаря неусышной заботливости и вниманію, которыми окружилъ Николай Павловичъ свою супругу во время пути. Императоръ Александръ вывхалъ навстрвчу къ путешественникамъ въ Красный Кабачокъ и лично проводилъ великую княгиню въ Аничковскій дворецъ, гдѣ она послѣ долгой разлуки могла наконецъ обнять своихъ дѣтей.

Возвращеніе Николая Павловича въ Петербургъ совпало съ нѣкоторымъ служебнымъ его повышеніемъ: 3-го марта 1825 года великій князь назначенъ былъ начальникомъ 2-й гвардейской пѣхотной дивизіп <sup>182</sup>.

## V.

Въ это время императоръ Александръ готовился посѣтить Варшаву, гдѣ предполагалось собрать третій польскій сеймъ. Открытію этого сейма предшествовало изданіе, 3-го (15-го) февраля 1825 года, подписаннаго въ Царскомъ Селѣ, дополнительнаго акта (Article additionnel) къ конституціонной хартіи, дарованной государемъ королевству. Этотъ актъ постановляль, что отнынѣ публичныя засѣданія сейма будуть происходить только при открытіи и закрытіи сейма, или же въ въ особыхъ торжественныхъ случаяхъ; обыкновенныя же совѣщанія будутъ имѣть мѣсто при закрытыхъ дверяхъ 183.

Дополнительный акть, отмёнявшій гласность сеймовыхь засёданій, возбудиль большое неудовольствіе среди поляковь; но современникь, генераль Колачковскій, хотя и сознается въ своихъ запискахъ, что и онъ въ то время быль возмущень этимъ насиліемъ надъ конституціонной свободой, но что впослёдствіи, лучше ознакомившись съ истиннымъ положеніемъ дёлъ и съ польскимъ національнымъ характеромъ, онъ долженъ признать изданіе акта спасительнымъ дёломъ, а, можетъ быть, и необходимымъ.

Сеймъ повелъно было открыть 1-го (13-го) мая.

4-го (16-го) апрѣля, на третій день Пасхи, императоръ Александръ во время сильнѣйшей весенней распутицы выѣхалъ изъ Царскаго Села въ Варшаву.

Въ произнесенной императоромъ при открытіи сейма ръчи обращають на себя вниманіе сл'єдующія слова: «Дабы упрочить мое твореніе, оградить его существованіе и обезпечить вамъ спокойное пользованіе его плодами, ожидаемыми въ будущемъ, я прибавиль одну статью къ основному закону королевства. (Pour affermir mon ouvrage, en assurer la durée, et vous garantir la jouissance paisible des fruits que l'on en attend, j'ai ajouté un article à la loi fondamentale du royaume). Эта міра, предупреждающая необходимость вліять на ваши выборы и на ваши сов'єщанія, доказываеть, насколько я сочувствую упроченію вашей конституціи. Это есть единственная цёль, которая была у меня въ виду, когда принималась эта мѣра, и я твердо убѣжденъ, что поляки сум'єють оп'єннть эту цієль и средство, къ которому я обратился для достиженія ея... Представители королевства польскаго! Сов'єщайтесь спокойно, независимо отъ всякаго посторонняго вліянія. Въ вашихъ рукахъбудущность вашего отечества. Имѣйте въ виду его благо, его истинныя пользы. Окажите ему всё тё услуги, которыхъ оно отъ васъ ожидаеть, и содействуйте мнё въ исполнении тёхъ желаній, которыя никогда не переставаль я питать въ отношении къ вашему отечеству».



ЕЛАГИНСКИЙ ДВОРЕЦЪ ВЪ НАЧАЛЪ ПРОПІЛАГО СТОЛЪТІЯ. Съ актатинты Маргенса.



Во время засъданій сейма Александръ предприняль поъздку для обозрѣнія нѣкоторыхъ воеводствъ королевства; конечнымъ пунктомъ этого путешествія былъ Калишъ.

Промышленность и благосостояніе края повсюду видимо возростали; населеніе, казалось, съ неподдѣльнымъ восторгомъ и искреннею признательностью встрѣчало своего короля. Но это видимое спокойствіе не соотвѣтствовало дѣйствительному настроенію общественныхъ классовъ въ Польшѣ; здѣсь, подобно тому какъ и въ Россіи, все болѣе разроставшіяся тайныя общества работали надъ осуществленіемъ своихъ пагубныхъ цѣлей. Недоставало одной искры, чтобы вызвать взрывъ, подготовляемый мнимыми патріотами, и привести къ полному крушенію систему, установленную съ такимъ трудомъ императоромъ Александромъ съ 1815 года.

1-го (13-го) іюня, императоръ закрыль сеймь. Государь остался доволень ходомъ совѣщаній представителей; это удовольствіе выразилось въ заключительныхъ словахъ его послѣдней варшавской рѣчи. «Вѣрьте,—сказалъ Александръ,—что я сумѣю отдать справедливость тому довѣрію (la confiance), доказательства котораго ознаменовали нынѣшнее ваше собраніе. Они не останутся безъ послѣдствій. Глубокое впечатлѣніе, которое они произвели на меня, сохранится и соединено будетъ всегда съ желаніемъ доказать вамъ, насколько искренна моя къ вамъ привязанность, и въ какой степени ваше поведеніе будетъ вліять на вашу будущность. (J'en conserve une impression profonde, qui s'unira toujours au désir de vous prouver combien est sincère l'affection que je vous porte, et combien votre conduite aura d'influence sur votre avenir)» 184.

Подъ вліяніемъ вынесенныхъ тогда въ Варшавѣ благопріятныхъ впечатлѣній императоръ Александръ возобновиль въ частныхъ разговорахъ прежнія обѣщанія относительно неизмѣннаго намѣренія присоединить къ Польскому королевству западныя губерніи имперіи. Обстоятельство это не можетъ быть подвергнуто никакому сомнѣнію; цесаревичъ Константинъ Павловичъ подтвердилъ это внослѣдствіи въ письмѣ отъ 15-го (27-го) февраля 1826 года къ императору Николаю Павловичу въ слѣдующихъ положительныхъ выраженіяхъ: «Не далѣе какъ во время своего послѣдняго пребыванія онъ дважды положительно это высказаль намъ, моей женѣ и мнѣ; та же рѣчь была повторена имъ множеству лицъ, какъ военныхъ, такъ и гражданскихъ. (Pas plus tard qu'à son dernier séjour il nous l'a dit positivement à deux reprises, à ma femme et à moi; le même discours a été répété à tout plein de personnes, des militaires et des civils)».

Не довольствуясь этимъ заявленіемъ, императоръ Александръ повелѣлъ еще всѣмъ генераламъ, адъютантамъ и другимъ чинамъ Литовскаго корпуса вмѣсто краснаго цвѣта имѣть на воротникахъ и прочемъ обмундированіи малиновый; кромѣ того, государю угодно было, чтобы и шитье на генеральскихъ мундирахъ было такое же, какъ у польскихъ генераловъ. Но въ это дѣло вмѣшался цесаревичъ и упросилъ Александра Павловича оставить прежнее шитье.

`«Словомъ сказать,—пишетъ цесаревичъ,—государь императоръ не только во всѣхъ своихъ рѣчахъ къ сеймамъ бывшимъ и дѣйствіяхъ, но даже въ разговорахъ во многихъ случаяхъ съ польскими, какъ статскими, такъ и военными чинами, откровенно изволилъ изъяснять свои насчетъ ихъ намѣренія, слѣдовательно что же мудренаго, что у нихъ вскружились головы на чувствахъ nationalité» <sup>185</sup>.

Тъмъ не менъе, несмотря на видимое удовольствие государя по поводу хода дълъ въ королевствъ, очевидецъ варшавскаго сейма 1825 года замъчаетъ въ своихъ запискахъ, что хотя лицо императора Александра сохраняло обычное спокойное выраженіе, всъмъ, однако, было извъстно, что его сильно озабочиваетъ настроеніе умовъ въ Россіи и греческій вопросъ. Повидимому, существованіе тайныхъ обществъ было ему настолько извъстно, что во время парада онъ сказалъ одному генералу: «Я знаю, что я окруженъ убійцами, которые злоумышляютъ на мою жизнь». Въ польскомъ обществъ распространены были такъ же слухи насчетъ намъренія императора отречься отъ престола; тотъ же современникъ утверждаетъ по этому поводу, что Александръ убъждалъ своего брата и княгиню Ловичъ оставить суету міра сего и тахать съ нимъ въ Римъ, рисуя въ привлекательныхъ чертахъ то новое счастіе, которое они тамъ найдутъ 186.

2-го (14-го) іюня, императоръ Александръ, въ сопровожденіи цесаревича Константина Павловича, выбхалъ изъ Варшавы по Ковенскому тракту. Въ Пултускъ цесаревичъ откланялся государю; они разстались здъсь уже навсегда. Несмотря, однако, на продолжительность своего пребыванія въ обществъ цесаревича, Александръ Павловичъ ни единымъ словомъ не посвятилъ брата въ свои окончательныя распоряженія по вопросу о престолонаслъдіи. Такимъ образомъ, существованіе манифеста, переданнаго на храненіе въ Успенскій соборъ и въ другія учрежденія, осталось неизвъстнымъ для лица, ближе всего заинтересованнаго въ этомъ дълъ. Остается сказать: чудесно и непонятно!

Во время отсутствія государя, семейство Николая Павловича поселилось въ Александровскомъ дворцѣ въ Царскомъ Селѣ; здѣсь великая княгиня Александра Өеодоровна, 12-го (24-го) іюня, благополучно разрѣшилась отъ бремени дочерью: великою княжною Александрою. На другой день, 13-го (25-го) іюня, императоръ Александръ возвратился въ Царское Село изъ своего путешествія, и здѣсь отпраздновано было съ обычнымъ торжествомъ, 12-го (24-го) іюля, крещеніе новорожденной великой княжны.

Послѣ крестинъ происходили въ присутствін государя ученія и маневры въ Красномъ Селѣ, а затѣмъ весь дворъ переѣхалъ въ Петергофъ, гдѣ 22-го іюля праздновалось обычнымъ образомъ тезоименитство императрицы Марін Өеодоровны. Это былъ послѣдній Петергоф-



Прівздъ короля прусскаго для встрѣчи великаго князя Николая Павловича въ Варнемюндэ, (Съ гравгоры того времени Геншеля)

скій праздникъ, на которомъ присутствоваль императоръ Александръ. Изъ Петергофа государь перебхалъ въ Каменносстровскій дворецъ, а великій князь Николай Павловичъ съ семействомъ поселился въ Елагинскомъ дворцѣ, гдѣ провели четыре недѣли.

Между тѣмъ состояніе здоровья императрицы Елисаветы Алексѣевны продолжало внушать все большія опасенія. Доктора Вилліе и Стофрегень высказали въ концѣ іюля миѣніе, что императрица не можетъ провести предстоящую зиму въ Петербургѣ, и признавали пребываніе ея въ южномъ климатѣ безусловно необходимымъ; они указывали на Италію, южную Францію или южную Россію. Выборъ остановился окончательно на Таганрогѣ. Государь объявилъ, что онъ отправится туда же и возвратится въ Петербургъ къ новому году.

Князю Волконскому, только что возвратившемуся изъ Парижа послѣ коронаціп Карла X, поручено было сопровождать императрицу во время ея путешествія и состоять при ней во все время ея пребыванія на югѣ Россіп. Затѣмъ, въ виду переселенія двора въ Таганрогъ, архитектору Шарлеманю повелѣно было немедленно отправиться въ этотъ городъ для приготовленія необходимыхъ помѣщеній.

7-го (19-го) августа 1825 года, великій князь Николай Павловичь записаль въ своемъ диевникѣ:

«L'ange nous a dit que l'impératrice va passer l'hiver à Taganrog». Незадолго передъ отъёздомъ изъ Петербурга императоръ Александръ поручилъ князю А. Н. Голицыну привести въ порядокъ бумаги въ своемъ кабинетъ. Во время этой работы завязался разговоръ, и князъ Голицынъ, изъявляя несомнѣнную надежду, что государъ возвратится въ столицу въ полномъ здоровъѣ, позволилъ себѣ, однако, замѣтитъ, какъ неудобно акты, измѣняющіе порядокъ престолонаслѣдія, оставлять при продолжительномъ отсутствіи необнародованными, и какая можетъ возникнуть отъ этого опасность въ случаѣ внезапнаго несчастія. Александръ сперва, казалось, былъ пораженъ справедливостью замѣчаній Голицына, но послѣ минутнаго молчанія, указавъ рукою на небо, тихо сказалъ: «Remettons nous en à Dieu: Il saura mieux ordonner les choses que nous autres faibles mortels! (Положимся въ этомъ на Бога: Онъ устроитъ все лучше насъ, слабыхъ смертныхъ)» 187.

Невольно представляется вопросъ, почему императоръ Александръ рѣшился хранить эти акты въ столь глубокой тайнѣ отъ назначеннаго имъ наслѣдника и въ то же время и отъ Россіи. Трудно найти для подобнаго образа дѣйствій разумное объясненіе, и тайну свою Александръ унесъ съ собою въ могилу. Одинъ русскій писатель справедливо замѣтилъ, что человѣческимъ умомъ въ этомъ дѣлѣ ничего понять нельзя.

По мивнію нікоторыхь, разгадку этого вопроса должно искать боліве въ личныхь свойствахь Александра и въ особенностяхь его характера. Одна изъ любимыхь его поговорокь, которой онъ всегда почти слідоваль, была: «десять разь отмібрь, а одинь отріжь» 188. Принимая эту точку зрівнія, нельзя упустить изъ виду, что послів всенароднаго объ-

явленія Николая Павловича насл'єдникомъ вопросъ о престолонасл'єдій быль бы р'єшень безповоротно, и императоръ Александрь утратиль бы съ этой минуты всякую возможность придать д'єлу другое направленіе,

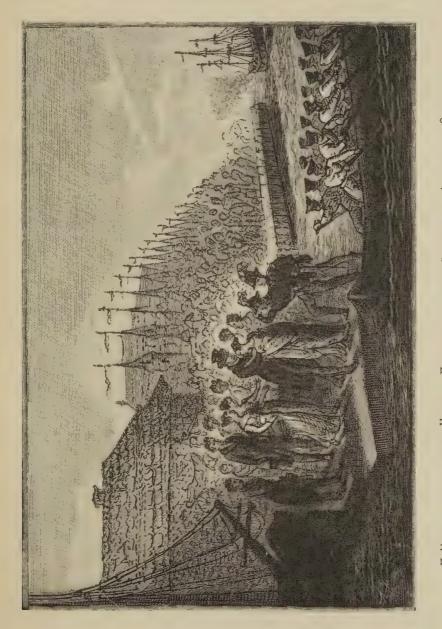

Прітадъ великаго князя Николая Давловича и великой княгини Александры Өеодоровны въ Варнемюндэ въ 1824 году

въ случав измвненія своихъ взглядовь, подъ вліяніемъ какихъ либо новыхъ обстоятельствъ. Послв сдвланнаго разъ рвшительнаго шага иначе «отмврить» представлялось бы невозможнымъ, а на таинственныхъ пакетахъ была между прочимъ и надпись: «хранить до моего

востребованія», что ясно указываеть на то, что императорь Александръ имѣлъ еще въ виду какія-то другія, намъ неизвѣстныя, предположенія или случайности.

Другіе полагають, что государь одновременно съ манифестомъ объ измѣненіи порядка престолонаслѣдія намѣревался объявить и о собственномъ отреченіи отъ престола, и въ этомъ смыслѣ истолковываютъ надинсь: «хранить до моего востребованія». Справедливость подобнаго предположенія усматривають въ слѣдующемъ обстоятельствѣ. Весною 1825 года, императоръ Александръ повѣрилъ находившемуся въ Петербургѣ принцу Оранскому свое желаніе удалиться въ частную жизнь, предоставивъ престолъ великому князю Николаю Павловичу. «Съ пламеннымъ сердцемъ,—пишетъ Николай Павловичъ въ своихъ воспоминаніяхъ,— старался онъ сперва на словахъ, потомъ письменно доказать, сколь мысль объ отреченіи отъ правленія могла быть пагубна для имперін; какой опасный примѣръ подавалъ въ нашъ желѣзный вѣкъ, гдѣ каждый шагъ принимали предпочтительно съ дурной стороны. Все было напрасно; милостиво, но твердо отвертъ государь всѣ моленія благороднѣйшей души».

Можетъ быть, мы подойдемъ ближе всего къ истинѣ, если станемъ искать причину загадочныхъ дѣйствій императора Александра преимущественно въ той особенности характера государя, по которой онъ хотя и не дорожилъ своимъ саномъ, по ревновалъ къ совмѣстникамъ.

Вотъ что пишетъ одинъ изъ современниковъ этой эпохи:

«Императоръ Александръ въ цвътъ льтъ мужества скучалъ жизнью, не находиль отрады ни въ чемъ, искалъ чего-то и не находилъ, опасаясь върить и честнымъ и умнымъ людямъ, и довърялъ хитрому льстецу (графу Аракчееву), не дорожиль своимъ саномъ и между тъмъ ревноваль къ совмёстникамъ». Припомнимъ, что, будучи наслёдникомъ, Александръ внушилъ къ себъ всеобщую любовь, и что вся Россія восторженно прив'ятствовала его вступленіе на престоль. «Это воспоминаніе тяготило царя. Онъ боялся им'єть насл'єдника, который затмиль бы его въ глазахъ и митнін народа, какъ онъ, конечно, безъ всякаго умысла затмилъ своего отца. Соперничества Константина Павловича онъ не боялся; цесаревичъ не былъ ни любимъ, ни уважаемъ, и давно уже говорилъ, что царствовать не хочетъ и не будетъ. Александръ боялся превосходства Николая и заставляль его играть жалкую и тяжелую роль пустого бригаднаго и дивизіоннаго командира, начальника инженерной части, неважной въ Россіи. Вообразите, каковъ бы быль Николай съ своимъ благороднымъ, твердымъ характеромъ, съ трудолюбіемъ и любовью къ изящному, если бы его готовили къ трону, хотя бы такъ, какъ приготовляли Александра. Но того воспитывала Екатерина Алексћевна, а этого Марія Өеодоровна, женщина почтенная, по

ограниченная въ своихъ взглядахъ и сужденіяхъ, трудолюбивая и неусыпная хозяйка, но весьма недальновидная въ политикѣ, нѣмка въ душѣ»  $^{189}$ .

Судьба готовила, однако, въ ближайшемъ будущемъ всѣмъ этимъ недоумѣніямъ, недомолькамъ и предположеніямъ совсѣмъ иное и, къ тому же, вполнѣ непредусмотрѣнное рѣшеніе.

Послѣдніе три дня передъ отъѣздомъ Александра въ Таганрогъ императорская семья провела въ Царскомъ Селѣ; здѣсь великая княгиня каталась неоднократно съ государемъ и вообще много съ нимъ бесѣдовала, пользуясь особеннымъ его вниманіемъ.

30-го августа 1825 года, въ день своего тезопменитства, императоръ Александръ слушалъ въ послъдній разъ въ Невской лавръ божественную литургію. Съ нимъ фхалъ въ одной коляскъ, и туда и назадъ, великій князь Николай Павловичъ. Государь былъ насмуренъ, но вмъстъ съ тъмъ, какъ пишетъ Николай Павловичъ, «снисходителенъ до крайности» 190; но, тъмъ не менъе, во время бесъды этого дня Александръ не коснулся ни единымъ словомъ вопроса о престолонаслъдіи и распоряженій, сдъланныхъ имъ послъ разговора въ Красномъ Селъ въ 1819 году. Точно также государь оставилъ великаго князя въ полномъ невъдъніи относительно сдъланныхъ въ послъднее время раскрытій по тайнымъ обществамъ; Николай Павловичъ ничего не зналъ объ опасности, угрожавшей государственному строю имперіи и лично ему, наравнъ съ прочими членами царской семьи.

Изъ Невской лавры императоръ Александръ отправился на освящение вновь отстроеннаго дворца великаго князя Михаила Павловича; при входѣ въ него брата, государь благословилъ его образомъ Спасителя, хлѣбомъ и солью. Затѣмъ былъ семейный обѣдъ. Что-то грустное связано было съ этимъ торжествомъ — всѣ присутствовавшие это чувствовали, не высказывая своихъ мыслей. Пышность и блескъ дворцовой обстановки составляли рѣзкую противоположность съ настроеніемъ собравшагося здѣсь общества 191. «Здѣсь, — пишетъ великій князь, — я простился навсегда съ государемъ, монмъ благодѣтелемъ, и съ императрицею Елисаветою Алексѣевною». Въ тотъ же вечеръ Николай Павловичъ выѣхалъ изъ Петербурга для осмотра укрѣпленій Бобруйска и инспектированія собранныхъ здѣсь въ лагерѣ войскъ.

1-го (13-го) сентября, императоръ Александръ разстался навсегда съ Петербургомъ и направился въ Таганрогъ 192, 3-го (15-го) сентября за нимъ послѣдовала императрица Елисавета Алексѣевна. Въ столичной жизни водворилось полнѣйшее затишье. Оно прервалось только 15-го сентября, въ день коронаціи императора Александра, когда происходило молебствіе въ Казанскомъ соборѣ, въ присутствіи оставшихся въ Петербургѣ членовъ царской семьи; затѣмъ вечеромъ, по

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

заведенному порядку, быль торжественный спектакль въ Большомъ театръ.

Великій князь Николай Павловичь пробыль въ Бобруйскѣ около недѣли. Находившійся здѣсь въ лагерѣ съ своею бригадою Михайловскій-Данилевскій пишетъ, что великій князь изумилъ всѣхъ своими знаніями по фронтовой части; даже показывалъ, какъ дѣлать ружейные пріемы, а барабанщиковъ училъ, какъ имъ слѣдовало бить <sup>193</sup>.

15-го сентября, въ день коронаціи императора Александра, происходиль большой парадь, по случаю освященія вновь возведеннаго укрѣпленія, которому присвоено было названіе: «Фридрихъ-Вильгельмъ III» <sup>194</sup>. Вскорѣ послѣ этого торжества великій князь Николай Павловичъ вы-ѣхаль изъ Бобруйска обратно въ Петербургъ.

Наступившія затімь въ скоромь времени вічно памятныя, потрясающія событія заставили современниковь позабыть о печаляхь и тревогахь предшествовавшаго 1824 года.

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

I.

Въ чемъ же заключались разоблаченія по тайнымъ обществамъ, дошедшія до императора Александра передъ отъёздомъ его въ Таганрогъ и оставшіяся тайною для великаго князя Николая Павловича?

3-го Украинскаго уланскаго полка унтеръ-офицеръ Шервудъ, доставленный изъ Грузина въ Петербургъ, по распоряженію графа Аракчеева, лично доложилъ государю, 17-го (29-го) іюля, въ Каменноостровскомъ дворцѣ о существованіи въ нѣкоторыхъ полкахъ первой п второй армій заговора противъ спокойствія Россіи и лично противъ императора Александра. Шервудъ напаль на слѣдъ заговора черезъ случайное знакомство съ прапорщикомъ Нѣжинскаго конно-егерскаго полка, Вадковскимъ, переведеннымъ изъ Кавалергардскаго полка въ армію за дерзкіе разговоры <sup>195</sup>.

Рѣшено было дать Шервуду годовой отпускъ и поручить ему дальнѣйшее разслѣдованіе открытаго имъ дѣла; условились, что Шервудъ 20-го сентября будетъ ждать на почтовой станціи въ городѣ Карачевѣ, Орловской губерніи, пріѣзда фельдъегеря отъ графа Аракчеева, которому передастъ донесеніе объ успѣхахъ, сдѣланныхъ имъ по открытію заговора. Побывавъ съ этою цѣлью въ разныхъ мѣстахъ на югѣ Россіи, а также въ Одессѣ, Шервудъ прпбылъ къ Вадковскому въ Курскъ, находившемуся здѣсь съ караульными эскадронами. Свиданіе съ нпмъ привело Шервуда къ дальнѣйшему раскрытію намѣреній тайныхъ обшествъ.

Между тѣмъ вскорѣ по прибытіи императора Александра въ Таганрогъ онъ получиль извѣстіе о разыгравшейся, 10-го (22-го) сентября, въ Грузинѣ трагедіи: Настасья Өедоровна Минкина, домоправительница графа Аракчеева, была зарѣзана дворовыми людьми его. Огорченіе, причиненное этимъ печальнымъ случаемъ сердцу графа Аракчеева, было столь велико, что онъ самовольно бросилъ всѣ ввѣренныя ему дѣла, признаваясь, что онъ «никакого соображенія не можетъ сдѣлать», и сдалъ ихъ своимъ ближайшимъ помощникамъ.

Вслѣдствіе грузинскихъ событій фельдъегерь, котораго Шервудъ ожидаль въ Карачевѣ, опоздаль нѣсколькими днями, и потому желательный, болѣе быстрый ходъ начатаго дѣла нѣсколько замедлился. Только 11-го (23-го) октября, императоръ Александръ, во время поѣздки въ землю войска Донского, вручилъ генералъ-адъютанту Дибичу письмо Шервуда къ графу Аракчееву, въ которомъ тотъ просилъ послать къ нему въ ноябрѣ въ Харьковъ надежнаго чиновника. Государь избралъ для сего назначенія лейбъ-гвардіп Казачьяго полка полковника Николаева, съ тѣмъ, чтобы Дибичъ ни ему, ни кому другому не объявлялъ объ этомъ до возвращенія изъ намѣченной уже тогда поѣздки въ Крымъ.

Тапиственная завѣса, покрывавшая доселѣ намѣренія и дѣятельность тайныхъ обществъ, прорвалась послѣ появленія Шервуда еще съ другой стороны. Новыя разоблаченія сообщены были начальникомъ южныхъ военныхъ поселеній, графомъ Виттомъ, имѣвшимъ для собранія подобныхъ свѣдѣній особыя полномочія государя 193. Графъ Виттъ написалъ о своихъ открытіяхъ императору Александру, 3-го (15-го) августа, въ Петербургъ, но за предстоявшимъ вскорѣ отъѣздомъ государя на югъ ему повелѣно было прибыть въ Таганрогъ. 18-го (30-го) октября, графъ Виттъ сообщилъ въ этомъ городѣ свѣдѣнія, полученныя имъ отъ своего агента, елисаветградскаго помѣщика, отставного коллежскаго совѣтника Александра Карловича Бошняка 197. Императоръ Александръ приказалъ графу Витту продолжать свои разслѣдованія и затѣмт, 20-го октября (1-го ноября), отправился въ Крымъ.

Государь возвратился въ Таганрогъ 5-го (17-го) ноября совершенно больной. Тѣмъ не менѣе, 10-го (22-го) ноября, императоръ Александръ повелѣлъ генералъ-адъютанту Дибичу отправить полковника Николаева, по прежнему предположенію, въ Харьковъ, какъ для содѣйствія унтеръофицеру Шервуду въ дальнѣйшемъ открытіп заговора, такъ и для арестованія сообщниковъ этого дѣла; «принимая при томъ въ соображеніе совѣты и объясненія Шервуда съ должною осторожностію» 198. Приказаніе, отданное генералъ-адъютанту Дибичу, было послѣднимъ распоряженіемъ государя; черезъ нѣсколько дней онъ окончательно слегъ, и правительственная дѣятельность Александра закончилась навсегла.

Наконець, нашелся и третій доносчикь, сообщившій въ Таганрогь еще болье опредылительныя свыдынія о заговоры; это быль капитань Вятскаго пыхотнаго полка Аркадій Майборода. Но его разоблаченія

не застали въ живыхъ императора Александра, и ими пришлось уже воспользоваться генералъ-адъютанту Дибичу.

Въ Петербургѣ никто изъ лицъ, у власти стоявшихъ, за исключеніемъ одного графа Аракчеева, ничего не знали о распоряженіяхъ, сдѣланныхъ императоромъ Александромъ, по раскрытію злоумышленныхъ обществъ, передъ отъѣздомъ въ Таганрогъ. Но, какъ выше упомянуто, убійство, случившееся въ Грузинѣ, внезапно прервало дѣятельность графа Аракчеева; надъ начатымъ разслѣдованіемъ висѣла непроницаемая тайна, и потому всѣ, начиная отъ лицъ царской семьи, могли думать, что все обстоитъ въ Россіи благополучно.

#### II.

Великій князь Николай Павловичь возвратился изъ своей поёздки въ Бобруйскъ 20-го сентября (2-го октября) и нашель семью въ Гатчинѣ, гдѣ пребывала также императрица Марія Өеодоровна.

Два событія волновали въ то время столичное общество: убійство Настасьи Минкиной въ Грузинт и дуэль флигель-адъютанта Новосильцева съ подпоручикомъ Семеновскаго полка Черновымъ, кончившаяся смертію обоихъ противниковъ <sup>199</sup>.

«Что скажеть нашь бѣдный, дорогой императорь, и какое впечатлѣніе это произведеть на него? Воть о чемъ тяжело думать. (Que dira notre pauvre, cher empereur et quelle impression cela fera-t-il sur lui? Voilà ce qui est poignant à penser)»,—писала императрица Марія Өеодоровна къ Николаю Павловичу. Что же касается Грузинскаго происшествія, то императрица справедливо замѣтила, что стануть искать заговора и сочинять изъ всего случившагося исторію столь же ужасную, какъ и самое убійство. (Vous verrez qu'on y cherchera des complots et qu'on en fera une histoire tout aussi affreuse que la chose soit par elle-même) <sup>200</sup>. Марія Өеодоровна не ошиблась въ своемъ предсказаніи.

Секундантомъ Чернова былъ другъ его Рылѣевъ, и за гробомъ этой жертвы несчастной дуэли длинною вереницею слѣдовали будущіе декабристы, собравшіеся въ полномъ составѣ, чтобы отдать послѣдній долгъ сотоварищу, члену общества «Союза Благоденствія» <sup>201</sup>.

Нѣсколько позже петербургскій офиціальный міръ, въ свою очередь, собрался на другихъ не менѣе торжественныхъ похоронахъ: 30-го сентября, скончался министръ удѣловъ, бывшій министръ финансовъ, графъ Д. А. Гурьевъ.

Великая княгиня Александра Өеодоровна была права, когда писала императору Александру, что со времени его отъезда последовали одни

печальныя происшествія: убійства, дуэль и смерти, которыя не могуть располагать къ веселію!  $^{202}$ 

2-го октября, Николай Павловичъ переселился въ Аничковскій дворець, избавившись наконець отъ безирерывныхъ поёздокъ по служебнымъ обязанностямъ изъ Гатчины въ Петербургъ 203. Императрица Марія Өеодоровна переёхала въ городъ еще позже, 5-го ноября, а великій князь Михаилъ Павловичъ отправился, съ разрёшенія государя, въ Варшаву къ цесаревичу Константину Павловичу, только что возвратившемуся съ княгиней Ловичъ изъ заграничнаго путешествія. Великая княгиня Елена Павловна, по бол'єзни, осталась въ Петербургъ.

Уединенный образъ жизни, который продолжать вести въ это время императоръ Александръ съ императрицей въ Таганрогѣ, прервался только посѣщеніемъ Новочеркасска, а затѣмъ, 20-го октября, поѣздкою въ Крымъ. 5-го (17-го) ноября, государь возвратился изъ этого путе-шествія въ Таганрогъ совершенно больной.

Въ Петербургѣ объ этомъ обстоятельствѣ ничего не знали; 17-го (29-го) ноября, императрица Марія Өеодоровна получила только извѣстіе о легкой простудѣ, постигшей государя во время крымскаго путешествія. Судя по успокоительному письму императора Александра къ своей родительницѣ, это сообщеніе не могло возбудить особыхъ опасеній.

На другой день, 18-го (30-го) ноября, великая княгиня Елена Павловна получила письмо отъ императрицы Елисаветы Алексевны отъ 9-го ноября, въ которомъ ея величество просила, между прочимъ, увъдомить императрицу Марію Өеодоровну, что государь чувствуетъ себя лучше, и что сама не пишетъ къ ея величеству для того, чтобы не придавать этой бользин слишкомъ большого значенія.

22-го ноября (4-го декабря), въ воскресенье утромъ, получено было письмо императрицы Елисаветы Алексѣевны къ императрицѣ-матери, отъ 12-го (24-го) ноября, въ которомъ ея величество сообщала о возобновлени у государя лихорадки, препятствующей ему писать; въ этомъ же письмѣ выражалась надежда, что черезъ нѣсколько дней она, вѣроятно, уже будетъ въ состояніи касаться въ своихъ письмахъ другихъ, менѣе важныхъ предметовъ.

Такимъ образомъ и по полученіи въ Петербургѣ письма отъ 12-го (24-го) ноября имѣли еще полное основаніе предаваться при дворѣ несбыточнымъ надеждамъ; всѣмъ могло казаться, что нездоровье государя не можетъ внушать серьезныхъ опасеній. Но затѣмъ обстановка разомъ совершенно измѣнилась.

Въ тотъ же день, 22-го ноября (4-го декабря), вечеромъ, получены были бюллютени Вилліе, которые представляли дѣло въ менѣе утѣшительномъ видѣ и вызвали въ придворныхъ сферахъ сильнѣйшее безпокойство. Вилліе доносилъ, что лихорадка, которою страдалъ государь,



Александръ Львовичъ Воиновъ. (Съ литографіи Мейера, сдѣланной съ портрета Доу).

и названная имъ гастрически-желчною (gastrique-bilieuse), бывъ дотолѣ перемежающеюся, съ 11-го на 12-е ноября продолжалась, будучи сопровождаема опасными явленіями.

25-го ноября (7-го декабря), вечеромъ, Григорій Ивановичъ Вилламовъ, секретарь императрицы Маріи Өеодоровны, получилъ письмо отъ генералъ-адъютанта барона Дибича отъ 15-го (27-го) ноября, въ которомъ начальникъ главнаго штаба, описывая усиленіе болѣзненнаго состоянія государя, сообщаль, что его величество по совѣту окружавшихъ его лицъ причастился Св. Тайнъ. Въ заключеніе своего письма

баронъ Дибичъ присовокупляль, что хотя медики еще не теряють надежды, но они, тѣмъ не менѣе, находятъ положеніе государя весьма опаснымъ <sup>204</sup>. Подобныя же печальныя сообщенія изъ Таганрога получили графъ Милорадовичъ, князь Лопухинъ и дежурный генералъ Потаповъ.

Съ этими потрясающими извѣстіями графъ Милорадовичъ явился вечеромъ къ великому князю Николаю Павловичу въ Аничковскій дворецъ и вручилъ его высочеству письма князя Волконскаго и барона Дибича.

Великій князь Николай Павловичь въ собственноручной замѣткѣ описываеть полученіе этого рокового извѣстія въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

«25-го ноября, вечеромъ, часовъ въ шесть, я игралъ съ дѣтьми, у которыхъ были гости, какъ вдругъ пришли мнѣ сказать, что военный генералъ-губернаторъ графъ Милорадовичъ ко мнѣ пріѣхалъ; я сейчасъ пошелъ къ нему и засталь его въ пріемной комнатѣ живо ходящимъ по комнатѣ съ платкомъ въ рукѣ и въ слезахъ; взглянувъ на него, я ужаснулся и спросилъ: «Что это, Михаилъ Андреевичъ? Что случилось?»—Онъ мнѣ отвѣчалъ: «П у а une horrible nouvelle!»—Я ввелъ его въ кабинетъ, и тутъ онъ, зарыдавъ, отдалъ мнѣ письма отъ князя Волконскаго и Дибича, говоря: «L'empereur se meurt; il n'у а plus qu'une faible espoir».—У меня ноги подкосились; я сѣлъ и прочелъ письма, гдѣ говорятъ, что хотя не потеряна всякая надежда, но что государь очень плохъ. Первая моя мыслъ была матушка и какъ ей объявить это ужасное извѣстіе.

«Было другое письмо отъ тѣхъ же лицъ къ г. Вилламову, ему пришлось повъстить о семъ матушкѣ, и только что успѣлъ я объявить о томъ же женѣ и хотѣлъ ѣхать къ матушкѣ, какъ она за мною прислала; я засталъ ее въ тѣхъ ужасныхъ терзаніяхъ, которыхъ опасался; положеніе ея было столь ужасно, что я не рѣшился ее покидать и остался всю ночь съ адъютантомъ моимъ Адлербергомъ въ камердинерской комнатѣ сидящимъ. Ночью часто меня матушка призывала, ища утѣшеній, которыхъ я не въ состояніи былъ ей дать. Подъ утро, часовъ въ семь, прибылъ второй фельдъегерь съ извѣстіемъ о минутной перемѣнѣ къ лучшему и съ письмомъ императрицы Елисаветы Алексѣевны» 2005.

Въ запискѣ «Отъ брата Николая къ брату Константину» встрѣчаются еще нѣкоторыя подробности о томъ, что случилось вечеромъ 25-го ноября. «Подавъ нужное пособіе ея величеству <sup>206</sup>,—читаемъ мы въ этой запискѣ,—его императорское высочество, графъ Милорадовичъ и генералъ Воиновъ приступили къ совѣщанію, какія бы нужно принять мѣры, если бы, чего Боже сохрани, получено было извѣстіе о

кончинѣ возлюбленнаго монарха. Тогда его императорское высочество предложилъ свое мнѣніе, дабы въ одно время при объявленіи о сей неизречимой потерѣ провозгласить и восшедшаго на престолъ императора, и что онъ первый присягнетъ старшему своему брату, какъ законному наслѣднику престола» <sup>207</sup>.

Письмо императрицы Елисаветы Алексѣевны, о которомъ упомпнаетъ Николай Павловичъ, было нѣсколько успокоительнаго содержанія и возвѣщало, что 17-го (29-го) ноября наступило явное улучшеніе въ состояніи здоровья государя: «ІІ у а du mieux très décidé dans l'état de l'empereur», писала Елисавета Алексѣевна, прибавляя: «il est faible à l'excès».

«Утромъ были мы у объдни и на молебствій; весь день проведенъ въ радости и надеждъ», — пишетъ Николай Павловичъ. Въ городъ еще ничего не подозръвали относительно безнадежнаго почти положенія дълъ въ Таганрогъ; пока успъла только распространиться одна молва о легкой бользни государя. 26-го ноября, послъдовало распоряженіе во всъхъ церквахъ столицы служить молебствія за здравіе императора Александра.

Радость, возбужденная письмомъ императрицы Елисаветы Алексѣевны, была, однако, непродолжительна; то, что въ Таганрогѣ императрица и нѣкоторые изъ приближенныхъ къ государю лицъ принимали за перемѣну къ лучшему, было только послѣднею вснышкою жизни, отсрочкой передъ близкимъ отходомъ императора въ вѣчность.

27-го ноября (9-го декабря), въ пятницу, назначено было молебствіе послѣ обѣдни въ большой церкви Зимняго дворца. Здѣсь находилась императорская фамилія и нікоторыя приближенныя особы; прочіе знатнъйшіе военные и гражданскіе чины собрались въ Невской лавръ. Императрица Марія Өеодоровна, не желая быть видимою присутствовавшими въ церкви, слушала об'єдню, по заведенному въ такихъ случаяхъ обычаю, въ ризницѣ; Николай Павловичъ и великая княгиня Александра Өеодоровна находились тамъ же. «Дверь въ переднюю была стеклянная,—пишетъ Николай Павловичъ,—и мы условились, что, буде прівдеть курьерь изъ Таганрога, камердинерь сквозь дверь дасть мив знакъ. Только что послѣ объдни начался молебенъ, знакъ мнѣ былъ данъ камердинеромъ Гриммомъ. Я тихо вышелъ и въ бывшей библіотекъ, комнатъ короля прусскаго, нашелъ графа Милорадовича; по лицу его я уже догадался, что роковая въсть пришла. Онъ мнъ сказалъ: «C'est fini, courage maintenant, donnez l'exemple», и повелъ меня подъ руку; такъ мы дошли до перехода, что былъ за кавалергардскою комнатою. Туть я упаль на стуль—всѣ силы меня оставили».

Дѣйствительно, изъ Таганрога прибылъ фельдъегерь съ письмами отъ князя Волконскаго и генералъ-адъютанта Дибича, извѣщавшими императрицу Марію Өеодоровну о кончинѣ императора Александра, по-

слѣдовавшей 19-го ноября (1-го декабря). Въ заключеніи письма Дибича сказано было нѣсколько словъ о преемникѣ Александра въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Съ покорностью ожидаю повелѣній отъ новаго нашего законнаго государя, императора Константина Павловича. Отправивъ къ его императорскому величеству курьера, я не осмѣлился замедлить симъ донесеніемъ вашему величеству, по обязанности службы, на меня налагаемой»<sup>208</sup>.

Николай Павловичь послать за докторомъ Рюлемъ, безъ котораго великій князь опасался явиться къ императрицѣ. Рюль вскорѣ пришелъ, и тогда они пошли втроемъ въ ризницу. Молебенъ еще продолжался. Императрица замѣтила долгое отсутствіе великаго князя и, стоя на колѣняхъ, ожидала въ ужасномъ безпокойствѣ возвращенія сына. По разсказу Николая Павловича: «Войдя я простерся на землю, не говоря ни слова—она догадалась обо всемъ, но ни слова, ни слезы; ужасное оцѣпенѣніе ею овладѣло». Николай Павловичъ прошелъ черезъ алтарь и, выйдя изъ сѣверныхъ дверей, подалъ знакъ рукою къ прекращенію службы. «Все умолкло, оцѣпенѣвъ отъ недоумѣнія,—пишетъ очевидецъ этого событія, В. А. Жуковскій,— но вдругъ всѣ разомъ поняли, что императора не стало: церковъ глубоко охнула. И черезъ минуту все пришло въ волненіе; все слилось въ одинъ говоръ криковъ, рыданія и плача».

Возвращаясь въ ризницу, великій князь повель за собою къ своей родительницѣ совершавшаго молебенъ духовника ея, Криницкаго, съ крестомъ. Императрица тогда только могла пролить первыя слезы; прижавъ губы къ распятію, она лишилась чувствъ; ее подняли, посадили въ кресла и понесли во внутренніе покои. Затѣмъ, Николай Павловичъ, обратившись къ своей супругѣ, сказалъ ей: «soignez notre mère et moi je vais faire mon devoir» 2009.

Между тѣмъ изъ церкви, мало-по-малу, молившіеся разошлись; въ ней остался только В. А. Жуковскій, сдѣлавшійся невольнымъ свидѣтелемъ всего происшедшаго въ ризницѣ, а затѣмъ и въ церкви.

«Въ смятеніи мыслей,—писаль онь впослѣдствіи, вспоминая событія этого дня <sup>210</sup>,—я не зналь, куда итти, и наконець, машинально, вмѣсто того, чтобъ выйти общими дверями изъ церкви, вошель сѣверными дверями въ алтарь. Что же я увидѣль? Дверь въ боковую горницу отворена; тамъ императрица Марія Өеодоровна почти безчувственная лежить на рукахъ великаго князя; передъ нею на колѣнахъ великая княгиня Александра Өеодоровна, умоляющая ее успокоиться: Матап, сhère maman, au nom de Dieu, calmez-vous! Въ эту минуту священникъ беретъ съ престола крестъ и, возвысивъ его, приближается къ дверямъ: увидѣвъ крестъ, императрица падаетъ передъ нимъ на землю, притиснувъ голову къ полу почти у самыхъ ногъ священника. Неска-

# РУСКІЙ ИНВАЛИДЪ или военныя въдомости.



Воскресенье, Ноября 29 го дия, 1825-го года.

## BHYTPEHHIA U3BIGCTIA

Санктпетербурев, 27-го Ноября Божественное Провиденіе по пенсновадиными судьбами своими поразнаю Россійскую Имперію такими песчастієми,
котораго нельзя выразнивь. Фельдистерь, прибывшій сюда изи Таганрога 27-го
сего місяца, привези горестное извістіє о кончині ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА. Узнави о семи неожиданноми біздствін, Высочайніє
Члены Императорской Фанилін, Государственный Совіть, Мянистры, собрались ви Зиниеми Дворці, гді первый Его Высочество Великій Киязи НИКОЛАЙ
ПАВЛОВИЧЬ, а за ниши всі Чиновники, туть находивтієся, также каки всі
полен Императорской Гвардін присягнули ви вірности и поддавства ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВУ ИМПЕРАТОРУ КОНСТАНТИНУ І.

Печашашь нозволяемся: С. Пешербурга, Ноября 28-го дня, 1826 года. — Цензора А. Бирукова



занное величіе этого зрѣлища меня сразило: увлеченный имъ, я сталъ на колѣна передъ святынею материнской скорби, передъ головою царицы, лежащей въ прахѣ подъ крестомъ испытующаго Спасителя. Императрицу, почти лишенную памяти, посадили въ кресла, понесли во



Иванъ Васильевичъ Шервудъ-Вѣрный. (Съ фотографіи, принадлежащей его дочери).

внутренніе покои; двери за нею затворились; я не могь итти далѣе и возвратился на оставленное мною мѣсто въ церкви; она была пуста, дарскія двери были затворены, за престоломъ стоялъ безмолвный священникъ, кругомъ меня царствовала глубокая тишина; я стоялъ непо-

движно, точно прикованный къ мѣсту. Не прошло десяти минутъ, какъ вдругъ снова отворяются сѣверныя двери: входитъ великій князь Николай Павловичъ. «Отецъ Криницкій, — говоритъ онъ священнику, — поставьте налой и положите на него Евангеліе». Это исполнилось: налой съ открытымъ на немъ Евангеліемъ поставленъ предъ царскими дверями. «Принесите присяжный листъ», — продолжалъ великій князь. Присяжный листъ принесенъ.—«Читайте присягу».—Священникъ началъ читать. Великій князь поднялъ руку; задыхаясь отъ рыданія, дрожащимъ голосомъ повторялъ онъ за священникомъ слова присяги; но, когда надобно было произнести слова: государю императору Константину Павловичу, дрожащій голосъ сдѣлался твердымъ и громкимъ: все величіе этой чудной минуты выразилось въ его мужественномъ, рѣшительномъ звукѣ» 211.

Совершивъ присягу и подписавъ присяжный листъ, великій князь вышелъ изъ церкви и направился къ внутреннему дворцовому караулу, бывшему въ тотъ день отъ роты его величества лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка, и объявилъ людямъ о кончинѣ государя, и что теперь всѣ обязаны присягнуть законному императору Константину Павловичу <sup>212</sup>. То же самое великій князь лично возвѣстилъ двумъ другимъ внутреннимъ карауламъ: кавалергардскому и конногвардейскому. Затѣмъ Николай Павловичъ поручилъ дежурному генералу Потапову принять присягу отъ главнаго дворцоваго караула, а адъютанту своему полковнику Адлербергу отправиться съ тою же цѣлью въ инженерное вѣдомство. Сверхъ сего, начальникъ штаба гвардейскаго корпуса, генералъ Нейгардтъ, былъ посланъ въ Невскую лавру, гдѣ собрался къ молебну весь гвардейскій генералитетъ, чтобы предложить генералу Воинову распорядиться приведеніемъ къ присягѣ всѣхъ гвардейскихъ полковъ <sup>213</sup>.

Всѣми этими распоряженіями, какъ сказано въ первомъ манифестѣ императора Николая, «желали мы утвердить уваженіе наше къ первому коренному отечественному закону о непоколебимости въ порядкѣ наслѣдія престола . . . . отклонить самую тѣнь сомнѣнія въ чистотѣ намѣреній нашихъ и . . . . предохранить отечество наше отъ малѣйшей, даже и мгновенной, неизвѣстности о законномъ его государѣ».

По исполненіи всего этого великимъ княземъ Николаемъ Павловичемъ, онъ посившилъ къ императрицв-матери и сообщилъ ей, что исполнилъ священный долгъ, присягнувъ императору Константину, что повлекло за собою присягу карауловъ и лицъ, находившихся во дворцв, какъ-то: графа Милорадовича, генералъ-адъютантовъ князя Трубецкого и Голенищева-Кутузова, дежурнаго генерала Потапова и многихъ другихъ.

— «Nicolas, qu'avez vous fait? — воскликнула императрица въ испугѣ: — ne savez-vous donc pas qu'il y a un autre acte qui vous nomme héritier présomptif?»

— «S'il y en a un,— отвѣчалъ великій князь,—il ne m'est pas connu, personne ne le connait; mais nous savons tous que notre maitre, notre souverain légitime, est mon frère Constantin et nous avons rempli notre devoir: arrive ce qui pourra!».

О существованіи акта, назначавшаго великаго князя Николая Павловича наслѣдникомъ престола при жизни Александра, никто не зналъ, за исключениемъ трехъ государственныхъ сановниковъ: графа Аракчеева, князя А. Н. Голицына и архіепископа московскаго Филарета. Изъ этихъ трехъ лицъ въ Петербургѣ находился одинъ князь А. Н. Голицынъ; узнавъ въ Невской лавръ о кончинъ императора Александра, онъ немедленно отправился въ Зимній дворецъ. Тамъ присяга была уже окончена, и Голицынъ узналъ о томъ, поднимаясь по лъстницъ. Онъ тотчасъ поспѣшилъ къ великому князю. «Въ изступленіи,—пишетъ Николай Павловичъ, — внѣ себя отъ горя, но п отъ вѣсти во дворцѣ, что вст присягнули Константину Павловичу, онъ началъ мнт выговаривать, зачёмь я брату присягнуль и другихь симь завлекь, и повториль мнв, что слышаль отъ матушки, и требоваль, чтобы я повиновался мнв неизв'єстной вол'є покойнаго государя; я отвергь сіе неум'єстное требованіе положительно, и мы разстались съ княземъ: я, очень недовольный его вмѣшательствомъ, онъ-столько же моею неуступчивостью».

Между тѣмъ, къ двумъ часамъ пополудни, того же 27-го ноября (9-го декабря), возвѣщено было чрезвычайное собраніе государственнаго совѣта. Извѣстіе о совершившейся во дворцѣ присягѣ принесъ туда рыдающій князь Голицынъ, разсказывая, какъ онъ представлялъ великому князю Николаю Павловичу, что его высочество напрасно поторопился присягою, потому что въ совѣтѣ есть особая бумага о порядкѣ наслѣдія. До открытія засѣданія, по мѣрѣ того какъ съѣзжались члены, онъ сообщалъ еще другія подробности: что вся бумага переписана его рукою; что такіе же экземпляры есть и въ сенатѣ и въ синодѣ, наконецъ, что подлинный актъ положенъ на престолѣ московскаго Успенскаго собора, съ повелѣніемъ, по кончинѣ императора, распечатать его тамъ генераль-губернатору и епархіальному архіерею.

Предсёдатель совёта, князь Лопухинъ, и князь Голицынъ предложили, что до присяги необходимо прочитать совёту хранящуюся за печатью бумагу, въ которой высказана воля покойнаго императора. Министръ юстиціи, князь Д. И. Лобановъ-Ростовскій, высказаль мнёніе, что бумаги открывать не нужно, что онъ не сдёлаеть этого въ сенатё, что совётъ есть только канцелярія государева, и что «les morts n'ont point de volonté» <sup>214</sup>. А. С. Шишковъ также высказался въ этомъ смыслё, предлагая, чтобы бумагу вскрыли послё присяги. «Онъ, —какъ пишетъ Сперанскій, — съ свойственнымъ ему искусственнымъ жаромъ утверждалъ въ частномъ разговорѣ, что имперія ни на одно міновеніе не можетъ

остаться безь государя; что отъ воли Константина Павловича зависить принять или не принять престоль, но что по порядку ему присягнуть должно» <sup>215</sup>. Самъ Шпшковъ объясняеть свою точку зрѣнія въ запискахъ слѣдующимъ образомъ: «Естьли паче чаянія въ ней (т.-е. въ бумагѣ) заключается что нибудь такое, которое можеть общее мнѣніе привесть въ разногласіе, весьма въ подобныхъ обстоятельствахъ опасное, то лучше прочитать ее по совершеніи присяги, и тогда рѣшить, нужно ли содержащееся въ ней обнародовать или не нужно. На сіе князь Голицынъ отвѣчалъ мнѣ, что бумага эта ему извѣстна, писана его рукою, и что она не произведеть никакого разногласія. Послѣ сего я замолчаль» <sup>216</sup>.

Въ это время, по приказанію князя Лопухина, таинственный пакетъ, возбуждавшій столько споровъ, быль уже принесень изъ архива А. Н. Оленинымъ, исправлявшимъ должность государственнаго секретаря, п можно было открыть засъданіе. Но не всъ члены совъта были въ сборь: поджидали графа Милорадовича, который наконецъ явился. Онъ сказалъ громогласно: «Я имъю честь донести государственному совъту, что его императорское высочество великій князь Николай Павловичь изволилъ учинить присягу на подданство старшему брату своему императору Константину Павловичу, что онъ, военный генералъ-губернаторъ, п войско его величеству уже присягнули, и что онъ совътуетъ господамъ членамъ государственнаго совъта прежде всего также присягнуть, а потомъ уже дѣлать, что угодно» <sup>217</sup>. Послѣ этихъ словъ начался общій разговоръ и сужденія, распечатывать ли пакеть, или нѣтъ. Наконецъ А. Н. Оленинъ получилъ разрѣшеніе отъ предсѣдателя распечатать пакетъ п приступить къ чтенію. Водворилось молчаніе, и сов'єть выслушаль чтеніе манифеста императора Александра, заключавшаго его посліднюю волю, и письмо цесаревича Константина Павловича на имя покойнаго государя съ отвѣтомъ на него императора Александра. По окончаніи чтенія молчаніе членовъ продолжалось. Графъ Милорадовичъ его прерваль, повторяя первое свое предложение итти всёмъ къ присяге императору Константину Павловичу, слъдуя желанію великаго князя Николая Павловича, который торжественно отрекся отъ права, предоставленнаго ему упомянутымъ манифестомъ, и первый присягнулъ императору Константину.

«Тутъ въ общемъ довольно шумномъ разговорѣ, между господами членами послѣдовавшемъ за третичнымъ предложеніемъ графа Милорадовича,—пишетъ А. Н. Оленинъ <sup>218</sup>,—мнѣ казалось, что я разслышалъ заявляемое ими вообще желаніе: сіе предложеніе графа Милорадовича имѣть счастіе слышать изъ устъ самого великаго князя Николая Павловича и потому просить его высочество о удостоеніи государственнаго совѣта своимъ посѣщеніемъ. По крайней глухотѣ князя П. В. Лопухина, которая въ этотъ день отъ разстройства мыслей еще болѣе усилилась,



Князь Петръ Васильевичъ Лопухинъ. (Съ гравюры Валькера, сдёланной съ портрета Боровиковскаго).

я рѣшился его свѣтлости громогласно объяснить то, что мнѣ казалось общимъ мнѣніемъ господъ членовъ государственнаго совѣта, столь согласнымъ съ достоинствомъ сего верховнаго сословія. Предсѣдатель, одобряя сію мысль, вмѣстѣ съ другими господами членами, сталъ просить графа Милорадовича взять на себя трудъ убѣдительнѣйше просить великаго князя Николая Павловича удостоить государственный совѣтъ своимъ посѣщеніемъ, единственно въ томъ предметѣ, чтобъ изъ собственныхъ его устъ услышать непреложную его волю. Графъ Милорадовичъ охотно

взялся исполнить сіе порученіе и тотчасъ отправился въ комнаты, гді въ то время великій князь Николай Павловичь находился. Господа члены остались сидящими на своихъ мъстахъ. Между тъмъ явились въ собраніе члены государственнаго сов'єта, которые только-что получили приглашеніе къ засъданію, а именно: генералъ-адъютантъ Васильчиковъ и графъ Нессельродъ, и просили меня дать имъ прочитать бумаги, которыхъ они не слышали. Я предложилъ имъ мои услуги для прочтенія. Графъ Нессельродъ съ своего м'єста подошелъ къ генералъ-адъютанту Васильчикову, я сталъ между ими и прочелъ имъ, какъ манифесть покойнаго государя императора, такъ и отречение цесаревича и великаго князя Константина Павловича. Графъ Литта, который сидълъ подлѣ г. Васильчикова, повторялъ иногда громко мною читаемое. Между тъмъ, графъ Милорадовичъ возвратился отъ великаго князя Николая Павловича и, ставъ опять подле моего места, объявилъ, что его высочество не считаетъ себя въ правѣ присутствовать въ государственномъ совътъ и потому не можетъ согласиться прибыть въ собрание совъта. Туть опять возникъ общій разговоръ. Разсуждая съ близъ сидящими господами членами, я полагалъ, что если его императорскому высочеству неугодно самому пожаловать въ собраніе, то, кажется, весьма прилично будеть достоинству сего верховнаго сословія испросить дозволеніе явиться ін согроге предъ лицо его императорскаго высочества и, принявъ изустное его приказаніе, исполнить немедленно оное, какъ непреложное повельние той высокой особы, которой мы въ семъ затруднительномъ обстоятельствъ должны, по ближайшему соображению, безмолвно повиноваться. Предложение сіе одобрено было гг. предсъдателемъ и многими членами. Графъ Милорадовичъ снова былъ прошенъ объ исходатайствованіи у его императорскаго высочества дозволенія членамъ государственнаго совъта явиться самимъ предъ лицо его высочества. Графъ, принявъ сіе порученіе на себя, отправился вторично къ его императорскому высочеству и вскорѣ возвратился съ милостивѣйшимъ отвѣтомъ и дозволеніемъ тотчасъ явиться къ его высочеству. Между твить, вошли въ собрание еще ивкоторые члены, не успвыше явиться къ началу засъданія, а именно: адмиралъ Мордвиновъ и дъйствительный тайный сов'ятникъ Тутолминъ. Такимъ образомъ, члены государственнаго совъта, подъ предводительствомъ предсъдателя, князя П. В. Лопухина и въ сопровожденіи меня, какъ исправляющаго должность государственнаго секретаря, поспѣшили явиться къ его высочеству государю великому князю Николаю Павловичу. Я съ собою взялъ извъстный пакетъ, вложивъ въ оный читанныя мною бумаги, и держалъ его въ объихъ рукахъ <sup>219</sup>.

«Лишь только мы всѣ вошли въ пріемную залу бывшихъ комнатъ великаго князя Михаила Павловича, то графъ Милорадовичъ пошелъ

сказать о приход'в нашемъ великому князю Николаю Павловичу. Его высочество не заставилъ себя ждать, но, вышедши изъ дверей внутреннихъ комнатъ, онъ посп'вшно подошелъ къ намъ, стоящимъ въ куч'в, посредин комнаты, и началъ тотчасъ намъ говорить. Я постараюсь, сколько можно, припомнить его слова, хотя это весьма трудно будетъ по чувствамъ, которыя насъ вс'вхъ въ то время волновали и помрачали, такъ сказать, нашъ разсудокъ.

«Великій князь, остановясь между нами и держа правую руку и указательный палець простертыми надъ своею головою, призывая, такъ сказать, сими движеніями Всевышняго во свидѣтели искренности его помышленій, являль въ лицѣ своемъ, сколько можно ему было болѣе твердости, но глубокая грусть, на челѣ его напечатлѣнная, и слѣды горькихъ и многихъ слезъ по блѣднымъ его щекамъ, а также по временамъ и судорожное движеніе всего тѣла, показывали, какою сильною онъ былъ удручаемъ печалью. Въ этомъ ужасномъ положеніи онъ произнесъ слѣдующія слова:

«Господа, я васъ прошу, я васъ убѣждаю, для спокойствія государства, немедленно, по примѣру моему и войска, принять присягу на вѣрное подданство государю императору Константину Павловичу. Я никакого другого предложенія не приму и ничего другого и слушать не стану».

«Тутъ онъ былъ прерванъ рыданіями членовъ государственнаго совѣта, и нѣкоторые голоса произнесли между другими восклицаніями: «какой великодушный подвигь!»

«Никакого тутъ нѣтъ подвига, — воскликнулъ великій князь, — въ моемъ поступкѣ нѣтъ другого побужденія, какъ только исполнить священный долгъ мой предъ старшимъ братомъ. Никакая сила земная не можетъ перемѣнить мыслей моихъ по сему предмету и въ этомъ дѣлѣ. Я ни съ кѣмъ совѣтоваться не буду и ничего не вижу достойнаго похвалы. Я исполняю мою обязанность и больше ничего. Мнѣ бы весьма больно было, — продолжалъ онъ, — если бы кто либо изъ васъ, милостивые государи, могъ подумать, чтобъ я минуту на какой другой мысли могъ остановиться, кромѣ присяги моей природному моему и вашему государю Константину Павловичу по кончинѣ брата и благодѣтеля моего Александра».

«Тутъ всѣ сдѣлали движеніе, чтобъ облобызать великаго князя Николая Павловича. Онъ многихъ предупредилъ, цѣлуясь и бравши за руку. Онъ тѣ же рѣчи повторялъ. Наконецъ, не помню уже, князь ли П. В. Лопухинъ или другіе господа члены просили убѣдительнѣйше для совершенной очистки ихъ совѣсти передъ покойнымъ государемъ императоромъ прочитать его послѣднюю, такъ сказать, волю и отреченіе цесаревича и великаго князя Константина Павловича. Великій князь

Николай Павловичь долго не могъ на усиленную нашу просьбу рѣшиться, объявляя намъ: «что онъ все это знаетъ, что дѣло это для него не было скрыто, но что онъ и тогда далъ себѣ клятвенное обѣщаніе поступить въ случаѣ подобнаго несчастія по тѣмъ правиламъ, по коимъ онъ нынѣ поступилъ. Что волѣ его никто препятствовать не можетъ, и что августѣйшая его родительница, ко торой все это дѣло также совершенно извѣстно, вполнѣ одобряетъ его поступокъ».

«По многимъ убъжденіямъ, наконецъ, для успокоенія членовъ государственнаго совета великій князь, взявь изъ моихъ рукъ пакетъ и вынувъ изъ онаго помянутыя двѣ бумаги, прочелъ ихъ про себя, показывая движеніемъ лица и тѣла знаки несогласія своего съ изложеннымъ въ манифестъ положениемъ, а также сожальния и скорби, читая отреченіе цесаревича. Положивъ сіи бумаги въ пакетъ и отдавъ мит оный, онъ опять обратился къ членамъ и началъ ихъ убедительно просить, чтобъ они шли къ присягъ, предлагая быть ихъ предводителемъ въ церковь 220. Тогда министръ юстиціи, князь Д. И. Лобановъ-Ростовскій, приступивъ близко къ великому князю Николаю Павловичу и закинувъ голову назадъ по весьма невзрачному росту его сіятельства, объявиль ему, что онъ имѣющагося у него въ храненіи подобнаго пакета для открытія въ правительствующемъ сенатѣ послѣ сего уже не предъявитъ сенаторамъ, а возьметъ къ себѣ впредь до повелѣнія. Здѣсь кто-то изъ господъ членовъ совъта замътилъ, что такіе пакеты находятся еще въ Москвъ и здъсь въ синодъ. Великій князь отвъчаль, что онъ по сему предмету приметъ надлежащія м'тры, и повториль требованіе свое итти къ присягъ, на что господа члены государственнаго совъта, выслушавъ его волю, изъявили общую и единодушную свою готовность. Съ симъ словомъ его высочество опять сталъ многихъ изъ нихъ лобызать и въ особенности князя А. Н. Голицына, котораго онъ, схвативъ объими руками за голову, цёловаль въ уста, въ очи и въ лобъ. Затёмъ, объявивъ намъ, что вдовствующая государыня императрица желаетъ видъть насъ послѣ присяги, повелъ немедленно членовъ совѣта и меня для принятія оной <sup>221</sup>.

«Такимъ образомъ въ большой придворной церкви священникъ оной, не помню его по имени, привелъ насъ къ присягѣ, то-есть тѣхъ, которые еще не учинили оной, ибо нѣкоторые по незнанію, а другіе по то-ропливости, пріѣхавъ прежде во дворецъ, исполнили сей обрядъ вслѣдъ за Николаемъ Павловичемъ, который къ сему дѣйствію приступилъ въ ту самую минуту, какъ узналъ о смерти императора Александра».

Затѣмъ А. Н. Оленинъ въ своей запискѣ переходитъ къ описанію пріема чиновъ государственнаго совѣта императрицей Маріей Өеодоровной.

## ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

«Здѣсь, по словамъ его, насъ ожидала плачевнѣйшая и величестве ннѣйшая живая картина, какую можно въ жизни видѣть.

«Двери въ кабинетѣ растворились. Неподалеку отъ нихъ на креслахъ сидѣла вдовствующая государыня императрица въ бѣломъ коленкоровомъ илатъѣ <sup>222</sup>. Въ такихъ же одеждахъ стояли за ней двѣ невѣстки, разливающіяся въ слезахъ: великая княгиня Александра Өеодоровна стояла



Алексѣй Николаевичъ Оленинъ. (Съ гравпрованнаго портрета Уткина).

по лѣвую руку государыни, а великая княгиня Елена Павловна по правую.... Государыня сидѣла въ креслахъ въ совершенномъ, но величественномъ отчаяніи. Она не плакала, не рыдала, но глаза ея были тусклые, и все лицо покрыто было красными и блѣдными пятнами. Тутъ, забывъ обыкновенный придворный этикетъ, мы бросились къ ней и ее окружили безъ всякихъ чиновъ, она заговорила, и мы всѣ зарыдали.

«— Хотя въ положеніи моемъ, — говорила вдовствующая государыня, — мнѣ весьма тяжко чѣмъ либо другимъ заниматься, кромѣ настоящаго моего несчастія, но я хотѣла васъ видѣть, чтобы вамъ изустно подтвердить, что мнѣ совершенно извѣстно положеніе, сдѣланное монмъ Александромъ въ разсужденіи Николая, — мнѣ извѣстно, и я васъ

увъряю, что все это сдълано по доброй волъ и по непринужденному согласію моего Константина, но что со всёмъ тёмъ я совершенно соглашаюсь и одобряю поступокъ этого ангела», взявъ великаго князя Николая Павловича, который уже подлё нея стояль, за руку. Туть всё, кто только ближе стояль къ ея величеству, бросились къ ея рукамъ, чтобъ ихъ облобызать. Она, привставъ изъ своихъ креселъ и жалуя руки свои намъ, продолжала свою рѣчь, но разслушать нельзя было ничего другого, какъ то только, что она заповъдывала намъ служить новому императору усердно и ревностно. Разслушивать же въ подробности ея слова было трудно за измѣняющимся ея отъ рыданія голосомъ и за общимъ, такъ сказать, нашимъ плачемъ и стономъ. Въ семъ-то положеніи мы возвратились въ комнаты государственнаго совъта, гдъ члены за позднимъ временемъ положили собраться для подписанія журнала всёхъ сихъ происшествій въ 7 часовъ вечера того же самаго дня. Члены стали разъвзжаться..... я повхаль домой около трехъ часовъ..... занялся составленіемъ журнала; въ восьмомъ часу онъ быль готовъ.

«Я привезъ его въ государственный совъть, гдъ всъ наличные здъсь члены уже собрались, кром'в графа Милорадовича. Извинившись предъ ними въ нѣкоторой моей медлительности, причиною которой была непомѣрная моя по летамъ усталость, я, севъ на свое место, прочиталъ журналъ и приготовленное начерно заключеніе; по одобреніи господами членами того и другого, я последнее тотчасъ приказаль въ канцеляріи приписать къ журналу. При входъ моемъ съ готовымъ журналомъ князь А. Н. Голицынъ шепнулъ мнв, что великій князь Николай Павловичъ желаеть журналь нашь видёть по подписаніи. Такимь образомь, прочитавъ приписанное заключение, я подалъ журналъ къ подписанию г. предсъдателю, отъ котораго оный по обыкновенію быль передань господамь членамъ на тотъ же предметь<sup>223</sup>. По окончаніи сего обряда, я объявиль присутствующимъ, отъ имени предсъдателя, что засъданія государственнаго совета будутъ продолжаться, а дёла производиться, впредь до особаго повелѣнія, точно такъ, какъ доселѣ было установлено. Засѣданіе симъ закрылось, и члены начали разъезжаться... Я съ журналомъ поспѣшиль къ великому князю Николаю Павловичу. Его не было въ занятыхъ имъ комнатахъ, онъ еще находился при августъйшей своей родительницѣ. Это было въ 9 часовъ 45 минутъ вечера. Я побѣжалъ, сколько ноги меня тогда носили, на половину ко вдовствующей государынъ императрицъ, гдъ я приказаль о себъ доложить великому князю Николаю Павловичу.

«Его высочество тотчасъ ко мнѣ вышелъ и пошелъ со мною въ свою спальную комнату. Тутъ, ставши противъ трюмо, гдѣ поставлены были свѣчки, онъ началъ прилежно читать журналъ и, когда въ ономъ дошелъ

до м'вста, гдв сказано было, что «государственный сов'ять желаль явиться предъ лицо его высочества, дабы удостоиться изъ собственныхъ его устъ услышать великодушную его рёшимость», онъ скорыми шагами пошель къ столу, который стояль въ углу комнаты, и, взявъ карандашъ, началь это м'єсто перечеркивать, говоря: «туть ність никакого великодушія съ моей стороны, я исполниль долгь, и больше ничего». Я замѣтилъ его высочеству, что журналъ уже подписанъ господами членами совъта. — «Какъ же съ этимъ быть? Я очень желаю, чтобъ это было иначе сказано и въ томъ самомъ смысле, въ какомъ я это сделалъ». -- Я отвечаль его высочеству, что я доложу г. председателю, который, конечно, согласится сіи слова зам'єнить другими, ибо сія переправка существа дъла никакъ не перемънить, а завтра по утру я этотъ журналъ съ переправкою представлю на благоусмотрвніе его высочества, Великій князь успокоплся симъ ответомъ и, дочитавъ журналъ, отдалъ мне его и, взявъ меня за руку, сказалъ: «кажется, мы всѣ наше дѣло сдѣлали, и совъсть наша чиста и можеть быть спокойна». У меня слезы навернулись, и духъ захватило; я молча поцеловалъ его въ грудь и ушелъ изъ комнаты, посившая домой, чтобы успёть до полуночи списать копію съ журнала и заготовить двъ докладныя записки, для предсъдателя и для меня, чтобы все это отправить не позже назначеннаго времени съ фельдъегеремъ къ императору Константину Павловичу, къ которому посланнаго великій князь совътоваль направить на Дубно, для того, что если его величество не выъхаль изъ Варшавы, то фельдъегерь туда повернеть, если же онъ уже провхаль Дубно, то онъ вследъ за нимъ поскачетъ въ Таганрогъ.

«Прівхавъ домой, я все это исполниль и, замѣнивъ слова: услышать великодушную его рѣшимость, словами: услышать непреложную его по сему предмету волю, поѣхаль въ 12 часовъ ночи къ князю П. В. Лопухину, котораго я засталь уже ложащимся спать, однако же онъ тотчасъ вышелъ изъ своей спальни, прочиталъ бумаги и поблагодарилъ за изготовленную мною для него записку. По подписаніи оной я поскакалъ къ министру военному Татищеву».

Вручивъ ему пакетъ, Оленинъ сказалъ министру, что великій князь Николай Павловичъ сов'єтуєтъ послать фельдъегеря въ Дубно. Татищевъ отв'єчалъ: «я радъ исполнить волю его высочества, я все съ ихъ приказанія поступаю». Когда Оленинъ вышелъ изъ дома на улицу, онъ увид'єлъ готовую уже фельдъегерскую тройку 224.

«Вдучи отъ себя къ князю Лопухину,—пишетъ Оленинъ,—то-есть отъ Краснаго моста на Мойкъ всей перспективой до Литейной и обратно до Большой Морской, кромъ горящихъ фонарей на улицъ, я ни въ одномъ домъ отня не видалъ и, кромъ моей кареты, никакого другого экипажа не слыхалъ. Не видълъ даже ни одного коннаго или пъше-

ходца, и только миѣ слышался глухой стукъ колесъ моей кареты и бѣгъ моихъ лошадей, да изрѣдка перекличка часовыхъ и ночныхъ стражей».

Независимо отъ нарочнаго фельдъегеря, который повезъ въ Варшаву списокъ съ журнала государственнаго совъта, сопровождаемый докладными записками Оленина и князя Лопухина, великій князь Николай Павловичъ отправилъ съ своей стороны къ императору Константину своего адъютанта Лазарева, съ слъдующимъ собственноручнымъ письмомъ:

«Cher Constantin! C'est à mon empereur que je viens présenter le serment que je lui dois, que j'ai prêté déjà, ainsi que tous qui m'entourent, à l'église, dans le moment même où nous avons été térrassés par le plus horrible des malheurs. Que je vous plains, que nous sommes malheureux tous; au nom de Dieu ne nous abandonnez pas et ne nous laissez pas seuls.

«Votre frère, votre fidèle sujet pour la vie et pour la mort, «Nicolas» <sup>225</sup>.

Одновременно съ этимъ письмомъ, великій князь Михаилъ Павловичъ также получилъ отъ брата нижеслѣдующія строки:

«Милый Михаилъ, другъ мой, ты все знаешь; мы все потеряли, все: остались намъ однѣ слезы. Я долгъ святой исполнилъ, и Богъ помогъ мнѣ—всѣ мнѣ послѣдовали, всѣ, наша безцѣнная гвардія исполнила также долгъ свой вездѣ. Сердце чисто у насъ.

«Теперь о матушкѣ и о женѣ твоей. Матушка терпитъ смиренно, какъ ангелъ; она здорова.

«Жена твоя также здорова, и воть теб $\pm$  письмо оть нея $^{225}$  и оть Сутгофа; и тебя могу объ этомъ ув $\pm$ рить.

«Мы ждемъ нетериѣливо государя, дай Богъ поскорѣе видѣть передъ нами; и ты ради Бога пріѣзжай. Вспомни меня и сжалься.

«Твой по гробъ «Н.»

Сверхъ сего, въ Варшаву посланы были еще другіе нарочные: отъ военнаго министра Татищева адъютантъ Сабуровъ, который повезъ также рапортъ министра финансовъ, генерала Канкрина; отъ министра юстиціи, князя Лобанова-Ростовскаго, состоящій за оберъ-прокурорскимъ столомъ въ сенатѣ чиновникъ Никитинъ 227. Наконецъ, великій князь Николай Павловичъ повелѣлъ еще ѣхатъ тотчасъ въ Варшаву Өедору Петровичу Опочинину, пользовавшемуся особеннымъ расположеніемъ цесаревича и жившему въ это время въ отставкѣ въ Петербургѣ. Опочининъ былъ нѣкогда адъютантомъ Константина Павловича и поддерживалъ съ нимъ самую дружескую переписку.



Графъ Михаилъ Андреевичъ Милорадовичъ. (Съ гравюры Райта, сдъланной съ портрета, писаннаго Доу).

Одновременно съ этими распоряженіями графъ Милорадовичъ, по соглашенію съ великимъ княземъ Николаемъ Павловичемъ, отправилъ своего адъютанта, графа Мантейфеля, въ Москву съ цѣлью увѣдомленія генералъ-губернатора первопрестольной столицы, князя Д. В. Голицына, о событіяхъ 27-го ноября въ Петербургѣ и съ приглашеніемъ приступить немедленно къ присягѣ императору Константину. О томъ же по-

слано было также увѣдомленіе къ финляндскому генераль-губернатору, генераль-адъютанту Закревскому.

Послѣ пріема членовъ государственнаго совѣта, великій князь Николай Павловичь снова пошель въ дворцовую церковь и, разсказавъ прибывшему туда митрополиту Серафиму о всемъ происшедшемъ въ совѣтѣ, уговорилъ его оставить хранившійся въ синодѣ пакетъ впредь до высочайшаго повелѣнія не распечатаннымъ. Потомъ великій князь выслушаль молебствіе съ провозглашеніемъ многолѣтія императору Константину и панихиду по усопшемъ императорѣ Александрѣ <sup>228</sup>.

По принятымъ мѣрамъ, къ тремъ часамъ пополудни 27-го ноября, «какъ войско, такъ и всѣ чины и граждане восшествіе на престоль императора Константина присягою утвердили, въ теченіе котораго времени вездѣ сохранялись тишина и порядокъ» <sup>229</sup>.

Въ тотъ же день обнародованъ и разосланъ былъ повсемѣстно съ нарочными курьерами указъ сената о приведеніи всѣхъ званій къ присягѣ на вѣрность подданства императору Константину <sup>230</sup>. Въ приложенной къ указу печатной формѣ клятвеннаго обѣщанія повторили дословно формулу присяги 1801 года; перемѣнили лишь имя государя, сохранивъ выраженіе: «и наслѣднику престола, который назначенъ будетъ», хотя наслѣдникъ этотъ опредѣлялся самою уже силою коренного закона 1797 года.

Сенаторы присягнули по словесному предложенію министра юстиціи, князя Лобанова-Ростовскаго; пакеть же съ послѣднею волею императора Александра не быль вскрыть.

На другой день послѣ петербургской присяги, 28-го ноября (10-го декабря), А. Н. Оленинъ отправился въ Зимній дворець, чтобы согласно постановленію государственнаго совѣта снова положить «извѣстный пакетъ» въ архивъ государственной канцеляріи, а затѣмъ поспѣшилъ къ великому князю Николаю Павловичу, чтобы показать ему исправленный, согласно желанію его, журналъ. Великій князь вторично прочиталъ журналъ; на замѣчаніе же Оленина, что однимъ графомъ Милорадовичемъ журналъ совѣта еще не подписанъ, Николай Павловичъ отвѣтилъ: «Онъ здѣсь, ему нужно также подписать». Это указаніе было вслѣдъ затѣмъ приведено въ исполненіе Оленинымъ. «Великій князь опять меня взялъ за руку, повторилъ мнѣ то же, что говорилъ мнѣ вчера; я его опять облобызалъ, и такъ мы съ нимъ разстались», пишетъ Оленинъ.

Николай Павловичъ 28-го же ноября почтилъ генералъ-адъютанта барона Дибича слѣдующимъ собственноручнымъ письмомъ, въ которомъ онъ ознакомилъ начальника главнаго штаба съ событіями, происходившими въ Петербургѣ по полученіи извѣстія о кончинѣ императора Александра:

«Послѣ постигшаго насъ бѣдствія однимъ могли мы заплатить послѣдній долгъ тому, кто наше счастіе чинилъ, покуда онъ былъ въ живыхъ. Его именемъ, видя, чувствуя какъ бы передъ его лицемъ, я принесъ присягу моему законному государю императору Константину Павловичу. Теперь моя совѣсть спокойна и передъ тѣмъ, котораго всю жизнь оплакивать будемъ, и предъ законнымъ моимъ государемъ, а потомъ да будетъ воля Твоя!

«Съ искреннимъ душевнымъ удовольствіемъ долженъ я вамъ донести, что все послѣдовало моему примѣру; гвардія, городъ, все присягнуло; я самъ привелъ совѣтъ къ присягѣ при себѣ. Все спокойно и тихо, одни мы несчастные, безутѣшные остались сироты!

«Матушка, дражайшая матушка намъ примѣръ подаетъ твердаго христіанскаго смиренія; да сохранитъ ее Богъ!

«Если увидите государыню, если возможно, напомните ей о томъ, который въ глубинъ души чувствуетъ за нее!

«Если братъ у васъ, то вы вѣрно уже чрезъ него обо всемъ извѣстны, мы съ нетерпѣніемъ ожидаемъ его пріѣзда. Если его при васъ нѣтъ то увѣдомляю васъ, что уже вчера, сейчасъ послѣ гибельнаго извѣстія, прямо отъ присяги послалъ я ему адъютанта своего съ моей присягой.

«Поцѣлуйте за несчастнаго брата гробъ его благодѣтеля, помолитесь у него, чтобъ онъ меня не оставилъ; я имъ дышу, имъ дѣйствую; пусть онъ мнѣ предводительствуетъ!

«Вашъ искренній

«H.

«Петру Михайловичу всю мою дружбу!»  $^{231}$ .

Въ «Сѣверной Пчелѣ», въ субботу 28-го ноября 1825 года, (№ 143), въ траурной рамкѣ по всѣмъ страницамъ, въ отдѣлѣ внутреннихъ извѣстій, напечатано было:

«Неисповѣдимый въ судьбахъ своихъ Промыслъ Всевышняго посѣтилъ Россійскую имперію горестію, коей никакими словами выразить невозможно.

«Прибывшій 27-го сего ноября изъ Таганрога курьеръ привезъ плачевную вѣсть о кончинѣ его величества государя императора Александра Павловича.

«При первомъ извѣстіи о семъ неожиданномъ несчастіи, августѣйшіе члены императорскаго дома, государственный совѣтъ и министры собрались во двор цѣ, гдѣ его высочество великій князь Николай Павловичъ сначала, а за нимъ и всѣ собравшіеся чиновники, учинили присягу въ вѣрности его императорскому величеству государю императору Константину Первому» <sup>232</sup>. Въ слѣдующемъ номерѣ «Сѣверной Пчелы» отъ 1-го декабря (№ 144) появилась передовая статья о кончинѣ императора Александра І-го, которая начиналась словами: «Кто изъ россіянъ, сыновъ Александра, можетъ равнодушно говорить о кончинѣ великаго государя, добраго нашего отца! Понимаемъ, понимаемъ теперь въ полной мѣрѣ смятеніе, съ коимъ, за сто лѣтъ предъ симъ, знаменитый пастырь церкви прерваль начало рѣчи своей надъ бренными останками Петра! И мы говоримъ нынѣ: «Что се есть? до чего мы дожили, о россіяне! Что видимъ? Что дѣлаемъ? Александра Перваго погребаемъ».

Сопоставленіе было удачное: дѣйствительно, сто лѣтъ тому назадъ, Россія лишилась Петра Великаго.

Теперь остается еще сказать нѣсколько словъ относительно журнала засѣданія чрезвычайнаго собранія государственнаго совѣта, имѣвшаго мѣсто въ достопамятный день 27-го ноября. Баронъ Корфъ, приводя изъ этого журнала слова великаго князя Николая Павловича по поводу бумагъ, читанныхъ въ совѣтѣ, что онѣ «ему давно извѣстны и никогда не колебали его рѣшимости» <sup>233</sup>, сопровождаетъ это заявленіе слѣдующимъ разсужденіемъ:

«Здѣсь въ выраженіяхъ совѣтскаго журнала опять неточность, легко впрочемъ объяснимая и особенною поспѣшностію его изложенія и тѣмъ обстоятельствомъ, что, предназначаясь для отсылки къ новому государю, журналъ сей не могъ быть ни просмотрѣнъ и провѣренъ, ни подписанъ главнымъ дѣйствующимъ лицемъ, великимъ княземъ Николаемъ Павловичемъ, какъ не имѣвшимъ званія члена совѣта. Мы говорили уже, что онъ тутъ впервые только увидѣлъ и прочелъ вскрытыя въ совѣтѣ бумаги, слышавъ отъ императрицы-матери при жизни императора Александра лишь объ одномъ: что есть гдѣ-то актъ отреченія цесаревича Константина, слѣдственно слова великаго князя предъ членами совѣта могли относиться только къ тому одному акту, а не къ другимъ дотолѣ ему неизвѣстнымъ» 234.

Такъ пишетъ баронъ Корфъ въ первомъ изданіи своего сочиненія. Въ третьемъ же изданіи это разсужденіе изложено слѣдующимъ образомъ:

«Слышавъ отъ императрицы-матери еще при жизни императора Александра, что есть какой-то актъ отреченія цесаревича Константина, великій князь свои изъясненія передъ совѣтомъ относиль, какъ нельзя сомнѣваться, къ одному этому акту, а не къ другимъ, о содержаніи и самомъ даже сущестованіи которыхъ онъ впервые услышалъ только по своей присягѣ сначала отъ императрицы-матери, потомъ отъ князя Голицына. Иначе, если бы онъ объявиль, какъ сказано въ журналѣ, что читанныя ему въ совѣтѣ «бумаги ему давно извѣстны», то не было бы и никакого побужденія къ упомянутой тутъ же «усильной просьбѣ» членовъ, чтобы онъ прочиталъ эти бумаги. Но въ поспѣш-



Герцогъ Евгеній Виртембергскій. (Съ гравюры Райта, сдѣланной съ портрета, писаннаго Доу).

ности одно было смѣшано съ другимъ, и въ образѣ изложенія журнала пострадала истина событій».

Съ подобной постановкой вопроса нельзя согласиться. Если предположимъ даже, что великому князю извъстенъ былъ самый фактъ существованія секретнаго манифеста императора Александра 1823 года, то все-таки изъ этого обстоятельства нельзя еще выводить заключенія, что не было никакого побужденія ознакомить Николая Павловича съ содержаніемъ документа, никогда имъ не читаннаго.

Въ собственноручной замѣткѣ, оставленной Николаемъ Павловичемъ, но относящейся къ позднѣйшему времени, а именно къ 1848 году, высказано слѣдующее категорическое заявленіе: «Мнѣ содержаніе манифеста было вовсе неизвѣстно, и я первый разъ видѣлъ и читалъ его, когда совѣтъ принесъ его ко мнѣ. Если бы я манифестъ и зналъ, я бы и тогда сдѣлалъ то же, ибо манифестъ не былъ опубликованъ при жизни государя, а Константинъ Павловичъ былъ въ отсутствіи, потому, во всякомъ случаѣ, долгъ мой и всей Россіи былъ присягнуть нашему законному государю. Бумагъ я не видалъ, какъ уже сказано, но слышалъ отъ матушки, что былъ гдѣ-то актъ отреченія Константина Павловича. О существованіи же манифеста мнѣ никогда ничего извѣстнаго не бывало».

Наконець, особеннаго вниманія заслуживаеть зам'вчаніе, сділанное великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ по прочтеніи «Историческаго описанія 14-го декабря 1825 года» барона Корфа. Великій князь остался недоволенъ изложеніемъ событій 27-го ноября, подмітивъ въ трудів барона Корфа противорівчіе, а именно несогласіе между журналомъ государственнаго совіта и словами Николая Павловича относительно извівстности посліднему актовъ объ изміненіи порядка въ наслідіи престола. Михаилъ Павловичь сказалъ Корфу: «Вамъ надо было помістить въ вашей книгів или одно или другое, чему вы больше давали віры, а то теперь исторія станетъ втупикъ, что же изъ этого справедливо: увіреніе ли журнала, что Николай Павловичь передъ совітомъ сказаль, что читанные въ совіть акты ему давно извістны, или же высказанное у васъ выше увіреніе самого Николая Павловича, что онъ объ этихъ бумагахъ узналъ уже только послів понесенной имъ присяги».

Возвращаясь затёмъ къ изложенію барона Корфа, замётимъ, что оно заключаетъ въ себё еще одну неточность: Корфъ утверждаетъ, что журналъ совёта не былъ поднесенъ на просмотръ великому князю.

Между тѣмъ, оказывается, что А. Н. Оленинъ два раза подносилъ журналъ Николаю Павловичу; наконецъ, мало того, въ подписанномъ уже членами совѣта журналѣ Оленинъ, по настоятельнымъ требованіямъ великаго князя, замѣнилъ слова: «великодушную его рѣшимость», другимъ болѣе подходящимъ выраженіемъ.

Всв эти замвчанія, на которыхъ мы здёсь останавливаемся, имёютъ большое значение при разр'вшении вопроса, весьма важнаго для надлежащаго освъщенія этого историческаго эпизода. Вопросъ заключается въ следующемъ: зналъ ли великій князь Николай Павловичъ о существованіи манифеста императора Александра отъ 16-го марта 1823 года, сопровождавшаго отречение цесаревича Константина Павловича въ 1822 году, или же ему извъстно было одно отречение старшаго брата? Ръшеніе этого вопроса, въ свою очередь, тёсно связано съ другимъ вопросомъ: извъстно ли было императрицъ Маріи Өеодоровнъ существованіе манифеста 1823 года, или, лучше сказать, довъриль ли ей императорь Александръ полностію свою тайну, дов'тренную имъ во всемъ ея объемъ, какъ доподлинно извъстно, лишь князю Голицыну, графу Аракчееву и архіенископу Филарету, а зат'ямъ н'ясколько позже и прусскому принцу Вильгельму? Выяснить этотъ вопросъ окончательнымъ образомъ по им вощимся теперь въ нашемъ распоряжении историческимъ матеріаламъ довольно трудно; однако и теперь можно уже сказать, что едва ли удастся представить достаточно убъдительныя доказательства въ пользу того мнівнія, что императоръ Александръ оставилъ свою родительницу въ полномъ невъдънін относительно сдъланнаго имъ столь важнаго распоряженія по престолонасл'єдію, которому императрица-мать сочувствовала несомненно всемъ сердцемъ. Остается также открытымъ вопросъ: не передалъ ли еще принцъ Вильгельмъ Николаю Павловичу содержанія своего разговора съ императоромъ Александромъ въ 1823 LOHAS

Поэтому въ настоящее время позволительно прійти къ заключенію, что показанія современниковт, А. Н. Оленина, а также адмирала Шишкова, подтверждають вполнѣ правильность редакціи журнала засѣданія государственнаго совѣта, которую баронъ Корфъ въ своемъ сочиненіи (подвергшемся къ тому же, начиная съ перваго изданія, многоразличнымъ редакціоннымъ поправкамъ) тщетно старается оспоривать. Вслѣдствіе этого «тотъ величественный эпизодъ въ нашей исторіи, которому подобнаго не представляють лѣтописи ни одного народа» <sup>235</sup>, утрачиваетъ нѣсколько въ своемъ блескѣ.

Впрочемт, какъ мы видёли выше, самъ великій князь Николай Павловичь не признаваль въ своихъ дёйствіяхъ великодушной рёшимости и сказаль Оленину: «тутъ нётъ никакого великодушія съ моей стороны, я исполнилъ долгъ, и больше ничего».

«Въ тъхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ я былъ поставленъ, мнъ невозможно было поступить иначе». Съ такими словами Николай Павловичъ обратился къ цесаревичу въ 1829 году, во время дружеской бесъды, коснувшейся событій, вызванныхъ смертію императора Александра.

Какія же это были обстоятельства, на которыя намекаль Николай Павловичь въ своемъ разговорѣ съ цесаревичемъ? Немаловажную роль въ этихъ соображеніяхъ занимали убъжденія, представителемъ которыхъ являлся графъ Милорадовичъ 236. Петербургскій генераль-губернаторъ быль въ это время, благодаря занимаемому имъ служебному положенію, вліятельнымъ сов'єтникомъ Николая Павловича; онъ поддерживаль великаго князя въ томъ убъжденіи, что Константинъ Павловичь призывается на престоль всеобщимь желаніемь военнаго сословія и всего населенія. Съ другой стороны вліяніе графа Милорадовича въ придворныхъ сферахъ усиливалось еще тъмъ обстоятельствомъ, что великій князь ошибочно приписываль спокойствіе столицы въ эту трудную минуту распорядительности генераль-губернатора. Вникая же ближе въ обстановку того времени, нельзя не признать, что мивніе, высказываемое графомъ Милорадовичемъ, какъ безусловнымъ сторонникомъ правъ цесаревича, не лишено было серьезнаго основанія; его личныя убъждеденія сходились съ общимъ настроеніемъ.

Для върной оцънки событій, разыгравшихся въ Петербургъ 27-го ноября, нужно перенестись мыслію въ то общество, среди котораго все это происходило. Достойно удивленія, что общее мнівніе, всі симпатіи, въ особенности среди военныхъ, дъйствительно склонялись въ пользу цесаревича въ ущербъ великаго князя Николая Павловича. «Что любопытно, такъ это то, что въ общемъ предпочитаютъ отсутствующаго. (Се qui est curieux, c'est que c'est l'absent qui est le préféré)», читаемъ мы въ современной перепискъ 237. Не подлежитъ сомнънію, что Константину Павловичу охотно присягнули. Хотя цесаревичъ последнія десять лътъ находился въ Варшавъ и сдълался почти чужимъ для русскихъ, но, предавъ забвенію прежнія неблагопріятныя о немъ воспоминанія, надвялись, что нравъ его измвнился къ лучшему. Его предпочитали Николаю Павловичу, предполагая въ немъ болъе опытности, нежели въ молодомъ великомъ князъ, заявившемъ себя дотолъ одними увлеченіями по фронтовой служов; говорили, что ему служить можно, а братьямъ его нельзя. Вообще военные искренно желали, чтобы Константинъ остался императоромъ; имъ молодые великіе князья надовли <sup>238</sup>. Весьма немногіе относились критически къ подобной оценке главныхъ действующихъ лицъ этой эпохи. Приведемъ здъсь современное свидътельство въ этомъ духъ.

«Такъ вотъ онъ, этотъ князь,— пишетъ графиня М. Д. Нессельроде,— относительно котораго императоръ Александръ признаваль полезнымъ, чтобы онъ не царствовалъ, призывается своей семьею и общественнымъ мнѣніемъ; чѣмъ оно руководствуется при этомъ? Я утверждаю, что ничѣмъ основательнымъ. Онъ удалился еще двѣнадцать лѣтъ тому назадъ, и его желаютъ, лишь основываясь на слухахъ, что онъ измѣнился, но я, убѣжденная внутренно, что онъ все тотъ же, трепещу, какъ бы



Великій князь Константинъ Павловичъ. (Съ гравюры, изданной въ 1825 г. съ подписью: "Его Величество Императоръ Кснстантинъ Первый").

онъ не поддался удовольствію видѣть себя коронованнымъ. Помимо его личности, которая уже сама по себѣ является громаднымъ неудобствомъ, нужно подумать о княгинѣ Ловичъ и объ окружающей ее свитѣ . . . . Всѣ эти люди, которые желаютъ его, станутъ потомъ проливать горькія слезы; онъ дастъ знать себя не въ первые мѣсяцы. Но я не дамъ и одного года для того, чтобы раскаяніе этого общественнаго мнѣнія стало горькимъ и удвоило слезы, проливаемыя о покойномъ императорѣ.

Это будеть царствомъ недовѣрія, шпіонства, бездны мелочности, мучительной, придирчивой».

Представивъ характеристику цесаревича, авторъ этихъ строкъ обращается къ великому князю Николаю Павловичу и въ следующихъ выраженіяхъ высказываетъ надежды, возлагаемыя на него, какъ на будущаго правителя: «Ему 29 лётъ; быть можетъ, сделавшись главою государства, онъ отрешился бы отъ мелочей военной службы, выделился бы, какъ администраторъ, сталъ бы принимать советы людей опытныхъ, и я утверждаю, что все-таки въ его царствованіе дышалось бы вольне, пользовались бы большею свободою, чёмъ въ царствованіе государя, котораго мы увидимъ вскоре возседающимъ на престоле и могущаго быть сравненнымъ лишь съ деспотическимъ вихремъ (un ouragan despote)» 239.

Припомнимъ здёсь еще, что въ письмё отъ 19-го ноября (1-го декабря) 1825 года, въ которомъ генералъ-адъютантъ баронъ Дибичъ увъдомляль императрицу Марію Өеодоровну о кончинѣ императора Александра, сказано было: «Съ покорностію ожидаю повеліній отъ новаго нашего законнаго государя, императора Константина Павловича» 240. Если бы въ Петербургъ виновники присяги 27-го ноября послъдовали примёру лицъ, окружавшихъ въ Таганроге смертный одръ Александра, и ждали бы также повельній отъ новаго государя, не предрышая могущихъ последовать съ его стороны распоряженій самопроизвольною присягою и ограничиваясь однимъ представленіемъ цесаревичу вскрытаго въ государственномъ совътъ пакета съ послъднею волею императора Александра, то, можеть быть, многія изъ затрудненій, сопровождавшихъ собою междуцарствіе, были бы устранены или же во всякомъ случаѣ упрощены. Къ тому же не следуетъ забывать, что присяга не можеть быть сдълана иначе, какъ по манифесту за императорскимъ подписаніемъ, а это обстоятельство было, повидимому, совершенно упущено изъ виду въ Петербургъ, въ день 27-го ноября. Въ сущности принесенная тогда присяга представляла собою неоспоримый «coup d'état». Великій князь Михаилъ Павловичъ назваль даже образь д'яйствій своего брата революціоннымъ 241.

Тѣмъ не менѣе, вникая ближе въ обстоятельства, при которыхъ совершилась присяга 27-го ноября, нельзя также отстранить постановку такого рода вопроса: могъ ли тогда великій князь Николай Павловичъ уклониться отъ принесенія присяги цесаревичу и съ покорностію ожидать повелѣній изъ Варшавы? Приходится и въ этомъ вопросѣ довольствоваться до нѣкоторой степени уклончивымъ отвѣтомъ. Загадочный образъ дѣйствія императора Александра въ дѣлѣ престолонаслѣдія создаль такую невозможную обстановку, изъ которой Николаю Павловичу, можетъ быть, трудно было выйти инымъ образомъ, какъ путемъ немедленной присяги.

Для лучшаго поясненія всего выше изложеннаго намъ остается еще привести разсказъ графа Милорадовича о событіяхъ 27-го ноября, записанный въ то время Рафаиломъ Михайловичемъ Зотовымъ. Этотъ разсказъ съ достаточною ясностію обрисовываетъ взгляды, которыми руководствовался графъ Милорадовичъ, и направленіе, которое постарался дать петербургскій генераль-губернаторъ ходу событій этого рокового по своимъ послѣдствіямъ для Россіи дня.

«По причинѣ отреченія отъ престола Константина Павловича,— сказаль графъ Милорадовичь,— государь передаль наслѣдіе великому князю Николаю Павловичу. Объ этомъ манифесты хранились въ государственномъ совѣтѣ, въ сенатѣ и у московскаго архіерея. Говорять, что нѣкоторые изъ придворныхъ и министровъ знали это. Разумѣется, великій князь и императрица Марія Өеодоровна тоже знали это; но народу, войску и должностнымъ лицамъ это было неизвѣстно. Я первый не зналь этого. Могъ ли же я допустить, чтобъ произнесена была какая нибудь присяга, кромѣ той, которая слѣдовала? Мой первый долгъ былъ требовать этого, и я почитаю себя счастливымъ, что великій князь тотчасъ же согласился на это».

Все это, въ присутствін Зотова, графъ Милорадовичъ разсказываль князю Александру Александровичу Шаховскому<sup>242</sup>.

- «Признаюсь, графъ, возразилъ князь Шаховской, я бы на вашемъ мъстъ прочелъ сперва волю покойнаго императора».
- «Извините, отвётилъ ему графъ Милорадовичъ, корона для насъ священна, и мы прежде всего должны исполнить свой долгъ. Прочесть бумаги всегда успёемъ, а присяга въ вёрности нужнёе прежде всего. Такъ рёшилъ и великій князь. У кого 60.000 штыковъ въ карманѣ, тотъ можетъ смёло говорить. (Quand on a soixante mille bayonnettes dans sa poche, on peut parler courageusement), заключилъ Милорадовичъ, ударивъ себя по карману.—Разные члены совѣта пробовали мнѣ говорить и то и другое; но самъ великій князь согласился на мое предложеніе, и присяга была произнесена; тотчасъ же разосланы были и бланки подорожныхъ на имя императора Константина. Теперь отъ его воли будетъ зависѣть вновь отречься, и тогда мы присягнемъ вмѣстѣ съ нимъ императору [Николаю Павловичу. Вотъ прямая и торная дорога, по которой я всегда иду. Исполненіе долга—мой боевой конь (mon cheval de bataille)» 243.

Заявленіе Милорадовича не можетъ быть признано пустымъ хвастовствомъ. Дъйствительно, по справедливому замъчанію современника, судьбами отечества въ то время располагалъ одинъ графъ Милорадовичъ.

Замётимъ, что выраженіе Милорадовича объ исполненіи долга буквально соотвётствуетъ тому, что пишетъ Николай Павловичъ: «Во всякомъ случав долгъ мой и всей Россіи было присягнуть нашему за-

конному государю». Можеть быть, при другихь обстоятельствахъ шествіе дѣятелей 27-го ноября «по прямой и торной дорогѣ» окончилось бы благополучно, и вторичная присяга не сопровождалась бы кровопролитіемъ; но при существовавшихъ тогда въ Россіи тайныхъ обществахъ и ихъ замыслахъ поспъщная и самопроизвольная присяга могла какъ разъ привести къ крушенію государственнаго порядка. Между тімь, графь Милорадовичь, равно какъ и великій князь Николай Павловичь, ничего не подозрѣвали о возможномъ проявленіи подобной опасности и нотому д'яйствовали см'яло и ръшительно; императоръ Александръ и въ дълъ тайныхъ обществъ успълъ окружить всё свои распоряженія непроницаемой тайной. Тёмъ не менёе, въ случат окончательнаго отреченія цесаревича, графъ Милорадовичъ всетаки опасался встрѣтить нѣкоторую оппозицію со стороны одной только гвардіи, которая, какъ ему изв'єстно было, не любила Николая; но онъ быль далекь отъ мысли встрётить на этой почвё организованный уже заговоръ. Несмотря на занимаемое имъ генералъ-губернаторское мѣсто и на избытокъ власти, присвоенный этой должности, Милорадовичъ столько же зналь о подготовлявшейся въ столице революціонной вснышке, какъ и последній обыватель Петербурга.

Принцъ Евгеній Виртембергскій, прибывшій въ Петербургъ 23-го ноября (5-го декабря), за нѣсколько дней до присяги императору Константину, приводить въ своихъ запискахъ замѣчательный разговоръ съ графомъ Милорадовичемъ, подтверждающій вполнѣ высказанное нами выше заключеніе.

Въ то время, когда становилось уже почти вѣроятнымъ, что цесаревичъ Константинъ Павловичъ не приметъ престола, и слѣдовательно великому князю Николаю Павловичу предстояло сдѣлаться императоромъ, графъ Милорадовичъ сказалъ принцу Евгенію, что онъ сомнѣвается въ успѣхѣ, «такъ какъ гвардія не любитъ Николая».

- «О какомъ успѣхѣ вы говорите?—возразилъ ему удивленный принцъ.—Престолъ долженъ перейти къ Николаю, если Константинъ будетъ упорствовать въ своемъ отречении. При чемъ тутъ гвардія?»
- «Совершенно справедливо,—отвъчалъ графъ,—имъ не слъдуетъ имъть голосъ, но это у нихъ обратилось уже въ привычку, почти въ инстинктъ».

Вслѣдствіе этого разговора принцъ настоялъ, чтобы генералъ-гу-бернаторъ сообщилъ Марін Өеодоровнѣ свои сомнѣнія; предупредивъ о томъ императрицу, принцъ привелъ къ ней графа. Бесѣда ихъ была продолжительная, но о результатахъ ея принцу Евгенію ничего не было сказано. Усвоенная всѣми система взаимнаго умалчиванія и въ этомъ случаѣ восторжествовала; такимъ образомъ даже родной племянникъ императрицы оставался наравнѣ съ прочими въ полномъ невѣдѣніи относительно настоящаго положенія дѣлъ. Однажды принцъ Евгеній

## прибавление къ №. 145 Сѣверной пчелы

Санктпетербурго, 3 Декабря.

3 Декабря, 10 часовь утра. Е я Императорское Величество Государыня Императрица Мария О е одоровна изволила почивать въ прошедтую ночь хорошо, и чувствуеть себя лучие вчеращняго дня.

ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА Обрадована возвращениемь изъ Варшавы Его Высочества Государя Великаго Князя Миханла Павловича, Который, следуя влечению нежнаго сыновняго сердца, поспешиль къ Ней немедленно по получении известия о кончине блаженныя памяти И и-ператора Александра Павловича.

Его Величество Государь Императоръ Константинъ Павловичь находишся, благодаря Всевышнему, въ вождельнномъ здравіи.

С. П. б. въ шин. Н. Греча. — Печашать позволено. Декабря 3, 1825. Цензорг, Стат. Сов. и Кав. А. Красовскій.



## ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Баронъ Иванъ Ивановичъ Дибичъ. (Съ гравюры Райта, едъланной съ портрета, писаннаго Доу).

не вытерпёлъ и обратился къ великому князю Николаю Павловичу за разъясненіемъ своихъ сомнёній, но долженъ былъ довольствоваться уклончивымъ отвётомъ: «Nous avons prêté serment; nous savons à qui obéir» 244.

«Много бѣдствій произошло въ то время отъ таинственности, скрытности, съ которыми велось дѣло о престолонаслѣдіи»,—замѣтилъ впослѣдствіи принцъ Евгеній, вспоминая въ своихъ бесѣдахъ о 1825-мъ годѣ.

Въ заключение остается сказать, что истиннымъ виновникомъ наступившаго 19-го ноября междуцарствія и вызванныхъ имъ замѣшательствъ является лично императоръ Александръ. Единственно благодаря его загадочнымъ распоряженіямъ въ вопросѣ о престолонаслѣдіи, всѣ члены царственной семьи были поставлены въ ложное положеніе, а Россія ввергнута въ полное недоумѣніе.

Современникъ этихъ недоумѣній замѣтилъ: «Ежели Александръ сколько нибудь любилъ свое отечество, которое дало ему въ 1812 году такія неоспоримыя доказательства своей преданности, то какимъ же образомъ могъ онъ хладнокровно подвергнуть Россію опасности междо-усобной войны?» <sup>245</sup>.

«Нельзя играть съ законнымъ наслѣдіемъ престола, какъ съ частною собственностью», — пишеть другой очевидецъ событій междуцарствія, принцъ Евгеній Виртембергскій <sup>246</sup>.

#### III.

Слухъ о кончинъ императора Александра началъ распространяться въ Москвъ съ 28-го ноября (10-го декабря). Объ этомъ сообщили архіепископу Филарету. Встревоженный этимъ извъстіемъ, архіепископъ отправился, утромъ 29-го ноября (11-го декабря), къ генералъ-губернатору, киязю Дмитрію Владимировичу Голицыну, въ сопровожденіи дъйствительнаго тайнаго совътника, князя Сергъя Михайловича Голицына.

Въ своихъ воспоминаніяхъ, относящихся къ восшествію на престолъ императора Николая Павловича, Филаретъ пишетъ:

«Архіепископъ изложилъ свои мысли о затруднительности настоящихъ обстоятельствъ. Цесаревичъ Константинъ Павловичъ написалъ къ государю императору Александру Павловичу письмо о своемъ отреченіи отъ наслѣдованія престола въ началѣ 1822 года. До половины 1823 года не было по сему составлено императорскаго акта. Послѣдовавшее составленіе и храненіе акта о назначеніи на престолъ государя великаго князя Николая Павловича произошло въ глубокой тайнѣ. Посему можетъ случиться, что цесаревичъ не знаетъ о существованіи сего акта и намѣреніе свое почитаетъ не получившимъ утвержденія, что посему онъ можетъ быть убѣжденъ къ принятію престола, и что мы можемъ получить изъ Варшавы манифестъ о вступленіи на престолъ Константина Павловича, прежде нежели успѣемъ получить изъ Петербурга манифестъ о вступленіи на престолъ Николая Павловича.

«При семъ оказалось, что генералъ-губернаторъ не зналъ о существованіи новаго акта въ Успенскомъ соборѣ, и онъ изъявилъ было

желаніе итти въ Успенскій соборъ, чтобы въ семъ удостов'єриться. На сіе архіепископъ не согласился, представляя, что изъ сего возникнуть могуть молвы, какихъ нельзя предвид'єть, и даже клевета, будто теперь что-то подложено къ государственнымъ актамъ, или положенное подм'єнено.

«Въ заключение сего совѣщания положено, чтобы въ томъ случаѣ, если бы полученъ былъ манифестъ изъ Варшавы, не объявлять о немъ и не приступать ни къ какому дѣйствію по оному въ ожиданіи манифеста изъ Петербурга, который укажетъ истиннаго императора.

«Едва такимъ образомъ взята предосторожность противъ возможнаго затрудненія, какъ открылось еще большее затрудненіе съ другой стороны.

«Вечеромъ того же дня, генералъ-губернаторъ прівхаль къ архіепископу съ письмомъ графа Милорадовича, въ которомъ объявлялось, что въ Петербургъ принесена присяга въ върности императору Константину Павловичу, что первый присягнулъ великій князь Николай Павловичъ, что непремънная воля великаго князя есть, чтобы и въ Москвъ принесена была та же присяга, и чтобы не была открываема бумага, какая есть въ Успенскомъ соборъ 247. Архіепископъ представиль на сіе, что объявление графа Милорадовича не можетъ быть принято, какъ офиціальное, въ дълъ толикой важности. Но генераль-губернаторъ находиль, что, когда присяга принесена уже въ Петербургъ, отлагать оную въ Москвъ было бы неблаговидно и, можетъ быть, неблагопріятно для общественнаго спокойствія. Архіепископъ продолжаль представлять, что въ основание государственной присяги въ церкви нуженъ государственный актъ, безъ котораго, и также при неимѣніи указа отъ святѣйшаго синода, не удобно на сіе ръшиться духовному начальству. Генералъгубернаторъ сказалъ, что онъ уже видълся съ оберъ-прокуроромъ общаго собранія сената, княземъ Гагаринымъ, и что сей об'ящалъ созвать сенаторовъ въ чрезвычайное собраніе; что, впрочемъ, если они не рѣшатся ни на какое дъйствіе, то онъ полагаетъ привести къ присягъ, по крайней мъръ, губернскіе чины. На сіе архіепископъ возразилъ, что было бы не только далеко отъ точности офиціальной, но и неблаговидно и сомнительно для народа, если бы присягала губернія, а сенать не присягалъ.

«Наконець, когда генераль-губернаторь требоваль, чтобы присяга была, по крайней мѣрѣ, въ томъ случаѣ, если сенатъ постановитъ о семъ опредѣленіе, и оно прочитано будетъ въ Успенскомъ соборѣ, архіепископъ не нашелъ возможнымъ отказаться отъ сего и принять на свою отвѣтственность послѣдствія сего указа. Нельзя быть одному императору въ Петербургѣ, а другому въ Москвѣ. Какъ произошла присяга въ Петербургѣ, обстоятельства сего въ Москвѣ не были извѣстны. Нельзя было думать, чтобы безъ важныхъ причинъ объявленъ былъ бездѣйственнымъ актъ, ввѣренный государственному совѣту, синоду и сенату.

Нельзя было предполагать неизвъстность содержанія сего акта, которое хотя было закрыто печатью, однако довольно обличалось надписью на конвертт и, безъ сомнѣнія, благовременно объяснено знавшимъ оное и всегда върнымъ исполнителемъ въ Бозѣ почившаго императора, министромъ духовныхъ дѣлъ, княземъ Голицынымъ. Надобно было предположить крайне важныя причины, почему предсъдатель государственнаго совѣта, первенствующій членъ синода и министръ юстиціи не напомнили государственному совѣту, синоду и сенату объ исполненіи, и сіи не исполнили того, что государь императоръ Александръ Павловичъ повелѣлъ имъ исполнить, въ случаѣ своей кончины, прежде всякаго другого дѣйствія. Сіи соображенія представлялись архіепископу повелительными, чтобы не отказываться долѣе отъ совершенія въ Москвѣ присяги, совершившейся уже въ Петербургѣ.

«Поелику нельзя было знать, рѣшится ли сенатъ постановить опредѣленіе о присягѣ, то дабы не производить неблаговременной гласности, старшему духовенству было только подтверждено собраться въ Успенскій соборъ на молебенъ 30-го ноября, въ день святого Андрея Первозваннаго обыкновенно совершаемый; а отъ генералъ-губернатора взято обѣщаніе, что о рѣшеніи сената дано будетъ въ 11 часовъ утра извѣстіе въ Чудовъ монастырь, гдѣ будетъ ожидать онаго архіепископъ. Когда получено было извѣстіе, что сенатъ составилъ опредѣленіе и идетъ къ присягѣ, тогда печальнымъ благовѣстомъ въ Успенскій колоколъ дано церковное извѣщеніе столицѣ о преставленіи благочестивѣйшаго императора Александра Павловича, и вслѣдъ за тѣмъ произошла въ Успенскомъ соборѣ предположенная присяга».

Въ сенатъ дъло происходило слъдующимъ образомъ: генералъ-гу-бернаторъ лично объявилъ собранію о содержаніи письма графа Милорадовича, а оберъ-прокуроръ князь Гагаринъ предложилъ заготовленное заранъе опредъленіе о принесеніи присяги императору Константину Павловичу. Послъ выраженія нъкотораго сомнънія все кончилось тъмъ, что сенаторы подписали опредъленіе и всѣ вмъстѣ пошли въ соборъ.

Вслѣдъ за принесеніемъ присяги появился наконецъ присланный изъ Петербурга указъ сената отъ 27-го ноября.

Такимъ образомъ и въ Москвѣ принесеніе присяги императору Константину совершилось 30-го ноября (12-го декабря) 1825 года благо-получно и безъ всякихъ замѣшательствъ.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

I.

Обратимся теперь къ тому, что происходило за это время въ Варшавѣ. Какъ только императоръ Александръ заболѣлъ въ Таганрогѣ, генералъ-адъютантъ баронъ Дибичъ не замедлилъ сообщить въ Варшаву свѣдѣнія о болѣзненномъ состояніи государя; они заключались въ письмахъ на имя генерала Куруты, занимавшаго мѣсто начальника штаба у цесаревича Константина Павловича. Первый фельдъегерь съ этимъ тревожнымъ извѣстіемъ прибылъ въ Варшаву 19-го ноября (1-го декабря) вечеромъ, какъ разъ въ самый день кончины императора Александра въ Таганрогѣ <sup>248</sup>.

Цесаревичъ Константинъ Павловичъ въ письмѣ къ барону Дибичу отъ 19-го ноября (1-го декабря) не скрылъ овладѣвшаго имъ тяжкаго предчувствія. «Несмотря на всѣ утѣшенія, высказанныя въ вашемъ письмѣ, я никакъ не могъ отдѣлаться отъ тяжелаго впечатлѣнія, про-изведеннаго имъ,—пишетъ Константинъ Павловичъ.—Говорю вамъ откровенно, что, повинуясь лишь внушенію моего сердца (l'inspiration de mon coeur), я отправился бы къ вамъ. Но, къ сожалѣнію, моп обязанности и мое общественное положеніе не позволяютъ мнѣ слѣдовать этимъ естественнымъ чувствамъ».

Въ это время въ Варшавѣ находился великій князь Михаилъ Павловичъ; цесаревичъ не выказалъ овладѣвшаго имъ безпокойства и скрылъ отъ него, а также и отъ супруги своей, княгини Ловичъ, тревожныя извѣстія, получавшіяся имъ изъ Таганрога, начиная-съ 19-го ноября.

«Не говорю вамъ о себѣ и о томъ состояніи, въ какомъ я нахожусь,—читаемъ мы въ слѣдующемъ письмѣ цесаревича къ генералъадъютанту Дибичу отъ 23-го ноября (5-го декабря),—ибо вамъ слиш-

комъ хорошо извъстна моя преданность и мое искреннее расположеніе къ лучшему изъ владыкъ и братьевъ (pour le meilleur des maîtres et des frères), чтобы вы могли въ нихъ сомнѣваться. Мое и безъ того тягостное положеніе ухудшается еще тѣмъ, что о болѣзни императора, кромѣ меня, знаютъ только мой старый другъ Курута и мой врачъ <sup>249</sup>; въсть объ этомъ еще не дошла сюда, такъ что въ обществѣ мнѣ приходится казаться спокойнымъ, хотя въ душѣ у меня далеко нѣтъ такого спокойствія. Моя жена и братъ ничего не подозрѣваютъ, такъ что мнѣ пришлось выдумать объясненіе по поводу прибытія вашего перваго фельдъегеря; точно также придется поступить сегодня. Если бы я повиновался одному влеченію моего сердца (l'impulsion de mon coeur), то разумѣется, давно уже быль бы у васъ; но вы, конечно, сами можете обсудить все, что этому препятствуетъ».

Между тымь фельдыегери изъ Таганрога продолжали быстро слыдовать одинь за другимь, и, наконець, 25-го ноября (7-го декабря) въ 7 часовы вечера цесаревичь получиль роковое извыстіе о кончины своего, державнаго брата; оно пришло въ Варшаву двумя днями раные, чымь въ Истербургъ.

Цесаревичъ излилъ первую тяжесть скорби въ объятіяхъ брата и супруги и потомъ созвалъ всёхъ своихъ приближенныхъ.

Всеподданнѣйшій рапортъ, присланный генералъ-адъютантомъ Дибичемъ изъ Таганрога, не поколебаль прежняго рѣшенія цесаревича отказаться отъ наслѣдованія престола, и онъ сказалъ тогда же великому князю Михаилу Павловичу: «Теперь настала торжественная минута доказать, что весь мой прежній образъ дѣйствія не былъ какою нкбудь личиною, и продолжать съ тою же твердостію, съ которою я началъ; въ намѣреніяхъ моихъ, въ моей рѣшимости ничего не перемѣнилось, и моя воля отречься отъ престола болѣе, нежели когда либо, непреложна. Приступимъ къ исполненію!»

Изъ приглашенныхъ лицъ первымъ явился Николай Николаевичъ Новосильцевъ. Цесаревичъ тотчасъ объявилъ ему объ утратѣ, постигшей Россію. «Какія же теперь приказанія вашего величества?»—спросилъ Новосильцевъ.—«Прошу не давать мнѣ этого не принадлежащаго титула»,—возразилъ цесаревичъ и разсказалъ, какъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, онъ отрекся отъ наслѣдія престола въ пользу брата. Несмотря на данное ему предостереженіе, Новосильцевъ въ продолженіи разговора снова повторилъ тотъ же титулъ. «Въ послѣдній разъ прошу васъ перестать и помнить,—закричалъ цесаревичъ съ нѣкоторымъ уже гнѣвомъ:— что теперь одинъ законный государь и императоръ нашъ—Николай Павловичъ».

Еще съ большею рѣзкостью цесаревичь отнесся за подобное же слово къ своему адъютанту Павлу Андреевичу Колзакову. По разсказу

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

послѣдняго, Константинъ Павловичъ, выйдя съ заплаканными глазами изъ кабинета своего, объявилъ собравшимся о горестномъ событін, постигшемъ его и всю Россію; онъ говорилъ съ большимъ чувствомъ, утирая безпрестанно платкомъ катившіяся слезы, и съ возрастающимъ волненіемъ повторялъ:

— «Нашъ ангелъ отлетѣлъ, я потерялъ въ немъ друга, благодѣтеля, а Россія отца своего».

Наконецъ, увлекаясь постепенно, цесаревичъ прибавилъ:

- «Кто насъ поведетъ теперь къ побъдамъ, гдъ нашъ вождь? Россія осиротъла, Россія пропала». Затъмъ, закрывъ лице платкомъ, Константинъ Павловичъ предался на нъсколько минутъ величайшему горю. Всъ присутствующіе молчали, стоя съ поникшими головами; въ это самое время Колзаковъ, видя, что никто не ръшается привътствовать новаго государя, и не зная ничего объ отреченіи его отъ престола, ръшился, выступивъ изъ среды другихъ, сказать:
- «Ваше императорское величество, Россія не пропада, а прив'єтствуетъ...», но не усп'єть онъ докончить свою фразу, какъ великій князь, весь вспыхнувъ, бросился на него и, схвативъ его за грудь, съ гитвомъ вскрикнулъ:
- «Да замолчите ли вы! Какъ вы осмѣлились выговорить эти слова, кто вамъ далъ право предрѣшать дѣла, до васъ не касающіяся? Вы знаете ли, чему вы подвергаетесь? Знаете ли, что за это въ Сибирь и въ кандалы сажаютъ? Извольте итти сейчасъ подъ арестъ и отдайте вашу шиагу» <sup>251</sup>.

Въ соотвѣтственность съ перепискою своею съ императоромъ Александромъ 1822 года по вопросу о престолонаслѣдіи, Константинъ Павловичь велѣль изготовить письма къ императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ и къ великому князю Николаю Павловичу, въ которыхъ сказано, что цесаревичь уступаетъ право свое на наслѣдіе престола младшему брату въ силу рескрипта императора Александра отъ 2-го февраля 1822 года 252. Цесаревичъ употребилъ здѣсь выраженіе, что онъ уступаетъ престолъ великому князю Николаю Павловичу, такъ какъ ему ничего не было извѣстно о существованіи государственнаго акта, облекшаго еще въ 1824 году эту уступку въ силу закона. Вотъ какими недоразумѣніями и недомольками сопровождался таинственный и уклончивый образъ дѣйствій императора Александра въ дѣлѣ о престолонаслѣдіи!

Сверхъ офиціальнаго письма, цесаревичь написаль еще Николаю Навловичу слъдующее частное письмо:

«Дорогой Николай! Вы поймете по себѣ то глубокое горе, которое я долженъ испытывать вслѣдствіе ужасной потери, которую мы всѣ понесли, сколько насъ ни есть, а въ особенности я, утративъ благо-

дѣтеля и обожаемаго повелителя и любимаго брата, друга съ самаго ранняго дѣтства. Вы слишкомъ хорошо знаете, было ли счастьемъ для меня служить ему и исполнять его державную волю въ важныхъ или въ самыхъ ничтожныхъ дѣлахъ. Его намѣренія и его воля были и будутъ, несмотря на то, что его не существуетъ болѣе, неизмѣнно священными для меня, и я буду повиноваться имъ до конца дней моихъ.

«Перехожу къ делу и уведомляю васъ, что, во исполнение воли нашего покойнаго государя, я послаль моей матушкѣ письмо, содержащее мои непреложныя ръшенія (mes volontés irrévocables), заранъе одобренныя, какъ монмъ покойнымъ императоромъ, такъ и моей матушкой. Не сомнъваясь, что вы, которые были душою и сердцемъ привязаны къ покойному императору, въ точности исполните его волю и то, что было сдёлано съ его согласія, я приглашаю вась, дорогой брать, добросовъстно сообразоваться съ этимъ и не сомнъваюсь, что вы сдълаете это и почтите память брата, который любиль вась, и которому страна обязана славой и степенью возвышенія, котораго она достигла. Сохраните мнѣ вашу дружбу и ваше довѣріе, дорогой брать, и ни на мтновеніе не сомн'євайтесь въ моей в'єрности и моей преданности. Изъ моего офиціальнаго письма вы узнаете объ остальномъ. Это письмо передасть вамь мой брать Михаиль, и онь сообщить вамь всё подробности, которыя можете пожелать узнать..... Не забывайте меня, дорогой брать, и разсчитывайте на усердіе и преданность в'єрн'яйшаго изъ братьевъ и друга» 253.

Вмёстё съ тёмъ цесаревичъ написалъ дружескія письма къ князю Волконскому и барону Дибичу, въ которыхъ говоритъ, что попрежнему остается при теперешнемъ своемъ мёстё товарищемъ ихъ и потому ни въ какія распоряженія не можетъ войти, а получатъ они ихъ изъ С.-Петербурга «отъ кого слёдуетъ». Къ этому сообщенію цесаревичъ присоединяль еще дружескій совёть о всякихъ дёлахъ, разрёшенія отъ высочайшей власти требующихъ, относиться въ С.-Петербургъ, а къ нему подобныхъ представленій не присылать.

Въ этихъ письмахъ великій князь Николай Павловичъ ни разу не названъ, такъ что прежняя таинственность въ дѣлѣ о престолонаслѣдіи соблюдалась попрежнему, даже и послѣ кончины императора Александра <sup>254</sup>.

Работа по изготовленію всёхъ этихъ бумагъ длилась всю ночь, и когда 26-го ноября все было окончено, то цесаревичъ поручиль великому князю Михаилу Павловичу отвезти въ С.-Петербургъ пакеты, предназначавшіеся для императрицы - матери и Николая Павловича. «Я исполниль свой обётъ и свой долгъ, — сказалъ тогда цесаревичъ брату, — печаль о потерѣ нашего благодѣтеля останется во мнѣ вѣчно неизгладимою, но, по крайней мѣрѣ, я чистъ предъ священною для меня памятью и предъ собственною совѣстію. Ты понимаешь, что уже никакая

## ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

сила не можетъ поколебать моей рѣшимости, но чтобъ еще болѣе удостовѣрить въ томъ матушку и брата и отнять у нихъ послѣднее сомнѣніе, и самого тебя къ нимъ отправляю» <sup>255</sup>.

«Засимъ, — писаль впослъдствии цесаревичъ Константинъ Павловячъ въ торжественномъ объявлении къ «любезнъйшимъ своимъ со-



Николай Николаевичъ Новосильцевъ. (Съ портрета Каневскаго 1832 года).

отчичамъ», найденномъ послѣ его кончины <sup>256</sup>, — я ожидалъ дальнѣйшихъ повелѣній отъ вступившаго на престолъ государя императора, на томъ же мѣстѣ, гдѣ волею покойнаго государя, по долгу званія моего, находился, и по сей же самой причинѣ непремѣнною поставлялъ обязанностію исполнить то, что на случай кончины его императорскаго величества учинить мнѣ повелѣно, дабы еще тѣмъ самымъ продлить, въ важнѣйшія минуты, дѣйствія окончившагося царствованія, сколько было для меня возможно по пораженнымъ печалію чувствамъ моимъ, которыя всѣ прочіе, высочайше ввѣренные подчиненности моей, при семъ горестномъ случаѣ раздѣляя со мною, оставались спокойными въ ожиданіи о восшествіи на престолъ манифеста о учиненіи надлежащей присяги новому законному императору Россіи».

Легко себѣ представить, послѣ всего вышесказаннаго, удивленіе, гнѣвъ и огорченіе, испытанныя цесаревичемъ Константиномъ Павловичемъ, когда онъ, вмѣсто ожидаемыхъ имъ изъ С.-Петербурга повелѣній вступившаго на престолъ новаго государя, получилъ донесеніе, что вся Россія присягаетъ ему, какъ законному государю, и что воля почившаго императора не исполнена и оставлена безъ вниманія.

Адъютантъ великаго князя Николая Павловича, Лазаревъ, прибылъ въ Варшаву 2-го (14-го) декабря и въ половинѣ девятаго часа вечера явился къ цесаревичу съ письмомъ, сказавъ: «имѣю счастіе явиться, ваше императорское величество».

«При послѣднихъ словахъ, — пишетъ Лазаревъ въ своемъ донесеніи <sup>257</sup>,—у его величества видна была перемѣна въ лицѣ, съ которою онъ меня и отпустилъ. Генералъ-лейтенантъ Курута, какъ видно, по приказанію его величества, разспрашиваль меня, какъ все было, когда получили извъстіе, и скоро ли послъ того стали присягать войска; я сказаль, что караулы присягали тутъ же, не опуская времени, а прочіе полки шли къ присягѣ, когда я выѣзжаль изъ Петербурга, то-есть въ половинѣ четвертаго часа, на что онъ мив сказалъ и очень тихо: немного поторопились. Вечеромъ хотъли сейчасъ же меня послать обратно въ Петербургъ, но по моей болѣзни остановили это до завтрашняго утра. Отвели мить во дворцт комнату. Два раза отъ генерала Куруты и одинъ разъ отъ его величества приходилъ ко мнъ человъкъ, чтобы я никуда не выходилъ и никому не показывался. Его величество изволилъ кончить свои занятія въ кабинетѣ въ половинѣ четвертаго часа пополуночи; по утру я получиль отъ генерала то же приказаніе никому не показываться и ни съ къмъ не видъться. Въ девять съ половиною часовъ я позванъ былъ къ его величеству, получилъ письмо для отправленія къ ея императорскому величеству въ собственныя руки, съ прибавленіемъ скорве вхать, никуда не завзжать, а прямо въ Зимній дворецт, чтобы про письмо никто не зналь. Отъ полученія письма, во все время, генералъ Курута не оставлялъ меня, по приказанію его величества, какъ онъ мнѣ самъ сказывалъ, и торопилъ скорѣйшимъ отъѣздомъ, приказывая мит, если можно, догнать передового фельдъегеря».

Съ этою цёлью Лазареву повелёно было непремённо слёдовать по Рижскому тракту.

Упомянутый въ запискѣ Лазарева передовой фельдъегерь везъ письмо цесаревича Константина Павловича князю Лопухину, отъ 3-го декабря 1825 года, написанное великимъ княземъ послѣ прочтенія журнала чрезвычайнаго государственнаго совѣта.

Письмо, которое Константинъ Павловичъ вручилъ Лазареву для брата, было неутѣшительнаго содержанія и не могло вывести великаго князя Николая Павловича изъ затруднительнаго положенія, созданнаго, по его иниціативѣ, повсемѣстнымъ принесеніемъ присяги въ имперіи, безъ вѣдома и согласія цесаревича.

«Вашъ адъютантъ, любезный Николай, по прибытіи сюда, вручилъ мнѣ въ точности ваше письмо,—писалъ цесаревичъ 2-го (14-го) декабря 1825 года.—Я прочелъ его съ живѣйшею горестью и печалью. Мое рѣшеніе непоколебимо <sup>258</sup> и освящено моимъ покойнымъ благодѣтелемъ, императоромъ и повелителемъ. Приглашеніе ваше пріѣхать скорѣе не можетъ быть принято мною, и я объявляю вамъ, что удалюсь еще далѣе, если все не устроится согласно волѣ покойнаго нашего императора. Вашъ на жизнь вѣрный и искренній другъ и братъ Константинъ. (Votre aide de camp, cher Nicolas, m'a exactement remis votre lettre à son arrivée ici. Je l'ai lue avec la plus vive peine et douleur. Ma résolution est inébranlable et sanctionnée par feu mon bienfaiteur, empereur et maître. Votre invitation d'arriver au plus tôt ne peut pas être acceptée par moi et je vous déclare que je m'éloignerai encore plus si le tout ne s'arrange pas d'après les volontés de feu notre empereur. Je suis pour la vie votre fidèle et sincère ami et frère Constantin)» <sup>259</sup>.

Что же касается письма на имя князя Лопухина, помѣченнаго з-мъ декабря 1825 года и отправленнаго съ фельдъегеремъ нѣсколько ранѣе Лазарева, то цесаревичъ высказывалъ въ немъ въ крайне рѣзкихъ выраженіяхъ свое неудовольствіе государственному совѣту за принесенную незаконную присягу, противную волѣ покойнаго государя. Константинъ Павловичъ указывалъ въ письмѣ, что государственному совѣту необходимо было имѣть въ виду присягу, учиненную при восмествіи на престолъ императора Александра, «въ коей, между прочимъ, именно упомянуто, что каждый вѣрно и нелицемѣрно служить и во всемъ повиноваться долженъ, какъ его императорскому величеству Александру Павловичу, такъ и его императорскаго величества всероссійскаго престола наслѣднику, который назначенъ будетъ. Каковая присяга, будучи повторяема при производствѣ въ чины и другихъ случаяхъ, тѣмъ вящше должна быть сохраняема въ памяти каждаго вѣрноподданнаго.

«А какъ изъ раскрытыхъ бумагъ въ государственномъ совътъ явно обнаружена высочайшая воля покойнаго государя императора, дабы наслъдникомъ всероссійскаго престола быть великому князю Николаю

Павловичу, то безъ нарушенія сдѣланной присяги никто не могъ учинить иной, какъ только подлежащей великому князю Николаю Павловичу, и слѣдовательно присягу, нынѣ принесенную, ни признать законною, ни принять оную не могу; но, внимая священному долгу и глубочайшему благоговѣнію моему къ высочайшей волѣ блаженной памяти государя императора, пребываю непоколебимымъ въ моей присягѣ и той непремѣнной рѣшимости, которую изъявиль въ письмахъ моихъ къ ея императорскому величеству государынѣ императрицѣ Маріц Өеодоровнѣ и къ его императорскому величеству Николаю Павловичу отъ 26-го минувшаго ноября, отправленныхъ съ его императорскимъ высочествомъ великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ. При чемъ вашей свѣтлости и то сказать долженъ, что присяга не можетъ быть сдѣлана иначе, какъ по манифесту за императорскимъ подписаніемъ.

«Изложивъ такимъ образомъ священную для меня волю покойнаго государя императора, долгомъ поставляю изъявить съ крайнимъ прискорбіемъ государственному совѣту, что въ семъ случаѣ отступлено имъ отъ законной обязанности принесеніемъ мнѣ неслѣдуемой присяги, тѣмъ болѣе, что сіе учинено безъ моего вѣдома и согласія; а сдѣланная нынѣ присяга, завлекшая и другихъ, подавъ примѣръ къ неисполненію вѣрноподданническаго долга, есть неправильна и незаконна, идля того должна быть уничтожена и, вмѣсто оной, принесена его императорскому величеству Николаю Павловичу».

Если всѣ дѣйствія цесаревича по полученіи увѣдомленія о кончинѣ императора Александра были вполнъ правильны и соотвътствовали обстоятельствамъ, то нельзя того же сказать относительно его последующихъ распоряженій, когда изъ присланныхъ въ Варшаву донесеній оказалось, что вся Россія ему присягнула. Для спокойствія имперіи слѣдовало, конечно, позабыть личное неудовольствіе, можеть быть, до нъкоторой степени вполнъ справедливое, и въ виду государственныхъ интересовъ, касавшихся уже общаго блага, пожертвовать чувствомъ личнаго самолюбія. Цесаревичу послѣ присяги 27-го ноября не оставалось другого исхода, какъ принять престолъ или же немедленно ъхать въ Петербургъ, чтобы личнымъ присутствіемъ устранить возможныя недоразумінія и обезпечить спокойное воцареніе брата Николая Павловича, какъ предназначеннаго наслѣдника престола 260. Наконецъ оставался еще одинъ исходъ: если цесаревичъ, не признавая возможнымъ объявить свою волю Россіи путемъ манифеста, решился бы прислать въ Петербургъ бумагу, въ родъ сочиненнаго имъ впослъдствін торжественнаго объявленія своимъ любезнійшимъ соотчичамъ, въ такомъ случат воцарение новаго императора совершилось бы, какъ должно полагать, безъ техъ потрясеній, которыхъ справедливо опасались современники этихъ событій.

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

Между тѣмъ, вмѣсто выбора одного изъ указанныхъ здѣсь способовъ дѣйствій, цесаревичъ ограничился однимъ письменнымъ заявленіемъ своему брату, что онъ не только не намѣренъ прибыть въ Петербургъ, но еще далѣе удалится, если не будетъ приведена въ исполненіе воля



Графъ Михаилъ Михайловичъ Сперанскій. (Съ гравюры Райта, сдёланной съ портрета Доу).

покойнаго императора Александра. Къ этому заявленію Константинъ Павловичъ присовокупилъ еще нѣчто въ родѣ письменнаго выговора предсѣдателю государственнаго совѣта, князю Лопухину. Для довершенія всѣхъ затрудненій оба эти документы были редактированы въ такихъ выраженіяхъ, что устраняли всякую возможность къ ихъ обнародованію.

Итакъ въ сущности рѣшеніе, на которомъ остановился цесаревичъ, сводилось къ слѣдующему: я сдѣлалъ свое дѣло, вы поступили опрометчиво и неправильно, распутывайте же теперь дѣло, какъ знаете, моя хата съ края! Въ подобномъ мнѣніи Константинъ Павловичъ окончательно утвердился, прочитавъ неизвѣстный ему дотолѣ манифестъ императора Александра 1823 года, узаконявшій отреченіе цесаревича, совершившееся въ 1822 году. Слѣдовательно, послѣ отправленія Лазарева съ письмомъ цесаревича къ великому князю Николаю Павловичу, дѣло о престолонаслѣдіи не подвинулись ни на шагъ впередъ, и все оставалось въ прежнемъ неопредѣленномъ положеніи; поэтому междуцарствіе съ двумя императорами должно было естественнымъ образомъ продолжаться до какихъ нибудь новыхъ окончательныхъ рѣшеній, которыя предстояло принять въ Варшавѣ или же въ Петербургѣ.

Для полной характеристики воззрѣній цесаревича Константина Павловича на положеніе дѣль въ Россіи, опредѣлившееся присягою 27-го ноября, остается еще привести переписку его съ дежурнымъ генераломъ А. Н. Потаповымъ.

8-го (20-го) декабря 1825 года Потаповъ писалъ генералу Курутѣ: «Почтеннѣйшій благодѣтель Дмитрій Дмитріевичъ! Неужель государь оставитъ насъ? Онъ вѣрно не изволитъ знать, что Россія боготворить его и ожидаетъ, какъ ангела хранителя своего! Почтеннѣйшій Дмитрій Дмитріевичъ, доложите государю, молите его за всѣхъ насъ! Спасите Россію! Онъ—отецъ Россіи, онъ не можетъ отказаться отъ нея, и если мы осиротѣвшіе будемъ несчастны, онъ Богу отвѣчать будетъ. Умоляющій васъ и преданный вамъ Алексѣй Потаповъ» <sup>23</sup>.

На это письмо послѣдоваль отвѣтъ, написанный Курутой, по порученію цесаревича:

«Его императорское высочество цесаревичь приказаль вамь отвѣчать, что онъ ваше письмо ко мнѣ отъ 8-го сего декабря читалъ, и приказалъ вамъ сказать: что русскій долженъ повиноваться непрекословно, тѣхъ, кто свою присягу государю покойному забыли, онъ ихъ не знаетъ и знать не будетъ, пока ея въ полной силѣ не исполнятъ. Великій князъ цесаревичъ ея никогда не забывалъ и остался непоколебимъ къ оной. Воля покойнаго государя есть и будетъ священна. Россія будетъ спасена тогда только, ежели своевольства въ ней не будетъ, и всякій будетъ исполнять долгъ своей присяги законной; отъ всѣхъ прочихъ дѣйствій великій князь цесаревичъ чуждъ и знать ихъ не хочетъ» 262.

Не дождавшись отвѣта изъ Варшавы, генералъ Потаповъ въ пылу вѣрноподданническаго усердія написалъ 10-го (22-го) декабря новое письмо, обращенное уже прямо къ императору Константину. Это письмо, по содержанію своему отражая настроеніе нѣкоторыхъ слоевъ общества этой эпохи, заслуживаетъ полнаго вниманія:

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

«Простите, всемилостивъйшій государь,—писалъ Потаповъ,—что осмъливаюсь безпокоить васъ сими строками: ихъ внушила мнѣ безпредѣльная къ вамъ преданность. Ваше императорское величество уже изволите быть извъстны, что вся здѣшняя столица, войска и вся имперія, съ самаго полученія горестнаго извъстія о кончинѣ блаженной памяти государя, учинили единодушно присягу на вѣрность подданства вашему величеству.

«Государы я быль свидътелемт, съ какимъ усердіемъ всѣ сословія—воины и граждане—исполняли сей священный долгъ. Ручаюсь жизнію, сколь ни болѣзненна потеря покойнаго императора, но нѣтъ ни единаго изъ вашихъ подданныхъ, который бы по внутреннему своему убѣжденію не радовался искренно, что Провидѣніе ввѣрило судьбу Россіи вашему величеству, и который бы не признавалъ восшествія вашего на престолъ залогомъ своего частнаго и общаго благоденствія.

«Одушевляясь симъ общимъ чувствомъ, всѣ находящіяся здѣсь войска, государственные чины и всѣ вообще жители, съ величайшимъ нетерпѣніемъ ожидали скораго вашего прибытія. Доколѣ не прошло время, необходимое для отправленія къ вамъ донесенія объ учиненіи здѣсь присяги и для полученія отзыва вашего величества, каждый оставался спокоенъ, ожидая со дня на день радостнаго о прибытіи вашемъ извѣстія. Послѣдовавшія затѣмъ объявленія въ вѣдомостяхъ о вожделѣнномъ здравіи вашего величества еще болѣе оживляли всѣ надежды.

«Но когда возвратившіеся сюда курьеры, коихъ донесенія сохраняются въ тайнѣ, не оправдали нашего ожиданія, то недоумѣнія о причинахъ, по коимъ изволите медлить пріѣздомъ вашимъ въ здѣшнюю столицу, стали поселять во всѣхъ невольное опасеніе, которое съ каждымъ днемъ возростаетъ и производитъ во всѣхъ классахъ народа различныя сужденія. Каждый дѣлаетъ предположенія по своему понятію, и горестное жестокое чувство неизвѣстности о собственной судьбѣ переходитъ отъ одного къ другому. Таковое смущеніе умовъ въ столицѣ, безъ сомнѣнія, перельется скоро и въ другія мѣста имперіи, толки увеличатся, и отчаяніе можетъ даже возродить неблагонамѣренныхъ, болѣе или менѣе для общей тишины опасныхъ. Словомъ, дальнѣйшее медленіе ваше, государь, пріѣздомъ сюда обниметъ ужасомъ всѣхъ, питающихъ чистое усердіе къ вамъ и Россіи.

«При такомъ положеніи вещей должны ли молчать предъ вашимъ величествомъ тѣ, которымъ ближе другихъ извѣстны свойства ваши, государь! Не говорить вамъ о благѣ и спокойствіи государства, когда они знаютъ твердо, что счастіе подданныхъ вашихъ для васъ драгоцѣнно. Всѣ преданные вашему величеству, видя непреложные знаки общей къ вамъ любви, рѣшились вмѣстѣ со мною довести до свѣдѣнія вашего все изложенное здѣсь и избрали меня истолкователемъ предъ вами едино-

душнаго нашего чувствованія. Изъ глубины горящихъ къ вамъ искреннею приверженностію сердецъ нашихъ мы взываемъ къ вамъ, государь! Посиѣшите пріѣздомъ вашимъ въ здѣшнюю столицу. Явитесь предъ гвардією, оживотворите народъ! Всѣ съ восторгомъ встрѣтятъ васъ, всемилостивѣйшій государь! Положите предѣлъ тягостному нашему состоянію» <sup>263</sup>.

Прочитавъ эти строки, цесаревичъ разгиѣвался не на шутку и, возвративъ генералу Потапову письмо обратно «съ наддраніемъ», какъ принято было выражаться во времена императора Павла I, присовокупилъ еще нижеслѣдующій отвѣтъ, выясняющій въ полной мѣрѣ политическіе взгляды Константина Павловича на тотъ жгучій вопросъ, который затронутъ былъ съ такою настойчивостью дежурнымъ генераломъ въ приведенномъ нами письмѣ его.

«Изъ одного уваженія къ вамъ, Алексій Николаевичь,— пишетъ цесаревичь 16-го (28-го) декабря 1825 года,—распечаталь я письмо, которое вы мив прислали съ неподлежащею надписью. Я чуждъ всіхъ дійствій противозаконныхъ. Явленіе предъ гвардіею, народомъ и тому подобное, суть дійствія, которыя я воздерживаюсь назвать истиннымъ словомъ сему роду поступковъ принадлежащихъ. Жалізю весьма что вы, зная меня столь съ давняго времени, думали найти во мив готовность сему образу дійствій поддаться. Умалчиваю, сколь мий больно лично, что досель меня не знали, одно мий остается сділать изъ уваженія къ вамъ, то-есть, напомнить долгъ вашей присяги къ покойному государю и возвратить къ вамъ ваше письмо разодранное для уничтоженія, дабы тімъ очистить совість вашу, ибо писано въ духі заблужденія и подъ личиною усердія оказующаго духъ неповиновенія и отступленіе отъ долга обязанностей вашихъ. Долгъ вірноподданнаго есть слічое и безмольное повиновеніе къ высшей и священной власти».

Въ этихъ немногихъ словахъ вполнѣ обрисовывается личность цесаревича Константина Навловича и свойственный ему, согласно опредѣленію графини Нессельроде, «деспотическій вихрь (un ouragan despote)»: «Безмолвное повиновеніе», — вотъ въ чемъ заключался бы лозунгъ Константиновскаго царствованія.

Когда стало извѣстно, что цесаревичъ Константинъ Павловичъ не принимаетъ присяги и отказывается прибыть въ Петербургъ и издатъ манифестъ о своемъ отреченіи, графъ Милорадовичъ, проходя въ своихъ комнатахъ, остановился передъ портретомъ Константина и, обратившисъ къ полковнику Өедору Глинкѣ, сказалъ: «я надѣялся на него, а онъ губитъ Россію» <sup>254</sup>.

# клятвенное объщаніе.

Я нижеимянованный объщаюсь и клянусь Всемогущимъ Богомъ предъ Свящымъ Его Евангеліемъ въ томъ, что хощу и долженъ ЕГО ИМПЕ-РАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, своему истинному и природному ВСЕвеликому государю милостивъйшему ИМПЕРАТОРУ КОНСТАНТИНУ ПАВЛОВИЧУ, САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССІЙСКОМУ, и ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Всероссійскаго Престола Наследнику, которой назначень будеть, верно и нелицемерно служить и во всемъ повиновапься, не щадя живота своего до последней капли крови, и всь къ высокому ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Самодержавству, силь и власти принадлежащія права и преимущества, узаконенныя и впредь узаконяемыя, по крайнему разуменію, силе и возможности предостерегать и оборонять, и при томъ по крайней мъръ старатися споспъшествовать все, что къ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА върной службъ и пользъ Государственной во всякихъ случаяхъ касаться можеть. О ущербъже ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА интереса, вредъ и убыткъ, какъ скоро о томъ увъдаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мърами отвращать и не допущать тщатися, и всякую ввъренную тайность кръпко хранить буду, и повъренный и положенный на мнъ Чинъ, какъ по сей (генеральной, такъ и по особливой) опредъленной и отъ времени до времени ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Именемъ отъ предуставленныхъ надо мною Начальниковъ, опредъляемымъ Инструкціямь и Регламентамь и Указамь, надлежащимь образомь по совъсти своей исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противно должности своей и присяги, не поступать, и такимъ образомъ себя весть и поступать, какъ върному ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-ЛИЧЕСТВА подданному благопристойно есть и надлежить. и какъ я предъ Богомъ и судомъ Его страшнымъ въ томъ всегда отвъть дать могу, какъ суще мив Господь Богъ душевно и приссно да поможеть. Въ заключение же сей моей клятвы цвлую Слова и Крестъ Спасителя моего. Аминь.

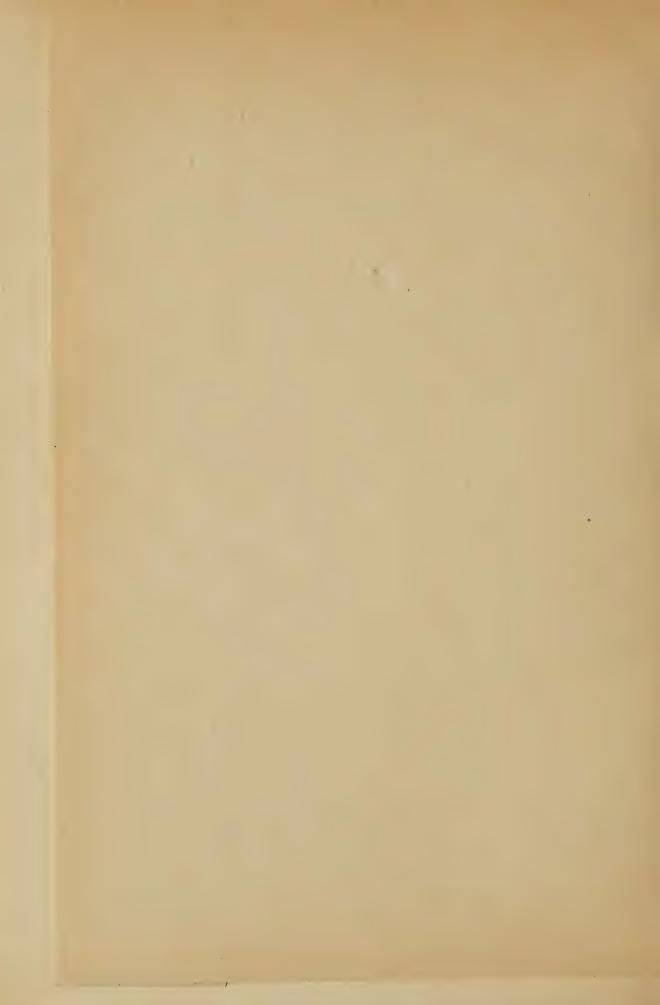

#### II.

Положеніе великаго князя Николая Павловича, послѣ опрометчивой присяги 27-го ноября, было крайне затруднительное. Изъ Варшавы не было никакихъ извѣстій; никто не зналъ даже, гдѣ находился императоръ Константинъ, оставался ли онъ въ Варшавѣ, или уѣхалъ въ Таганрогъ, или же направился въ Петербургъ. Столица имперіи представляла тогда странное зрѣлище. Наступило тяжелое время междуцарствія, во время котораго въ правительственныхъ сферахъ и среди общества господствовали чувства полнѣйшаго недоумѣнія. Былъ государь названный, но не было дѣйствительнаго, и никто не зналъ, кто имъ будетъ.

Вскорѣ въ Петербургъ начали стекаться извѣщенія о принесеніи присяги въ различныхъ частяхъ имперіи. Ранѣе прочихъ поступило донесеніе о присягѣ, совершившейся въ корпусѣ военныхъ поселеній. Вмѣстѣ съ тѣмъ графъ Аракчеевъ, увѣрявшій императора Александра, что онъ по тяжкому разстройству здоровья никакого соображенія не можетъ сдѣлать по дѣламъ, ему ввѣреннымъ, и думаетъ только объ одномъ—пожить въ уединеніи ближе къ Фотію, вдругъ, по воцареніи императора Константина, разомъ освободился отъ своихъ недуговъ и 30-го ноября (12-го декабря) донесъ изъ Новгорода новому государю: «Получа облегченіе отъ болѣзни, я вступилъ въ командованіе отдѣльнымъ корпусомъ военныхъ поселеній» <sup>265</sup>.

Въ ночь съ 6-го на 7-е (19-е) декабря, графъ Аракчеевъ прівхаль въ С.-Петербургъ и остановился въ своемъ домѣ, но никого не принималъ.

2-го (14-го) декабря, въ С.-Петербургѣ получено было донесеніе отъ генералъ-адъютанта Закревскаго изъ Финляндіи, что войска, сенатъ и прочія мѣста въ княжествѣ приведены къ присягѣ по формѣ, въ Россіи установленной, безъ всякаго упоминанія о конституціи. Наконецъ, 3-го (15-го) декабря, адъютантъ московскаго генералъ-губурнатора привезъ извѣстіе, что въ первопрестольной столицѣ присяга состоялась въ совершенномъ порядкѣ и тишинѣ; пакетъ же, хранящійся въ Успенскомъ соборѣ, остался неприкосновеннымъ впредь до высочайшаго повелѣнія.

Только въ польской арміи и въ литовскомъ корпусѣ, находившихся подъ начальствомъ цесаревича Константина Павловича, присяги, конечно, не состоялось. Относительно литовскаго корпуса генералъ Курута донесъ рапортомъ 3-го (15-го) декабря, «что по повелѣнію его высочества цесаревича отношеніе и при ономъ приложенные два печатные листа (сенатскій указъ и присяжный листъ) возвращаются, и что по онымъ по войскамъ литовскаго корпуса никакого исполненія не сдѣлано.

Въ виду полнѣйшаго отсутствія всякихъ признаковъ жизни со стороны новаго императора, на великаго князя Николая Павловича, какъ на единственнаго представителя императорскаго дома мужескаго пола, находившагося въ С.-Петербургѣ, выпадала совершенно исключительная и отвѣтственная роль. Чтобы быть ближе къ своей родительницѣ, онъ переѣхалъ въ Зимній дворецъ тотчасъ послѣ событій 27-го ноября; не считая приличнымъ показываться въ публикѣ, при наступившихъ тогда печальныхъ обстоятельствахъ, Николай Павловичъ почти не выходилъ изъ дворца и допускалъ къ себѣ весьма немногихъ лицъ.

Въ своихъ запискахъ о 14-мъ декабря и предшествовавшихъ ему событіяхъ Николай Павловичь пишетъ: «Надо было рѣшиться или оставаться мит въ совершенномъ бездтиствін, отстраняясь отъ всякаго участія въ дёлахъ, до коихъ въ строгомъ смыслё службы, какъ говорится, мит дъла не было, или участвовать въ нихъ и почти направлять тъхъ людей, въ рукахъ коихъ, по званію ихъ, власть находилась. Въ первомъ случав, соблюдая форму по совъсти, я бы гръшилъ, попуская дъламъ искажаться, можетъ быть, безвозвратно, и тогда бы я заслужилъ въ полной мѣрѣ названіе эгоиста; во второмъ случаѣ я жертвовалъ собою, съ убъждениемъ быть полезнымъ отечеству и тому, которому я присягнулъ. Я не усомнился, и влечение внутреннее ръшило мое поведеніе <sup>263</sup>. Одно было трудно: я долженъ былъ скрывать настоящее положеніе дёль отъ мнительности матушки, отъ глазь окружающихъ, которыхъ любопытство предугадывало истину. Но съ твердымъ упованіемъ на милость Божію я решился действовать, какъ сумею. Городъ казался тихъ, такъ, по крайней мъръ, увърялъ графъ Милорадовичъ, увъряли и тв немногіе, которые ко мнв хаживали, ибо я не считаль приличнымъ показываться и почти не выходиль изъ комнатъ».

Наконецъ, рано утромъ 3-го (15-го) декабря, великій князь Михаилъ Павловичъ прибыль въ С.-Петербургъ.

Населеніе столицы было опов'єщено о прівзд'я великаго князя сл'ядующимъ сообщеніемъ, появившимся 3-го же декабря въ вид'я прибавленія къ газетамъ:

«Ея величество государыня императрица обрадована возвращеніемъ изъ Варшавы его высочества государя великаго князя Михаила Павловича, который, слѣдуя влеченію нѣжнаго сыновняго сердца, поспѣшилъ къ ней немедленно по полученіи извѣстія о кончинѣ блаженныя памяти императора Александра Павловича».

Къ этому извѣщенію сочли нужнымъ прибавить еще слѣдующія строки:

«Его величество государь императоръ Константинъ Павловичъ находится, благодаря Всевышнему, въ вожделѣнномъ здравіи».

Покинувъ Варшаву, какъ выше упомянуто, 26-го ноября, великій князь слѣдоваль въ С.-Петербургъ черезъ Шавли, Митаву и Ригу. На всемъ протяженіи пути до Митавы никто не зналь еще о кончинѣ импе-

ратора Александра. Въ Митавѣ Михаилъ Павловичъ сообщилъ объ этомъ командиру 1-го пѣхотнаго корпуса генералъ-адъютанту Паскевичу. Но затѣмъ великій князь, въ свою очередь, былъ пораженъ совершенно неожиданною вѣстію; одинъ проѣзжій разсказалъ свитѣ, что въ С.-Петербургѣ извѣстіе о кончинѣ императора Александра сопровождалось при-



Яковъ Ивановичъ Ростовцевъ. (Съ портрета, рисованнаго съ натуры на камиъ́ Клемомъ).

сягою императору Константину. Что же будеть при второй присягѣ другому, подумаль великій князь, будучи твердо убѣждень въ непреклонномъ рѣшеніи брата не принимать царскаго вѣнца.

Послѣ краткаго свиданія съ своею супругою Михаилъ Павловичь посиѣшиль въ Зимній дворець къ императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ. При слухѣ о его пріѣздѣ первое возбужденное общимъ любопытствомъ дви-

женіе всѣхъ было броситься во дворецъ, чтобы узнать, присягнулъ ли Миханлъ Павловичъ императору Константину.—«Нѣтъ»,—отвѣчали возвратившіяся изъ Варшавы лица великокняжеской свиты.

«Матушка заперлась съ Миханломъ Павловичемъ, — пишетъ Николай Павловичь, — я ожидаль въ другомъ поков, и ожидаль решенія своей участи-минута неизгладимая! Наконецъ, дверь отперлась, и матушка мнв сказала: «Eh bien, Nicolas, prosternez vous devant votre frère, car il est respectable et sublime dans son inaltérable détermination de vous abandonner le trône». Признаюсь мий слова сін тяжело было слушать, и я въ томъ винюсь; но я себя спрашивалъ: кто большую приносить изъ насъ двухъ жертву? — тотъ ли, который отвергалъ наслёдство отцовское, подъ предлогомъ своей неспособности, и который, разъ на сіе рѣшнвшись, повторяетъ токмо свою неизмѣнную волю и остается въ томъ положенін, которое самъ себ'в создаль сходно всімъ своимъ желаніямъ, или тотъ, который вовсе не готовился къ званію, на которое, по порядку природы, вовсе не имѣлъ никакого права, которому воля братская была всегда тайной, и который неожиданно въ самое тяжелое время и въ ужасныхъ обстоятельствахъ долженъ былъ жертвовать всёмъ, что ему было дорого, дабы покориться вол'т другого! Участь страшная! и сміно думать и ныні, послі 10 літт, что жертва моя была въ моральномъ, въ справедливомъ смыслѣ гораздо тягче. Я отвѣчалъ матушкѣ: «Avant de me prosterner, maman, veuillez me permettre de savoir pourquoi je devrais le faire, car je ne sais lequel des sacrifices est le plus grand, de celui qui refuse, ou de celui qui accepte dans de pareilles circonstances!»

Вотъ въ какихъ выраженіяхъ Николай Павловичъ одѣнивалъ свое положеніе, когда онъ въ 1835 году писалъ свои воспоминанія о событіяхъ 14-го декабря.

Прівздъ великаго князя Михаила Павловича, привезенныя имъ бумаги и словесныя объясненія не могли, однако, привести къ концу водворившееся междуцарствіе; спорный вопросъ попрежнему оставался открытымъ. Дъйствительно, дѣло нельзя было признать окончательно рѣшеннымъ даже и по полученіи офиціальныхъ писемъ цесаревича, главнъйшимъ образомъ потому, что они были отправлены изъ Варшавы прежде полученія извъстія о принесенной императору Константину присягъ.

По словамъ Николая Павловича, на присягу не было еще отвѣта изъ Варшавы, и не существовало акта, который удостовѣрилъ бы народъ, что воля цесаревича не измѣнилась, и что отреченіе, оставшееся при жизни императора Александра тайной, служитъ и нынѣ выраженіемъ его непремѣнной воли.

Великій князь Михаиль Павловичь, изъявляя сожальніе о всемь совершившемся въ С.-Петербургъ 27-го ноября, вполнъ присоединился къ

мижнію своего брата, что вопросъ нельзя признать рѣшеннымъ; онъ не скрылъ своихъ опасеній относительно затрудненій, могущихъ сопровождать принесеніе новой присяги, и говорилъ о трудности объяснить публикѣ, почему мѣсто старшаго брата, которому уже присягнули, займетъ вдругъ второй, и растолковать каждому въ народѣ и въ войскѣ основанія и правоту этихъ, какъ онъ ихъ называлъ, домашнихъ сдѣлокъ<sup>267</sup>.

Николай Павловичь повториль при этомъ случав сказанное имъ уже ранве, что не могъ двиствовать иначе въ томъ положеніи, въ которое былъ поставленъ 27-го ноября тайною актовъ покойнаго государя.

Послѣ долгихъ совѣщаній Николай Павловичъ остался при томъ миѣніи, что брату слѣдовало объявить всенароднымъ манифестомъ, что, оставаясь непреклоннымъ въ прежнемъ отреченіи, освященномъ послѣднею волею императора Александра, онъ снова повторяетъ его предъ лицемъ всей Росси, отклоняя и разрѣшая принесенную ему присягу. «Все впрочемъ,—прибавилъ Николай Павловичъ, — могло бы еще поправиться и получить оборотъ болѣе благопріятный, если бы цесаревичъ самъ прі-ѣхалъ въ С.-Петербургъ, и только упорство его оставаться въ Варшавѣ будетъ причиною несчастій, которыхъ возможности я не отвергаю, но въ которыхъ, по всей вѣроятности, самъ первый и паду жертвою» <sup>268</sup>.

Наконецъ, Николаю Павловичу удалось убѣдить императрицу Марію Өеодоровну, что бумагъ, присланныхъ цесаревичемъ, нельзя обнародовать безъ явной опасности, и что должно непремѣнно вторично убѣдить брата прибавить къ нимъ другой актъ въ видѣ манифеста, который рѣшилъ бы окончательно спорный вопросъ, кому царствоватъ. Въ этомъ смыслѣ рѣшили написать цесаревичу письма императрица Марія Өеодоровна и великій князь Николай Павловичъ. Оба письма были отправлены въ Варшаву съ фельдъегеремъ Бѣлоусовымъ 3-го (15-го) декабря.

Содержаніе письма великаго князя Николая Павловича было сл'єдующее:

«Припадая къ стопамъ вашимъ, какъ братъ, какъ подданный, я молю васъ о прощеніи, о благословеніи, дорогой, дорогой Константинъ; рѣшайте мою судьбу, приказывайте вашему вѣрному подданному и разсчитывайте на его безпрекословное послушаніе. Что же, великій Боже, 
я могу сдѣлать, что могу сказать вамъ? Вы имѣете мою присягу, я 
вашъ подданный, я могу лишь покоряться и повиноваться вамъ; я сдѣлаю 
это, потому что таковъ мой долгъ, ваша воля моего владыки, моего 
государя, и который никогда не перестанетъ быть имъ для меня; но 
сжальтесь надъ несчастнымъ, единственное утѣшеніе котораго заключается въ убѣжденіи, что онъ исполнилъ свой долгъ и заставилъ другихъ сдѣлать то же самое; но если я и былъ не правъ, то я слѣдовалъ 
лишь чувству моего сердца, чувству, слишкомъ вкорецившемуся, слиш-

#### ГЛАВА ШЕСТАЯ

комъ глубоко запечатлъвшемуся въ моей душъ съ самаго дътства, чтобы я могъ когда либо хоть на одно мгновеніе отръшиться отъ него, чувству, которое стало лишь болье священнымъ въ моихъ глазахъ послъ того, какъ я узналъ о намъреніяхъ моего благодътеля и о вашихъ!

«Онъ, который видитъ насъ, который судитъ насъ, потому что онъ читаетъ въ глубинѣ нашихъ душъ, я призываю его, этого ангела, нашего благодътеля, и пусть онъ будетъ судьей между нами. Могъ ли я по человъческимъ понятіямъ поступить иначе, могъ ли я, даже забывая свою честь, свою совъсть, могъ ли я рисковать положениемъ государства, этого обожаемаго отечества? Такимъ образомъ я исполнилъ свой долгъ и передъ вами, монмъ государемъ, и передъ монмъ отечествомъ, долгъ священный, но и ничего болже, какъ долгъ, такъ какъ у меня не было никакой задней мысли; увы, я васъ зналъ достаточно, чтобы не сомнъваться, къ какому я приду результату, но, по крайней мъръ, я осмёдиваюсь надёяться, что вы не могли бы оскорбить меня, допуская возможность съ моей стороны другого образа действій. Теперь же съ чистою душею передъ вами, мой государь, передъ Богомъ, моимъ Спасителемъ, и передъ тѣмъ ангеломъ, которому я обязанъ былъ воздать этотъ долгъ, это обязательство, подыщите слово, какое хотите, я чувствую, но не могу выразить это, спокойно и безропотно покоряюсь я вашей вол'в и повторяю вамъ зд'есь клятву передъ Вогомъ исполнить вашу волю, какъ бы тягостна она ни была для меня. Я не могу сказать вамъ ничего большаго: такъ я исповедался передъ вами, какъ бы передъ самимъ Богомъ.

«Здѣсь все въ порядкѣ; вамъ уже извѣстно, что Москва выполнила свой долгъ. Графъ Аракчеевъ вступилъ въ исправленіе своихъ обязанностей; онъ и его корпусъ также исполнили свой долгъ. Матушка чувствуетъ себя хорошо, несмотря на всѣ удары, ниспосланные ей Провидѣніемъ, да сохранитъ ее Господь! Ради Бога пріѣзжайте. (Arrivez au nom de Dieu).

«Моя жена обнимаеть вась. Умоляю вась повергнуть меня къ колѣнямъ, къ стопамъ Жанеты, моей доброй, дорогой сестры. Моя жизнь порукой вамъ за мою покорность волѣ самаго дорогого, самаго уважаемаго изъ братьевъ и друзей.

## «Вашъ покорный Николай» <sup>269</sup>.

До полученія окончательнаго отв'єта отъ цесаревича р'єшено было письма, полученныя изъ Варшавы, хранить въ тайн'є. «Но какъ было уяснить намъ молчаніе передъ публикой?—пишетъ Николай Павловичъ,— нетерп'єніе и неудовольствіе были велики и весьма основательны. Пошли догадки, а въ особенности обстоятельство неприсяги Михаила Павловича навело на вс'єхъ сомн'єніе, что скрывалось отреченіе Кон-

стантина Павловича..... время сего ожиданія можно считать подходящимъ междуцарствію, ибо повельній отъ императора, которому присяга принесена была, по расчету времени должно было получить, но ихъ не приходило; дыла остановились совершенно».

Къ довершенію общаго недоумѣнія стало извѣстнымъ, что Михаилъ Павловичь выѣхалъ изъ Варшавы по полученій цесаревичемъ извѣстія о кончинѣ императора Александра; поэтому догадки о тайнственныхъ причинахъ явнаго всѣмъ бездѣйствія правительства вскорѣ привели къ тому, что трудно было объяснить уклоненіе Михаила Павловича отъ присяги императору, котораго признала вся Россія. Постепенно стали распространяться слухи объ отреченій цесаревича Константина Павловича отъ престола, и что императоромъ будетъ не то лицо, которому принесена была присяга 27-го ноября. «При дворѣ и въ публикѣ возникаютъ нѣкоторыя соображенія и сомнѣнія насчетъ будущаго», писалъ, 3-го (15-го) декабря, дежурный генералъ Потаповъ барону Дибичу.

При этихъ обстоятельствахъ дальнъйшее присутствіе Михаила Павловича становилось тягостнымъ и для него и для всей царственной семьи. Чтобы избавить великаго князя отъ этого двусмысленнаго положенія, ръшено было отправить его въ Варшаву, подъ предлогомъ личнаго успокоенія брата насчетъ здоровья ихъ родительницы, а въ сущности для убъжденія цесаревича прибыть въ Петербургъ. Но чтобы не разъвхаться въ пути съ какими нибудь важными сообщеніями изъ Варшавы, императрица Марія Өеодоровна снабдила великаго князя открытымъ предписаніемъ слъдующаго содержанія:

«Предъявитель сего открытаго предписанія его императорское высочество государь великій князь Михаиль Павловичь, любезнѣйшій мой сынь, уполномочень мной принимать моимъ именемъ и распечатывать всѣ письма, пакеты и прочее, отъ государя императора Константина Павловича ко мнѣ адресованные.

«Марія»<sup>270</sup>.

Михаилъ Павловичъ отправился въ путь послѣ обѣда 5-го (17-го) декабря.

Въ этотъ же день въ прибавленіи къ «Сѣверной Пчелѣ» (№ 146) напечатано было слѣдующее извѣщеніе:

«Государыня императрица Марія Өеодоровна, желая успоконть государя императора насчеть здоровья ея величества, рѣшилась послать его высочество великаго князя Михаила Павловича съ извѣстіемъ объономъ къ государю императору» <sup>271</sup>.

Отпуская сына, императрица сказала ему:

— «Quand vous verrez Constantin, dites et répétez lui bien, que si 'lon en a agi ainsi, c'est parce que autrement le sang aurait coulé».

— «Il n'a pas encore coulé, mais il coulera»,—отвѣчалъ великій князь въ печальномъ предчувствін<sup>272</sup>.

8-го (20-го) декабря, Михаилъ Павловичъ писалъ великому князю Николаю Павловичу со станціи Ненналь<sup>273</sup>:

«Прівхавъ на станцію Ранна-Пунгернъ, встретиль я, любезный Николай, фельдъегеря изъ Варшавы съ письмомъ къ князю Лопухину и, увидівь на конверті: оть его императорскаго высочества цесаревича, я сейчасъ догадался, въ чемъ дёло; между тёмъ узналъ отъ него, что Лазаревъ \*детъ всл\*дъ за нимъ, и потому я взялъ сего фельдъегеря съ собою, покуда не встръчу Лазарева. Что написано князю Лопухину, того не знаю, ибо не им'єю права ихъ отворять. Въ Неннал'є нашель я Лазарева, который и подаль мнѣ пакеть, у него бывшій, на имя матушки; ты изъ письма Константина Павловича увидишь все его мижніе, которое по содержанію почти согласно съ тімь, что я тебі говориль. Теперь, не зная, какія м'тры будуть взяты въ Петербург'т, я думаю, что хорошо мнъ будетъ здъсь оставаться и ждать твоихъ повельній, ибо, бывъ только въ 260 верстахъ, если я нуженъ въ Петербургѣ, я сейчась могу вернуться, если нътъ, то я могу продолжать дорогу въ Варшаву, какъ ни въ чемъ не бывало; можетъ быть, угодно будетъ матушкъ и тебъ еще новое что нибудь отправить къ брату. Увърьте себя, что я всюду готовъ, куда матушкѣ и тебѣ угодно. Два или три дня разницы прівзда моего въ Варшаву ничего не сделаеть, ибо Опочининъ уже, конечно, все сказалъ. Сдѣлай милость, чтобы приказанія ко мнъ дошли какъ можно скоръе. Прощай, твой навъки

#### «Михаилъ».

Съ письмомъ Михаила Павловича прибылъ въ Петербургъ 9-го (21-го) декабря адъютантъ Николая Павловича Лазаревъ, который привезъ письмо цесаревича отъ 2-го (14-го) декабря, уже выше приведенное нами; оно, конечно, не могло положить предѣлъ водворившемуся междуцарствію <sup>274</sup>.

Вмѣстѣ съ тѣмъ въ рукахъ Николая Павловича оказался также рескринтъ цесаревича на имя князя Лопухина отъ 3-го декабря, представлявшій собою, по словамъ великаго князя, «родъ выговора князю Лопухину, какъ предсѣдателю государственнаго совѣта». Дать этому документу гласность признано было невозможнымъ. Великій князь оставиль его у себя. Итакъ, Николаю Павловичу оставалось еще ожидать возвращенія изъ Варшавы Бѣлоусова съ отвѣтомъ на письмо, отправленное къ цесаревичу 3-го (15-го) декабря.

Ко всёмъ этимъ затрудненіямъ не замедлило присоединиться еще новое осложненіе.

12-го (24-го) декабря, въ субботу, часовъ въ шесть утра, великаго князя Николая Павловича разбудили извѣстіемъ, что пріѣхаль изъ Таганрога и желаеть его видѣть полковникъ лейбъ-гвардіп Измайловскаго полка, баронъ Фредериксъ, исправлявшій при императорѣ Александрѣ должность коменданта <sup>275</sup>. Онъ привезъ пакетъ отъ начальника главнаго



Кондратій Федоровичъ Рыдівевь, (Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова).

штаба, барона Дибича, о самонужнѣйшемъ и адресованный: «Его императорскому величеству. Отъ начальника главнаго штаба всеподданнѣйшій докладъ въ собственныя руки».

На вопросъ великаго князя, знаетъ ли онъ о содержаніи пакета, Фредериксъ, отвѣчалъ отрицательно, но прибавилъ, что по неизвѣстности въ Таганрогѣ мѣстопребыванія государя такой же пакетъ посланъ въ Варшаву, а ему приказано только, если бы его величества не было

#### ГЛАВА ШЕСТАЯ

еще въ Петербургѣ, вручить накетъ его высочеству съ просьбою распечатать его.

«Заключивъ изъ сего, — пишетъ Николай Павловичъ, — что пакетъ содержаль обстоятельство особой важности, я быль въ крайнемъ недоумѣніи, на что мнѣ рѣшиться. Вскрыть пакеть на имя императора быль поступокъ столь отважный, что решиться на сіе казалось мнё послёдней крайностью, къ которой одна необходимость могла принудить человъка, поставленнаго въ самое затруднительное положение-и пакетъ вскрыть! Пусть изобразять себѣ, что должно было произойти во мнѣ, когда, бросивъ глаза на включенное письмо отъ генерала Дибича, видѣлъ, что дѣло шло о существующемъ и только что открытомъ преступномъ заговоръ, котораго отросли распространялись черезъ всю имперію отъ Петербурга на Москву и до второй арміи въ Бессарабіи! Тогда только почувствоваль я въ полной мёрё всю тяжесть своей участи и съ ужасомъ вспомнилъ, въ какомъ находился положеніи. Должно было дъйствовать, не теряя ни минуты, съ полною властью, съ опытностью, съ рѣшимостью: я не имѣлъ ни власти, ни права, на случай могъ только дъйствовать черезъ другого, изъ одного довърія ко мнъ обращающагося, безъ уверенности, что совету моему последують, и притомъ чувствоваль, что тайну подобной важности должно было наитщательнъйше скрывать отъ всъхъ, даже отъ матушки, дабы ея не испугать или преждевременно заговорщикамъ не открывать, что замыслы ихъ уже не скрыты отъ правительства. Къ кому мнв было обратиться — одному, совершенно одному безъ совъта!»

Въ письмѣ генералъ-адъютанта барона Дибича, приложенномъ къ всеподданнѣйшему докладу, онъ обращался къ великому князю Николаю Павловичу, уже какъ къ императору; оно было помѣчено 4-мъ декабря и заключалось въ слѣдующемъ:

«Всемилостив'ь й тосударь.

«Въ бѣдственномъ случаѣ, насъ постигшемъ, я по вѣрноподданнѣйшей обязанности моей долженъ былъ о послѣдовавшей кончинѣ всемилостивѣйшаго государя нашего донести его императорскому высочеству цесаревичу и великому князю Константину Павловичу, яко старшему брату покойнаго императора и, слѣдовательно, по существующему закону, наслѣдующему всероссійскимъ престоломъ: ибо, кромѣ сего закона, мнѣ прежде, такъ и нынѣ, совершенно неизвѣстны никакія другія государственныя на сей предметъ положенія.

«Но на рапортъ мой я получилъ сего 4-го декабря отъ его императорскаго высочества цесаревича письмо, въ копіи при семъ прилагаемое, въ которомъ изволитъ совѣтовать мнѣ обо всѣхъ предметахъ, требующихъ высочайшихъ разрѣшеній, относиться въ С.-Петербургъ. Почему, слѣдуя тому же самому закону, я мню послѣ его императорскаго вы-

сочества цесаревича видѣть въ вашемъ императорскомъ величествѣ моего всемилостивѣйшаго государя и съ покорностію буду ожидать высочайшихъ повелѣній вашего величества, надѣясь притомъ, что ваше величество простите мнѣ, если въ семъ необычайномъ и трудномъ положеніи моемъ сдѣлалъ какую либо ошибку. Будучи впрочемъ совершенно покойнымъ въ совѣсти моей, ибо при семъ несчастномъ случаѣ во всѣхъ поступкахъ моихъ я имѣлъ единственную цѣль—сохранитъ долгъ вѣрноподданной моей обязанности къ высочайшему престолу.

«Слѣдуя сему же самому долгу моему, я почитаю священнѣйшею обязанностію, не теряя ни малѣйшаго времени, донести вашему императорскому величеству чрезъ посылаемаго нарочнымъ лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка полковника барона Фредерикса объ одномъ чрезвычайно важномъ случаѣ, касающемся до благосостоянія и спокойствія государства и не териящемъ никакого отлагательства.

«Изъ приложеннаго при семъ доклада моего изволите усмотрѣть, всемилостивѣйшій государь, всю важность сего предмета и тѣ мѣры, къ коимъ на первый разъ я счелъ необходимымъ взять рѣшимость, предавая дальнѣйшія распоряженія въ волю и благоусмотрѣніе вашего величества. Тайну, въ семъ докладѣ содержащуюся, я почитаю столь великою, что не открылъ сіе и представляющему сіе вашему величеству полковнику Фредериксу, ибо по отдаленности вашего величества и невозможности получить въ скоромъ времени вашихъ приказаній я долженъ былъ, какъ въ семъ, такъ и вообще въ принятыхъ мною по сему случаю рѣшимостяхъ, слѣдовать даннымъ мнѣ покойнымъ государемъ императоромъ, при отправленіи лейбъ-гвардіи казачьяго полка полковника Николаева, наставленіямъ.

«Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и вѣрноподданническою преданностію имѣю счастіе быть и проч.».

Приложенный къ письму барона Дибича всеподданнъйшій докладъ заключаль въ себъ свъдънія по доносамъ, сдъланнымъ унтеръ-офицеромъ 3-го Украинскаго уланскаго полка Шервудомъ <sup>276</sup> и капитаномъ Вятскаго полка Майбородою, равно какъ указанія главнъйшихъ мъропріятій, послъдовавшихъ со стороны начальника главнаго штаба въ Таганрогъ, въ виду разоблаченій поименованныхъ лицъ.

Всѣ эти обстоятельства великій князь Николай Павловичь впервые узналь изъ донесенія барона Дибича; императоръ Александръ всѣ полученныя свѣдѣнія тщательно скрываль отъ намѣченнаго имъ наслѣдника престола и, покидая Петербургъ, оставиль брата въ совершенномъ невѣдѣніи относительно приближавшейся грозы, готовой подорвать въ корнѣ спокойствіе имперіи. Неудивительно, что при первомъ бѣгломъ просмотрѣ вскрытыхъ бумагъ Николая Павловича объялъ несказанный ужасъ, какъ пишетъ баронъ Корфъ.

Хотя всеподданнъйшій докладъ генераль-адъютанта Дибича отъ 4-го (16-го) декабря 1825 года и былъ напечатанъ нами въ сочиненіи: «Императоръ Александръ Первый», но по важности его содержанія и тъсной связи съ событіями, сопровождавшими воцареніе императора Николая Павловича, считаемъ необходимымъ воспроизвести здъсь снова этотъ историческій документъ. Докладъ Дибича послужилъ исходной точкой начавшагося вскоръ дъла декабристовъ, а поэтому для лучшаго выясненія замысловъ декабристовъ дополнимъ его въ настоящемъ трудъ нъкоторыми важнъйшими приложеніями.

«Въ прошедшее лѣто,—писалъ баронъ Дибичъ,—3-го Бугскаго уланскаго полка унтеръ-офицеръ Шервудъ 277 въ письмѣ, на высочайшее имя и въ собственныя руки писанномъ, объявилъ, что онъ имѣетъ открытъ важный секретъ. Будучи по высочайшему повелѣнію, по распоряженію генерала графа Аракчеева, привезенъ въ С.-Петербургъ въ концѣ іюля сего года, показалъ, что онъ узналъ случайно, что въ нѣкоторыхъ полкахъ первой и второй арміи существуетъ секретное общество, которое отъ времени до времени увеличивается, и что оно имѣетъ особенныя связи въ 4-мъ резервномъ кавалерійскомъ корпусѣ, и что онъ увѣренъ, что служащій въ конно-егерскомъ полку прапорщикъ Вадковскій (выписанный за дерзкій разговоръ изъ Кавалергардскаго полка) есть одинъ изъ главнѣйшихъ членовъ. По знакомству его съ принадлежащими, по мнѣнію его, къ тому же обществу, живущими въ Харьковѣ, графами Яковомъ и Андреемъ Булгари, онъ надѣялся быть введеннымъ въ сіе общество и открыть секреты и членовъ онаго.

«Положено было дать ему отпускъ на годъ, будто за то, что онъ привезенъ былъ въ С.-Петербургъ по подозрѣнію по дѣлу поручика Сивиниса, въ которое замѣшанъ былъ также графъ Булгари, и что онъ себѣ выпросилъ въ вознагражденіе годовой отпускъ, когда сіе подозрѣніе найдено было неосновательнымъ. Онъ обѣщался увѣдомить графа Аракчеева, коль скоро найдетъ возможность къ большему открытію, съ тѣмъ, чтобы тогда былъ присланъ надежный чиновникъ съ полномочіемъ для пособія ему.

«Отъ 20-го сентября писалъ онъ письмо къ графу Аракчееву изъ Карачева, въ коемъ объясняеть, что по прівздв въ Харьковъ былъ у графа Якова Булгари, у коего засталъ и илемянника его, графа Андрея, что онъ объявилъ имъ о взятіи его по подозрвнію по двлу Сивиниса, что графъ Яковъ Булгари жаловался, что онъ по тому же двлу не имветъ отввта на три просьбы, на высочайшее имя поданныя, но что на вопросъ его, Шервуда, объ обществв отозвался графъ Булгари незнаніемъ; напротивъ того, когда сей вышелъ изъ комнаты, то племянникъ, графъ Андрей Булгари, спрашивалъ его, какъ идутъ двла сего общества, объявилъ ему, что онъ знаетъ чрезъ графа Николая Булгари,

служащаго въ лейбъ-кирасирскомъ ея величества полку поручикомъ, что прапорщикъ Вадковскій въ семъ обществѣ.

«Шервудъ повхалъ прямо къ Вадковскому въ Курскъ. 9-го сентября, въ полночь, нашелъ его спящимъ въ своей квартирѣ, но, разбудивъ, объявилъ о случившемся съ нимъ, и что онъ выпросилъ себѣ годовой отпускъ единственно, чтобы дѣйствовать въ пользу извѣстнаго ему



Князь Сергъй Петровичъ Трубецкой (декабристъ). (Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова).

общества. Вадковскій вскочиль съ постели, обнималь его и спросиль, сколько онъ имѣетъ членовъ; на сіе объявиль ему Шервудъ: два генерала и 47 штабъ и оберъ-офицеровъ. Вадковскій обрадовался сей лжи, просиль при вторичномъ пріѣздѣ въ Курскъ привезти списокъ, какихъ именно они полковъ, и сколько именно принято по поселенію; считая сіе весьма важнымъ, хвасталъ, что предпріятіе ихъ идетъ сверхъ чаянія хорошо, что изъ корпуса генераль-адъютанта Бороздина сеть двѣ значительныя особы и довольное число прочихъ, принадлежащихъ ихъ

обществу, и что онъ почитаетъ только труднѣйшимъ въ ихъ предпріятіи истребить вдругъ всю августѣйшую фамилію, что, впрочемъ, надѣется также въ семъ на содѣйствіе поляковъ столько же хорошо, какъ собственно на своихъ.

«Шервудъ послѣ всѣхъ сихъ ужасныхъ объясненій Вадковскаго, человѣка, котораго онъ прежде вовсе не зналъ, обѣщался ему доставить списокт, который Вадковскій обще съ своимъ хотѣлъ въ половинѣ ноября доставить чрезъ поручика графа Николая Булгари въ С.-Петербургъ. Посему просилъ Шервудъ, въ вышеупомянутомъ письмѣ къ графу Аракчееву, послать къ нему въ половинѣ ноября надежнаго чиновника въ Харьковъ, который по объясненіи съ нимъ могъ бы перехватить Булгари съ бумагами. Его величество, вручивъ мнѣ сіе письмо по дорогѣ въ Новочеркасскъ, изволилъ выбрать для сего назначенія лейбъ-гвардіи казачьяго полка полковника Николаева, съ тѣмъ, чтобы ни ему, ни кому другому не объявить до возвращенія изъ Крыма.

«Между тъмъ прівхаль, по высочайшему соизволенію, въ Таганрогь, 18-го октября, генераль-лейтенанть Витть 278 и объявиль равном врно, что существуеть таковое общество, которое значительно увеличилось въ объихъ арміяхъ и старалось, но тщетно, помощью генералъ-майора Михаила Орлова и сыновей генерала Раевскаго, заразить и Черноморскій флоть, что бывають часто подобныя собранія въ фамиліи Давыдовыхъ, кои всё заражены симъ духомъ, и что изъ числа дёятельнёйшихъ членовъ объявлены ему гвардейскаго генеральнаго штаба капитанъ Муравьевъ, гвардейскій офицеръ Бестужевъ, служившій прежде во флотъ, нъкто Рылъевъ (въроятно, секундантъ покойнаго поручика Чернова на дуэли съ флигель-адъютантомъ Новосильцевымъ), что 18-я пъхотная дивизія въ особенности заражена симъ духомъ, и что въ оной играетъ главную роль командиръ Вятскаго пъхотнаго полка полковникъ Пестель, что адъютантъ графа Витгенштейна Крюковъ и генералъ-лейтенанта Рудзевича Шишковъ-также члены, и что, наконецъ, одинъ изъ главныхъ членовъ — подпоручикъ квартирмейстерской части Лихаревъ, который недавно женился на дочери сенатора Бороздина. Всѣ сіи извѣстія даны графу Витту однимъ членомъ, и по недовольной еще основательности оныхъ надаялся онъ получить варнъйшія на кіевскихъ контрактахъ, ибо давалъ имъ надежду склониться на ихъ сторону по непріятностямъ, имѣвшимся между имъ, Виттомъ, и графомъ Аракчеевымъ. Графъ Виттъ при семъ прибавилъ, что онъ надъется, что можно получить также свъдъніе отъ гвардейскаго генеральнаго штаба штабсъ-капитана Корниловича, принадлежавшаго сему обществу, но раскаявшагося, увидя бездну ужасную, въ которую оно можетъ ввести; равномърно доставилъ графъ Виттъ письмо отъ неизвъстнаго, который, объявляя объ обществ и огромности онаго, остерегаетъ его о личной его опасности тѣмъ, что заговорщики хотѣли его сдѣлать одною изъ первѣйшихъ жертвъ замысловъ своихъ.

«Его императорское величество приказалъ графу Витту продолжать открытія свои и изволилъ отправиться въ Крымъ; радостный пріемъ всѣхъ чиновъ 20-й пѣхотной дивизіи, совершенно по духу, издревле свойственному россійскому воинству, и увѣренія генераль-лейтенанта Рудзевича въ таковомъ же духѣ ввѣренныхъ ему войскъ, хотя и успокоили его величество насчетъ общаго распространенія подобнаго зла, но не менѣе того приказалъ мнѣ еще 10-го ноября отправить полковника Николаева по прежнему предположенію въ Харьковъ, дабы онъ, по указанію унтеръ-офицера Шервуда, схватилъ вышеупомянутыя бумаги, посланныя прапорщикомъ Вадковскимъ черезъ поручика графа Николая Булгари въ С.-Петербургъ, принимая при томъ въ соображеніе совѣты и объясненія Шервуда съ должною осторожностью.

«15-го ноября, полковникъ Николаевъ увидѣлъ въ предназначенномъ въ письмѣ Шервуда трактирѣ сего унтеръ-офицера и, призвавъ его къ себѣ, получилъ отъ него объясненіе, которое Шервудъ повторилъ письменно ко мнѣ, и главное содержаніе коего слѣдующее: послѣ нѣкотораго пребыванія Шервуда въ Орлѣ и окружности до 26-го октября (онъ не объясняетъ—съ какого числа) и во время котораго хотя и былъ два раза у генералъ-адъютанта Бороздина, но, какъ онъ говоритъ, по краткости времени, ничего касающагося до общества открыть не могъ, по-ѣхалъ онъ, Шервудъ, въ Курскъ, гдѣ засталъ прапорщика Вадковскаго, возвратившагося отъ поѣздки къ ротмистру Кавалергардскаго полка графу Захару Чернышеву, въ 80-ти верстахъ отъ Курска.

«Вадковскій приняль его съ восхищеніемъ, разсказаль ему о успѣхѣ ихъ дѣла, что онъ получиль изъ С.-Петербурга извѣстіе, что 10 офицеровъ гвардіи приняты въ ихъ общество. Онъ жаловался на вѣтреность поручика графа Николая Булгари, который съ графами Спиро и Андреемъ Булгари поѣхали въ Одессу, и черезъ то промедлитъ доставленіемъ списка въ С.-Петербургъ и особливо требованіемъ отъ главныхъ членовъ общества заведенія секретной типографіи для напечатанія сочиненій въ ихъ духѣ и присылки трехъ экземпляровъ ихъ конституціи, изъ коихъ одинъ хотѣлъ дать Шервуду.

«Шервудъ предлагалъ себя для посылки въ С.-Петербургъ, но Вадковскій отклонилъ сіе, сказавъ, что поручикъ графъ Булгари уже на сіе опредѣленъ и имѣетъ для сего подорожную во всю имперію. Шервудъ ему далъ списокъ мнимыхъ членовъ, завербованныхъ имъ будто въ поселеніи, и разныя замѣчанія о способностяхъ ихъ. Вадковскій спряталъ оный въ скрипичный футляръ, гдѣ еще хранятся другія бумаги, съ тѣмъ, что человѣкъ Вадковскаго можетъ ихъ сжечь, когда предстоитъ въ томъ надобность.

«Дивизіонный начальникъ 1-й конноегерской дивизіи, генеральмайорь Зассь, оставиль Вадковскаго въ Курскѣ въ караульныхъ эскадронахъ еще на другую очередь. Шервудъ былъ у него въ гостяхъ въ караулѣ, куда приходилъ Сѣверскаго конноегерскаго полка майоръ Гофманъ, отъ котораго Шервудъ услышалъ весьма неприличные разговоры насчетъ правительства. Вадковскій сказалъ ему послѣ: вотъ уже приготовленъ при первомъ. Шервудъ [писалъ изъ Курска къ графу Андрею Булгари, чтобы поручикъ графъ Николай Булгари воротился скорѣе. Сіе письмо повезетъ въ Одессу ротмистръ кавалергардскій графъ Чернышевъ, который ожидаетъ изъ главной квартиры 1-й арміи отпускъ, будучи предварительно отпущенъ въ Курскъ.

«Вадковскій разсказываль Шервуду слѣдующее:

«Въ обществъ состоятъ: Кавалергардскаго полка ротмистръ графъ Захаръ Чернышевъ, дъйствующее лицо въ С.-Петербургъ, того же полка Свистуновъ (в вроятно, корнетъ, выпущенный изъ камеръпажей); лейбъ-гвардін Коннаго полка офицеръ Бураковъ, недавно женившійся на фрейлинь Ушаковой, принять въ общество Вадковскимъ, равно какъ юнкеръ Скарятинъ, прівхавшій изъ Кіева (неизвъстно котораго полка), который объявиль, что онъ недавно къ сему пріуготовлень быль своимь учителемь; графь Бобринскій (Шервуду неизвъстно который) пожертвоваль 10.000 рублей на заведение секретной типографіи; полковникъ Павелъ Пестель, бывшій адъютанть графа Витгенштейна (командиръ Вятскаго пъхотнаго полка), ни Вадковскому, ни Шервуду неизвъстно, гдъ онъ квартируетъ и какимъ именно полкомъ командуетъ, почему Вадковскій просилъ Шервуда узнать върнъе о семъ, и Шервудъ просилъ о томъ увъдомленія отъ знакомаго ему адъютанта генераль-лейтенанта Рудзевича, капитана Шишкова, и состоящаго по особымъ порученіямъ у генералъ-адъютанта Киселева, майора Пущина. Наконецъ считаетъ въ числъ членовъ генералъ-интенданта второй арміи Юшневскаго.

«Шервудъ получилъ всѣ сіи извѣстія отъ Вадковскаго, обѣщавъ за-ѣхать къ нему, когда поѣдетъ въ Москву и С.-Петербургъ, въ началѣ декабря.

«Въ доказательство связей своихъ представилъ два собственноручныхъ письма Вадковскаго, которыя по двусмысленности своей довольно ясно доказываютъ непозволительныя ихъ связи. Шервудъ полагалъ во время вторичнаго своего свиданія съ Вадковскимъ, въ началѣ декабря, уговорить препоручить ему отвезть списокъ членовъ, если не пріѣдетъ Булгари.

«По полученіи сихъ изв'єстій, по важности скор'єйшаго открытія столь ужаснаго зла, въ особенности въ нын'єшнихъ обстоятельствахъ, коими, в'єроятно, зломыслящіе желаютъ воспользоваться для распро-

страненія онаго, приказаль я полковнику Николаеву, если онъ въ томъ надѣется имѣть успѣхъ, отправиться съ Шервудомъ или вслѣдъ за онымъ въ Курскъ, подъ видомъ отпуска, и притворясь вступить черезъ Шервуда въ ихъ общество, стараться выманить секреты Вадковскаго и лично удостовѣриться въ оныхъ. Буде же успѣетъ въ семъ, смотря по обстоятель-



Князь Евгеній Петровичъ Оболенскій (декабристъ). (Изъ собранія портретсвъ В. Р. Зотова).

ствамъ, или арестовать Вадковскаго и бумаги его и сообщниковъ, буде есть таковые, или же меня заранѣе увѣдомить для принятія должныхъ мѣръ.

«Я получилъ рапортъ полковника Николаева, что онъ отправился 26-го ноября въ Курскъ для исполненія сего.

«Въ ожиданіи дальнѣйшихъ извѣстій, получилъ я 1-го декабря съ прибывшимъ сюда, въ Таганрогъ, адъютантомъ генералъ-лейтенанта Рота, поручикомъ гусарскаго Оранскаго полка, графомъ Штейнбокомъ, отъ сего генерала рапортъ и письмо, писанное рукою начальника кор-

пуснаго штаба, генералъ-майора князя Горчакова, и при нихъ письмо Вятскаго пѣхотнаго полка капитана Майбороды на высочайшее имя.

«Капитанъ Майборода говоритъ въ письмѣ семъ, что, подозрѣвая давно полкового своего командира, полковника Пестеля, въ незаконныхъ связяхъ къ нарушенію общаго спокойствія, дабы лучше о томъ узнать, поддавался притворно и тёмъ открылъ, что въ Россіи существуетъ уже болье десяти льть и болье и болье увеличивается общество либераловъ, корень котораго въ Россіи и въ нѣкоторыхъ прилежащихъ мѣстахъ ему, Майбородъ, извъстенъ. Сіе общество даже знало предварительно, когда въ началѣ сего года посланъ былъ въ Харьковъ генераль-майорь Шеншинъ для захваченія бумагь графа Булгари. Онъ просить послать довфренную особу въ квартиру роты его, Липовецкаго новъта, въ село Балабановку, которой откроетъ онъ, гдъ сохраняются бумаги сего общества и приготовленные уже какіе-то законы подъ именемъ Русской Правды, сочинениемъ коихъ занимаются генераль-интенданть Юшневскій, полковникь Пестель и въ С.-Петербургі гвардейскаго генеральнаго штаба (капитанъ) Никита Муравьевъ. (Я при семъ долженъ прибавить, что графъ Виттъ мнѣ сказалъ, что онъ имѣетъ подозрѣніе на генераль-интенданта первой арміи Пирогова. Шервудъ же и Майборода говорять про генераль-интенданта второй арміи Юшневскаго и не упоминають о Пироговъ).

«Въ томъ же письмѣ просить Майборода представиться лично государю императору съ тѣмъ, чтобы препоручено было довѣренной особѣ привезть его сюда. Онъ считаетъ жизнь свою въ опасности и посему, не рѣшаясь открыться своему высшему начальству, проситъ перевода изъ второй армін, куда угодно будетъ. Въ случаѣ же, что теперь увидитъ себѣ опасность, намѣренъ спастись къ генералъ-лейтенанту Роту.

«Генералъ Ротъ въ письмѣ своемъ ко мнѣ прибавляетъ, что Майборода, явясь къ нему въ Житомиръ, объявилъ ему еще лично при просъбѣ о доставленіи открытаго упомянутаго письма <sup>279</sup>, что общество, о которомъ онъ говоритъ, было составлено подъ именемъ общества просвѣщенія, что впослѣдствіи многіе отъ него отклонились, между прочимъ, командиры полковъ: Украинскаго пѣхотнаго полка—полковникъ Бурцовъ и Казанскаго —полковникъ Аврамовъ, также квартирмейстерской части полковникъ Комаровъ, и что они вѣрно не отказались бы въ открытіи дальнѣйшихъ свѣдѣній, особливо Комаровъ (который находится нынѣ при 5-мъ пѣхотномъ корпусѣ и въ временномъ отпуску). Сверхъ всего объявилъ Майборода, что денщикъ полковника Пестеля Савенко, ему совершенно преданный, знаетъ много подробностей и гдѣ важнѣйшія бумаги, кои хранятся частью въ двухъ зеленыхъ портфеляхъ. Майборода уѣхалъ обратно въ свой полкъ и надѣется, что скроетъ по-вздку свою въ Житомиръ.

«По важности сихъ показаній и согласности ихъ съ трехъ разныхъ мѣстъ и въ разныя времена, казалось необходимымъ приступить къ рѣшительнымъ мѣрамъ; по отсутствію вашего императорскаго величества, я полагаю, буде не получу другого приказанія завтрашній день, въ который я ожидаю фельдъегеря изъ С.-Петербурга, отправить генералъ-адъютанта Чернышева прямо въ Тульчинъ, гдѣ онъ, откроясь одному главнокомандующему, приступитъ къ должнымъ мѣрамъ для арестованія полковника Пестеля и показанныхъ бумагъ. Я увѣдомляю равно главнокомандующаго первой арміи о принятыхъ противъ прапорщика Вадковскаго мѣрахъ, и что онѣ казались тѣмъ необходимыми, что по полученіи извѣстія сіе зло распространено не только по второй арміи, но и по первой, особливо по 4-му резервному кавалерійскому корпусу.

«Что же касается до чиновъ гвардейскаго корпуса, замѣшанныхъ по показаніямт, въ семъ докладѣ объясненнымт, то обстоятельство сіе передаю на благоусмотрѣніе вашего императорскаго величества» <sup>280</sup>.

Вотъ что прочелъ великій князь Николай Павловичъ въ достопамятное утро 12-го декабря 1825 года.

#### Ш.

Въ виду важности извѣстій, сообщенныхъ барономъ Дибичемъ, великій князь Николай Павловичь долженъ былъ прежде всего подумать, къ кому обратиться за совѣтомъ, кому псвѣрить открывшуюся передъ нимъ внезапно ужасную тайну. Выборъ его остановился на двухъ лицахъ.

«Графъ Милорадовичъ,—пишетъ Николай Павловичъ въ своихъ воспоминаніяхъ,—казался мив по долгу его званія первымъ, до свѣдѣнія котораго содержаніе сихъ извѣстій довести должно было; князь Голицынъ, какъ начальникъ почтовой части и довѣренное лицо императора Александра, казался мив вторымъ. Я ихъ обоихъ пригласилъ къ себѣ, и втроемъ принялись мы за чтеніе приложеній къ письму. Писанныя рукою генералъ-адъютанта Чернышева для большей тайны, они заключали изложеніе открытаго обширнаго заговора, чрезъ два разные источника: показаніями юнкера Шервуда, служившаго въ Чугуевскомъ военномъ поселеніи, и открытіемъ капитана Майбороды, служившаго въ тогдашнемъ 3-мъ пѣхотномъ корпусѣ. Извѣстно было, что заговоръ касается многихъ лицъ въ Петербургѣ и наиболѣе въ Кавалергардскомъ полку, но въ особенности въ Москвѣ и въ главной квартирѣ второй арміи и въ части войскъ, ей принадлежащихъ, а также и въ войскахъ 3-го корпуса. Показанія были весьма не ясны, не опре-

дълительныя; но однако еще за нъсколько дней до кончины своей покойный императоръ велълъ генералу Дибичу, по показаніямъ Шервуда,
послать полковника лейбъ-гвардіи казачьяго полка Николаева взять
извъстнаго Вадковскаго, за годъ выписаннаго изъ Кавалергардскаго
полка. Еще болье не ясны были подозрънія на главную квартиру второй арміи, и генераль Дибичъ увъдомляль, что вслъдъ за симъ ръшился
послать генерала Чернышева въ Тульчинъ, дабы увъдомить графа Витгенштейна о происходившемъ и арестовать князя Сергъя Волконскаго,
командовавшаго бригадою, и полковника Пестеля въ этой бригадъ, командовавшаго Вятскимъ полкомъ.

«Подобныя извѣстія въ столь затруднительное и важное время требовали величайшаго вниманія, и должно было узнать, кто изъ поименованныхъ лицъ въ Петербургѣ, и не медля ихъ арестовать; а какъ о капитанѣ Майбородѣ ничего не упоминалось, а должно было полагать, что чрезъ него получатся еще важнѣйшія свѣдѣнія, то рѣшился графъ Милорадовичъ послать адъютанта своего Мантейфеля къ генералу Роту, дабы, принявъ Майбороду, доставить въ Петербургъ. Изъ петербурскихъ заговорщиковъ по справкѣ никого не оказалось налицо: всѣ были въ отпуску, а именно Свистунојвъ, графъ Захаръ Чернышевъ и Никічта Муравьевъ, что болѣе еще утверждало справедливость подозрѣній, что они были въ отсутствіи для съѣзда, какъ то въ запискѣ упоминалось. Графъ Милорадовичъ долженъ былъ вѣрить столь яснымъ уликамъ въ существованіи заговора и вѣроятномъ участіи и другихъ лицъ, хотя объ нихъ не упоминалось; онъ обѣщалъ обратить все вниманіе полиціи, но все осталось въ прежней безъясности».

Насколько (правъ былъ Николай Павловичъ, когда онъ въ столь тяжкую и затруднительную минуту ставиль вопрось: «къ кому мнѣ было обратиться-одному, совершенно одному безъ совъта». можно усмотръть изъ слъдующаго обстоятельства. Во время совъщанія по дёлу объ открытомъ тогда заговор'я, конечно, должны были вспомнить объ Аракчеевъ, какъ лицъ, пользовавшемся безграничнымъ довъріемъ императора Александра и къ тому же знавшемъ о заговоръ, что было графомъ даже лично сказано Николаю Павловичу, при свиданіи съ нимъ 10-го декабря. Припомнимъ здёсь, что графъ Алексей Андреевичь въ это время покинуль уже свое уединение въ Грузинъ и находился въ Петербургъ. Но на него нельзя было разсчитывать въ минуту опасности, потому что, когла Милорадовичь явился къ нему въ домъ, по порученію великаго князя Николая Павловича, чтобы выяснить діло, затронутое графомъ Аракчеевымъ въ разговорѣ, то послѣдній отказаль генераль-губернатору въ пріемъ, подъ тъмъ предлогомъ, что имъ принято за правило никого у себя не видъть, даже и по службъ. Этимъ непозволительнымъ поступкомъ графъ Аракчеевъ достойнымъ образомъ

увѣнчалъ свое пагубное служеніе Россіи и почившему своему благодѣтелю. Вотъ какимъ образомъ наглый временщикъ осмѣлился отнестись къ генералъ-губернатору, присланному великимъ княземъ, который въ ту пору готовился вступить на престолъ,—обстоятельство, которое едва ли могло ускользнуть отъ проницательнаго взора такого опытнаго го-



Александръ Ивановичъ Якубовичъ (декабристь). (Изъ собранія портреговъ В. Р. Зотова).

сударственнаго дѣльца, какимъ былъ графъ Алексѣй Андреевичъ. Но часъ возмездія былъ уже близокъ!

Упоминая о совѣщаніи своемъ съ графомъ Милорадовичемъ и княземъ Голицынымъ, Николай Павлозичъ не назвалъ въ своихъ запискахъ генералъ-адъютанта Бенкендорфа, котораго онъ также привлекъ къ этому дѣлу. Припомнимъ здѣсь, что Бенкендорфъ представилъ въ 1821 году императору Александру записку о тайныхъ обществахъ, оставленную государемъ безъ вниманія <sup>231</sup>, и потому авторъ ея могъ быть, безъ всякаго сомнѣнія, наиболѣе полезнымъ совѣтникомъ при

раскрытін всѣхъ нитей заговора. Вѣроятно, обмѣнъ мыслей между нимъ и Николаемъ Павловичемъ состоялся, по позже первоначальнаго совѣщанія съ Милорадовичемъ и Голицынымъ.

Николай Павловичь не замедлиль своимь отвѣтомь барону Дибичу на сдѣланное имь столь важное сообщеніе и въ тоть же день, 12-го (24-го) декабря, написаль ему собственноручное письмо слѣдующаго содержанія:

«Полковникъ Фредериксъ прівхалъ сегодня по утру въ 7 часовъ и вручиль мнъ три пакета отъ васъ, любезный Иванъ Ивановичъ, къ государю императору адресованные. Изъ перваго письма моего къ вамъ вы извъстились уже, что, не сговорясь между собою, мы оба, и я могу прибавить-за мною всв, исполнили долгъ нашъ предъ нашимъ государемъ. Но воля его [свята, и, присягнувъ ему, я долженъ свято исполнить все, что мнѣ ни повелить, какъ оно ни тяжело для меня, и какъ ни ужасно и ни затруднительно мое положеніе. Я еще не государь вашъ, но долженъ поступать уже, какъ государь, ожидая каждую минуту разрѣшенія Константина Павловича на вступленіе мое на его мъсто. Какъ и почему-здъсь не мъсто сказывать; скоро все объяснится и докажеть, что я, прежде всего, быль честнымъ человъкомъ, а потому и передъ Богомъ, и передъ государемъ, и передъ отечествомъ чистъ совъстью и дълами. Я открыль пакеты и въ вашемъ докладъ видълъ дъло ужасное, но которое меня не страшитъ, коо я на все готовъ. Обязанность моя-не теряя ни минуты, приступить къ дълу, до общаго блага касающемуся, а потому и приступлю къ назначенію мірь, мною принятыхъ. Въ секретъ-генералъ Милорадовичъ, какъ военный генераль-губернаторъ и который все здёсь дёлаеть; князь Голицынь, потому что онъ завѣдываетъ почтами и пользовался довѣріемъ покойнаго государя; генераль Бенкендорфъ, какъ человъкъ надежный и посредникъ по дъламъ военнымъ и гражданскимъ, бывъ военнымъ губернаторомъ и командуя полками, въ коихъ, полагать должно, можетъ быть зараза.

«Третьяго дня видѣлъ въ первый разъ графа Аракчеева. Онъ мнѣ въ разговорѣ упомянулъ объ этомъ дѣлѣ, не зная, на чемъ оно остановилось, и говоря мнѣ про оное, потому что полагаетъ его весьма важнымъ.

«Я тогда же сообщиль объ этомъ генералу Милорадовичу, который хотѣлъ видѣться съ графомъ Аракчеевымъ, но какъ графъ принялъ за правило никого у себя и нигдѣ не видѣть, даже и по службѣ, то и не пустилъ къ себѣ Милорадовича, хотя онъ и велѣлъ сказать, что онъ отъ меня посланъ къ графу. Эго было вчера. Получивъ ваши бумаги, я тотчасъ увѣдомилъ о томъ графа Милорадовича и условился съ нимъ и Голицынымъ обратить непремѣнно бдительное вниманіе на нѣкоторыхъ лицъ, здѣсь находящихся. Выслать навстрѣчу Булгари и Чер-

нышеву фельдъегерей, для взятія ихъ подъ арестъ за городомъ, и сюда доставить въ крѣпость. Генерала Милорадовича адъютантъ, графъ Мантейфель, поъдетъ сегодня же на Житомиръ, въ село Балабановку, Липовецкаго повѣта, для доставленія сюда капитана Майбороды; какъ штабсъ-капитанъ Муравьевъ уже уѣхалъ въ отпускъ въ Орелъ на четыре мѣсяца, то для арестованія его на дорогѣ, гдѣ встрѣтится, посылается фельдъегерь къ князю Голицыну въ Москву.

«Но при томъ долгомъ считаю въ честь нашей гвардіи сказать, что я почти увѣренъ, что сообщниковъ подобнаго злодѣянія здѣсь весьма мало, или и вовсе нѣтъ. Тому служитъ неоспоримымъ доказательствомъ примѣрный порядокъ, соблюдаемый здѣсь по всѣмъ частямъ съ самаго ужаснаго 27-го числа; нѣтъ ни слуха о томъ, ни подозрѣнія въ чемъ либо подобномъ, и напротивъ можно скорѣе сказать, что почти нико гда такого порядка при жизни государя здѣсь не бывало; я бы грѣшилъ предъ Богомъ и предъ самимъ собою, если бы говорилъ противное. Но «на Бога надѣйся и самъ не плошай» было и будетъ нашимъ правиломъ до конца, и мы не зѣваемъ.

«Теперь нужнымъ считаю ждать извѣстій: 1) отъ Чернышева, 2) отъ васъ, ибо Фредериксъ говорилъ мнѣ, что полковникъ Николаевъ ѣхалъ къ вамъ обратно. Это одно можетъ опредѣлить дальнѣйшія мѣры. Если Шервудъ сюда будетъ, мы возьмемъ мѣры, чтобъ его спрятать. Если Николаевъ не одинъ къ вамъ воротится, то нѣтъ сомнѣнія, что вся шайка догадается объ открытіи вполнѣ или отчасти заговора, а потому тогда уже нечего медлить всѣхъ ихъ забрать. Тѣ, которые здѣсь, то-есть Борисовъ и Свистуновъ, оба дураки; но се рецуепт être des instruments. За ними будутъ смотрѣть. Про Корниловича я еще ничего не узналъ.

«Какъ по всему дѣлу видно, что въ Одессѣ должно быть гиѣздо заговора, ибо здѣсь въ инспекторскомъ департаментѣ извѣстно, что Чернышевъ отпущенъ на 28 дней въ Курскъ и Одессу, то я считаю необходимымъ, чтобы вы переговорили о семъ съ графомъ Воронцовымъ, дабы и тамъ принять нужныя мѣры; го всякомъ же случаѣ не оставьте меня въ неизвѣстности о вашемъ на сей счётъ распоряженіи. Сейчасъ слышу, что Шишковъ, адъютантъ Рудзевича, здѣсь, подъ предлогомъ просъбы въ отставку; я за нимъ также присмотрю.

«Я считаю нужнымъ, любезный Иванъ Ивановичъ, чтобы вы, испросивъ приказанія государыни Елисаветы Алексѣевны, дозволитъ ли она открыть кабинетъ его императорскаго величества, забрали, какъ можно скорѣе, всѣ бумаги, въ немъ хранящіяся, и доставили ихъ ко мнѣ наискорѣе съ надежнымъ человѣкомъ. Сами же, если присутствіе ваше въ Таганрогѣ не необходимо, пріѣзжайте сюда, гдѣ вы весьма м нѣ нужны, и тогда вамъ пужно будетъ ѣхать на Могилевъ на Днѣпрѣ,

чтобъ условиться съ генераломъ Сакеномъ о многомъ, до сего и до будущихъ обстоятельствъ касающемся, еп un mot pour m'orienter; я считаю, что вы тамъ; а, можетъ статься, и прежде, получите извѣстія, что все здѣсь въ порядкѣ кончено, или иначе я живъ не останусь. Да поможетъ намъ Богъ, къ чести отечества и нашей совѣсти, все хорошо привести къ заключенію.

«Князю Петру Михайловичу писалъ я то, что вы отъ него уже върно слышали, насчетъ распоряженій, касающихся до тѣла нашего ангела. Я не могъ иному и инако писать, ибо тогда не имѣлъ на то права; теперь я вамъ о томъ подтверждаю, какъ лицо полуофиціальное, но еще. не вашъ государь, а вашъ искренній другъ.

«H.»

Едва Николай Павловичъ успѣлъ окончить приведенное здѣсь письмо, какъ во время обѣда пріѣхалъ изъ Варшавы Бѣлоусовъ. «Вскрывъ письмо брата,—пишетъ Николай Павловичъ,—удостовѣрился я съ первыхъ строкъ, что участь моя рѣшена».

Письмо цесаревича Константина Павловича, отъ 8-то (20-то) декабря, заключало въ себѣ одни назидательныя наставленія и нисколько не могло помочь Николаю Павловичу выйти изъ того затруднительнаго положенія, въ которое онъ былъ поставленъ слишкомъ посиѣшною присягою.

«Вчера вечеромъ въ девять часовъ получилъ я ваше письмо отъ 3-го (15-го) числа этого м'всяца, дорогой и добрый Николай, — писаль цесаревичъ, — и сифиу выразить вамъ за него мою искренифишую признательность, какъ равно и за чувства довфрія и дружбы, которыя вы проявляете по отношенію ко миж. Будьте ув'трены, дорогой брать, что я уміно цінить и чувствовать ихъ, и вся моя жизнь докажеть вамъ, что я не недостоинъ ихъ. Довъріе, смъю сказать, безграничное, которое его величество, нашъ общій благодітель, благоволиль оказывать мні, ручается вамъ за искренность и чистоту моихъ руководящихъ началъ, я никогда не обманываль его; моя откровенность по отношенію къ нему, когда онъ призывалъ меня высказать ему правду, заслужила мнф его дружбу, сміно выразиться такъ безъ какого бы то ни было тщеславія. Постоянно повинуясь его приказаніямъ, я оставлялъ въ сторонѣ свое мнѣніе, чтобы дѣйствовать сообразно его мнѣнію, нисколько не скрывая отъ него своего взгляда, — таковы были когда-то последствія моего образа дѣйствій. Теперь, когда воля Божія взяла отъ насъ этого ангела хранителя, и когда новый порядокъ вещей открываетъ вамъ новое поприще дъятельности, будьте увърены, дорогой и добрый Николай, что всъ мои усилія будуть направлены къ вашимъ услугамъ, въ силу долга, уб'яжденій и дружбы. 30-ти-літняя моя служба и мои 47 годовъ являются по-



# по указу его величества государя императора

# КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА,

САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО,





Алексѣй Федоровичъ Орловъ. (Съ гравюры Вендрамини).

рукою въ этомъ. Итакъ, я начну съ священнаго для меня долга и выскажу вамъ мивніе или совыть, какъ вамъ угодно будеть назвать это, заключающійся въ томъ, чтобы ничего не мінять изъ того, что было сдълано нашимъ дорогимъ, прекраснымъ и обожаемымъ усопшимъ, какъ въ наиважнъйшихъ, такъ и въ малыхъ дълахъ. Дайте себъ время вполнъ ознакомиться со всёмь, удостойте своимъ доверіемь тёхъ, которые пользовались имъ со стороны покойнаго императора, дъйствуйте осмотрительно, будьте спокойны и хладнокровны, глухи по отношенію къ вашимъ приближеннымъ, которые для того, чтобы вкрадываться въ ваше довъріе, быть можеть, пожелають давать вамъ совъты. Ничего не мізняйте въ установившейся политикѣ Нессельроде, который, зная просвѣщенныя наміренія императора, ознакомить вась съ тімь, чего онь желалъ, и съ тѣмъ, что вознесло нашу страну на верхъ славы. Ничего не нужно выдумывать, но, действуя въ духе нашего покойнаго императора, поддерживать и укрвилять то, что было сдвлано имъ, и что стоило ему столькихъ трудовъ и, быть можетъ, даже свело въ могилу, такъ какъ физическая сторона поборала нравственную. Однимъ словомъ, примите за основаніе, что вы лишь уполномоченный покойнаго благодітеля, и что въ каждое мгновение вы должны быть готовы отдать ему отчетъ въ томъ, что вы делаете и что сделаете.

«Быть можеть, моя откровенность не понравится вамь, быть можеть нѣть, я не знаю этого, но я высказываю вамъ мой образъ мыслей, такой, какимъ онъ представляется моему разумѣнію, и потому, что вы просили меня объ этомъ, дорогой и добрый Николай. Уповайте на Бога, исключительно на Него одного, а Онъ сдѣлаетъ остальное. Да будетъ такъ!

«Мой почтительный привъть вашей жент, ангелу доброты, который даровань вамь Богомь для облегченія вашихъ трудовъ. Маленькаго и маленькихъ цѣлую. Моя жена посылаеть вамь свой привѣть и просить вась сохранить о ней память. Что касается меня, то я изъ глубины сердца шлю вамъ благословеніе старшаго брата, нѣжно любящаго васъ всѣми силами души и, какъ подданный, увѣряющаго васъ въ сеоемъ усердіи, преданности и привязанности, съ которыми я никогда не перестану быть вашимъ преданнымъ братомъ и другомъ» 282.

Въ письмѣ къ императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ, привезенномъ тѣмъ же фельдъегеремъ, цесаревичъ съ замѣчательнымъ упорствомъ продолжалъ отстаивать свою пагубную для общаго спокойствія точку зрѣнія. Поэтому Николай Павловичъ имѣлъ справедливое основаніе писать по поводу упорства, выказаннаго старшимъ братомъ: «Единому Богу извѣстно, какъ воля Константина Павловича исполнится, ибо вопреки всѣмъ нашимъ убѣжденіямъ рѣшительно отказывалъ въ новомъ актѣ, опираясь на то, что не признавалъ себя императоромъ, отвергая присягу, ему дан-

ную, какъ такую, которая неправильно ему принесена была, не считаеть себя въ правѣ и не хочеть другого изреченія непреклонной своей воли, какъ обнародованіе такового императора Александра и акта отреченія своего отъ престола. Я предчувствоваль, что, повинуясь волѣ братней, иду на гибель, но нельзя было иного, и долгъ повелѣвалъ сообразить единственно, какъ исполнить сіе съ явной опасностью недоразумѣній и ложныхъ навѣтовъ».

Императрица-мать раздѣляла вполнѣ убѣжденія Николая Павловича, но была довольна, что «наступилъ копецъ нерѣшимости» <sup>283</sup>.

Въ 9 часовъ вечера Николай Павловичъ сдѣлалъ въ выше приведенномъ письмѣ къ барону Дибичу еще слѣдующую приписку:

«Рѣшительный курьеръ воротился; послѣзавтра по утру я — или государь или безъ дыханія. Я жертвую собой для брата; счастливъ, если, какъ подданный, исполню волю его. Но что будетъ въ Россіи? Что будетъ въ арміи? Генералъ Толь здѣсь, и я его пошлю въ Могилевъ съ симъ извѣстіемъ къ графу Сакену и ищу довѣреннаго для такого же назначенія въ Тульчинъ и къ Ермолову. Словомъ, надѣюсь быть достойнымъ своего званія не съ боязнью или недовѣрчивостью, но съ надеждою, что какъ я самъ исполнилъ свой долгъ, такъ и всѣ оный нынѣ предъ мною выполнятъ. Но если гдѣ либо что заварится, и вы о томъ узнаете, поручаю вамъ сейчасъ ѣхать туда, гдѣ будетъ нужно ваше присутствіе. На васъ полагаюсь совершенно и впередъ разрѣшаю всѣ вами принимаемыя мѣры.

«Я вамъ послѣзавтра, если живъ буду, пришлю — самъ еще не знаю кого — съ увѣдомленіемъ, какъ все сошло; вы также не оставьте меня увѣдомить о всемъ, что у васъ или вокругъ васъ происходить будетъ, особливо у Ермолова. Къ нему надо будетъ, подъ какимъ нибудь предлогомъ, и отъ васъ кого выслать, напрамѣръ, Германа или такого разбора; я, виноватъ, ему менѣе всѣхъ вѣрю. Опять повторяю: здѣсь у насъ о сю пору непостижимо тихо; mais le calme précède souvent l'orage.

«Довольно объ этомъ. Que la volonté de Dieu se fasse. Во миѣ видѣть должно намѣстника и исполнителя воли покойнаго государя, а потому я на все готовъ. Къ вамъ же навсегда буду искренно доброжелательнымъ.

«Николай.

«До вашего прівзда двла будуть итти подъ именемъ Татищева чрезъ Потапова, который ко мнв съ докладомъ ходить будетъ».

12-го (24-го) же декабря, Николай Павловичъ писалъ между прочимъ князю Петру Михайловичу Волконскому: «Воля Божія и приговоръ братній надъ мной совершается! 14-го числа я буду государь или

мертвъ. Что во мнѣ происходитъ, описать нельзя; вы вѣрно надо мной сжалитесь — да, мы всѣ несчастные—но нѣтъ несчастливѣе меня! Да будетъ воля Божія!... Вы меня прежде любили, сколько я могъ замѣтить; надѣюсь, что и теперь не усомнитесь въ искреннемъ уваженіи и дружбѣ моей» <sup>284</sup>.

Рѣшительный отвѣтъ цесаревича былъ привезенъ Бѣлоусовымъ не черезъ Ковно и Ригу, а по Брестъ-Литовскому тракту, и потому онъ на пути своемъ не могъ встрѣтиться съ великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ, который все еще продолжалъ находиться на станціи въ Ненналѣ. Дальнѣйшее пребываніе его тамъ становилось безцѣльнымъ, и потому Николай Павловичъ, тотчасъ же по прибытіи фельдъегеря изъ Варшавы, послалъ за братомъ нарочнаго, съ повелѣніемъ спѣшитъ въ Петербургъ. Но посланный за великимъ княземъ достигъ Ненналя, какъ послѣ оказалось, только 13-го декабря въ два часа пополудни, вслѣдствіе чего Михаилъ Павловичъ не могъ прибыть въ Петербургъ ранѣе слѣдующаго утра, то-есть 14-го декабря. Это обстоятельство замедлило своевременное возвращеніе великаго князя въ столицу, гдѣ присутствіе его являлось настоятельною необходимостью въ виду предстоявшей новой присяги и связанныхъ съ нею возможныхъ недоразумѣній.

8-го декабря, цесаревичь Константинъ Павловичь отправиль изъ Варшавы, сверхъ поименованныхъ бумагъ, еще рескриптъ на имя министра юстиціи, князя Лобанова-Ростовскаго, возвращая ему вмѣстѣ съ тѣмъ райортъ о присягѣ сената.

Цесаревичь писаль:

«Служащій въ правительствующемъ сенатѣ за оберъ-прокурорскимъ столомъ коллежскій совѣтникъ Никитинъ доставилъ ко мнѣ отъ вашего сіятельства пакетъ съ надписью: его императорскому величеству Константину Павловичу всеподданнѣйшій рапортъ отъ министра юстиціи.

«Не почитая себя въ правѣ принять оный, я обращаю его къ вашему сіятельству съ тѣмъ же самымъ чиновникомъ, какъ мнѣ по означенному титулу не слѣдующій. Изъ отношенія моего къ его свѣтлости предсѣдательствующему въ государственномъ совѣтѣ, г-ну дѣйствительному тайному совѣтнику І-го класса князю Лопухину, отъ 3-го сего декабря, должны быть уже извѣстны вашему сіятельству въ подробности причины, воспрещающія мнѣ принять императорское достоинство. За симъ остается мнѣ токмо вкратцѣ повторить здѣсь вамъ, что за учиненною всѣми подданными при восшествіи на престолъ блаженныя и вѣчно достойныя памяти государя императора Александра Павловича присягою, въ коей между прочимъ именно упомянуто, что каждый вѣрно и нелицемѣрно служить и повиноваться долженъ, какъ его императорскому величеству императору Александру Павловичу, такъ и его импе-

раторскаго величества всероссійскаго престола наслѣднику, который назначенъ будетъ; а таковымъ по высочайшей волѣ покойнаго государя императора, явственно обнаруженной изъ бумагъ, раскрытыхъ въ государственномъ совѣтѣ и подобныхъ имъ, какъ ваше сіятельство объявили, хранящихся въ правительствующемъ сенатѣ, назначено быть наслѣдникомъ всероссійскаго престола великому князю Николаю Павло-



Николай Ивановичъ Пановъ (декабристъ). (Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова).

вичу, то вслѣдствіе сего правительствующему сенату, яко блюстителю закона, слѣдовало и слѣдуетъ въ точности исполнить высочайшую волю блаженныя и вѣчнодостойныя памяти государя императора Александра Павловича.

«Впрочемъ чувствуя въ полной мѣрѣ оказанное правительствующимъ сенатомъ и къ лицу моему относящееся усердное расположеніе, я прошу ваше сіятельство изъявить сему высокопочтенному сословію истинную мою признательность, присовокупивъ къ тому, что чѣмъ больше

чувствую цѣну таковой приверженности, тѣмъ вящше поставляю себѣ долгомъ пребыть непоколебимымъ исполнителемъ священнаго закона, установленнаго въ Бозѣ почивающимъ государемъ императоромъ.

#### «Константинъ цесаревичъ».

Рескриптъ цесаревича къ князю Лобанову-Ростовскому постигла одинаковая участь съ рескриптомъ къ князю Лопухину; признано было невозможнымъ его обнародовать, вѣроятно, въ виду осужденія, высказаннаго цесаревичемъ по поводу поспѣшной присяги 27-го ноября. А между тѣмъ оба рескрипта, вмѣстѣ взятые, болѣе разъясняли дѣло, чѣмъ манифестъ императора Николая отъ 12-го декабря, со всѣми его приложеніями. Своевременное обнародованіе этихъ документовъ остановило бы, можетъ быть, немалое число людей, готовыхъ уклониться на незаконный путь, благодаря ложнымъ толкованіямъ<sup>285</sup>.

#### IV.

Теперь Николаю Павловичу предстояло заняться составленіемъ манифеста. Онъ продиктовалъ адъютанту своему Адлербергу главныя мысли по этому предмету и историческую его часть, а затѣмъ къ этой работѣ были привлечены Карамзинъ и Сперанскій.

Задача была не легкая. Нужно было объяснить Россіи необъяснимое, изложить всю запутанную исторію междуцарствія съ должною ясностью.

Карамзинъ въ собственноручной запискѣ по поводу проекта манифеста пишетъ <sup>286</sup>:

«Въ началѣ, думаю, надлежало бы выразить нашу горесть такими или подобными словами:

«Въ сокрушеніи сердець напихъ, пораженныхъ столь внезапною кончиною государя императора Александра Павловича, можемъ только, какъ христіане, смиряться духомъ предъ Всевышнимъ и молить его, да, пославъ намъ скорбь неизглаголанную, пошлетъ и силы сносить ее безъ отчаянія и ропота, съ умиленіемъ любви и благодарности къ памяти усопшаго великаго монарха, коего царствованіе, ознаменованное дѣлами безпримѣрной славы для отечества, во вѣки вѣковъ будетъ сіять и въ нашихъ и всемірныхъ лѣтописяхъ,—царствованіе спасителя Россіи, избавителя Европы, благотворителя побѣжденныхъ, умирителя народовъ, друга правды и человѣчества.

«Въ сіе время общихъ слезъ и моленій, мы, волею Божіею призываемые державствовать надъ Россіею, объявляемъ всенародно:

«Согласно съ уставомъ блаженной памяти любезнѣйшаго родителя нашего государя императора Павла Петровича о наслѣдіи россійскаго престола, въ самый первый часъ скорби и рыданій, произведенныхъ ужасною вѣстію, что не стало Александра І-го, мы, укрѣпляясь духомъ для исполненія долга священнаго, торжественно присягнули въ вѣрности новому законному монарху, старѣйшему брату, государю цесаревичу, великому князю Константину Павловичу и проч. и проч., какъ слѣдуетъ въ извѣстной бумагѣ.

«Въ заключеніе хотѣлось бы мнѣ также чего нибудь живѣйшаго, сильнѣйшаго для утѣшенія и надежды россіянъ. Напримѣръ:

«И мы, въ сей торжественный часъ, предъ лицемъ Всевышняго, отъ глубины сердца даемъ обътъ жить единственно для любезнаго отечества: следовать примеру оплакиваемаго нами венценосца. Да будеть наше царствованіе только продолженіемъ Александрова! Да благоденствуетъ Россія своимъ уже пріобрѣтеннымъ могуществомъ, внѣшнею безопасностію, внутреннимъ устройствомъ, чистою в'врою нашихъ предковъ, доблестію государственною и воинскою, истиннымъ просвѣщеніемъ ума и непорочностію нравовъ, плодами трудолюбія и дѣятельности полезной, мирною свободою жизни гражданской и спокойствіемъ сердець невинныхъ! Да будетъ престолъ нашъ твердъ закономъ и върностію народною! Да соединится неразрывно, подъ нашею державою, правосудіе неослабное съ милосердіемъ человѣколюбія! Да исполнится все, чего желалъ, но еще не успѣлъ совершить для отечества Александръ безсмертный, тотъ, коего священная память должна питать въ насъ и ревность и надежду стяжать благословение Божие и любовь народа россійскаго!»

Мысли, изложенныя Карамзинымъ, не удостоились одобренія. Николай Павловичъ сказалъ, что ему неприлично хвалить брата въ манифестѣ; что же касается заключенія, то въ немъ усмотрѣны были поводъ къ толкамъ, самохвальство, излишнія обязательства. Бумага Карамзина была передана Сперанскому съ порученіемъ ее передѣлать, выпустивъ все, что выразило бы характеръ и намѣренія новаго царствованія.

Въ приложеніяхъ къ манифесту рѣшено было помѣстить манифестъ императора Александра отъ 16-го августа 1823 года, утверждавшій отреченіе цесаревича Константина Павловича и назначающій наслѣдникомъ великаго князя Николая Павловича, письмо цесаревича къ покойному императору и отвѣтъ на него государя, равно какъ два письма цесаревича отъ 26-го ноября 1825 года: одно къ императрицѣ-матери, а другое къ великому князю Николаю Павловичу, какъ къ императору.

Манифестъ, составленный Сперанскимъ, былъ подписанъ Николаемъ Павловичемъ 13-го (25-го) декабря 1825 года, но помѣченъ 12-мъ числомъ, какъ тѣмъ днемъ, въ который вопросъ о его воцареніи окончательно рѣ-

шился отвѣтомъ императора Константина. Рѣшено было, однако, оставить манифестъ безъ огласки до ожидаемаго возвращенія въ Петербургъ великаго князя Михаила Павловича. Воцареніе императора Николая объявлено было 13-го декабря лишь семилѣтнему великому князю Александру Николаевичу, но объявлено съ тѣмъ, чтобы онъ никому не разсказывалъ. «Le petit Sacha», какъ называли его тогда въ царской семъѣ, много плакалъ, какъ бы предчувствуя тяжелое бремя, которое со временемъ должно было лечь на него.

13-го декабря, Николай Павловичъ подписалъ также приготовленное по его мыслямъ Сперанскимъ письмо къ цесаревичу, въ которомъ сказано: «Желанія вашего высочества исполнены. Я вступиль на ту степень, которую вы мнѣ указали, и коей, бывъ закономъ къ тому предназначены, вы занять не восхотѣли. Воля ваша совершилась!» Затѣмъ, въ этомъ же письмѣ Николай Павловичъ упоминалъ о ненарушимости своей внутренней, душевной присяги о сердечномъ подданствѣ; рескриптъ оканчивался слѣдующею собственноручною подписью воцарившагося государя: «вашего императорскаго высочества искренно душевно-вѣрноподданный братъ Николай» 287.

Въ этотъ же день воцарившійся императоръ написаль еще собственноручно проектъ указа о назначеніи, въ случаѣ своей смерти, правителемъ государства великаго князя Михаила Павловича <sup>288</sup>.

Но возвратимся снова къ 12-му декабря; этотъ день, преисполненный для Николая Павловича столькими душевными тревогами и заботами, завершился еще однимъ событіемъ, бросившимъ нѣкоторый свѣтъ на тѣ явленія, съ которыми предстояло считаться при объявленіи новой присяги.

Около девяти часовъ вечера, въ Зимній дворецъ явился, какъ пишетъ баронъ Корфъ, благородный двадцатилѣтній юноша, горѣвшій любовію къ отечеству и преданный великому князю. Это быль адъютантъ командующаго гвардейскою пѣхотою, генерала Бистрома, подпоручикъ лейбъ-гвардіи Егерскаго полка Іаковъ Ивановичъ Ростовцевъ. Онъ явился съ пакетомъ на имя великаго князя отъ генерала Бистрома. Николай Павловичъ принялъ пакетъ и удалился въ другую комнату; вскрывъ пакетъ, онъ нашелъ въ немъ письмо самого подпоручика Ростовцева и прочелъ слѣдующее къ себѣ обращеніе <sup>289</sup>:

«Ваше императорское высочество!

«Всемилостивѣйшій государь!

«Три дня тщетно искаль я случая встрѣтить васъ наединѣ, накенець приняль дерзость писать къ вамъ. Въ продолженіе четырехъ лѣтъ, съ сердечнымъ удовольствіемъ замѣчавъ иногда ваше доброе ко мнѣ расположеніе, думая, что люди, васъ окружающіе, въ минуту рѣшительную не имѣютъ довольно смѣлости быть откровенными съ вами; горя

желаніемъ быть по мѣрѣ силь моихъ полезнымъ спокойствію и славѣ Россіи; наконець въ увѣренности, что къ человѣку, отвергшему корону, какъ къ человѣку истинно благородному, можно имѣть полную довѣренность, я рѣшился на сей отважный поступокъ. Не почитайте меня ни



Вильгельмъ Карловичъ Кюхельбекеръ. (Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова).

презрѣннымъ льстецомъ, ни коварнымъ доносчикомъ; не думайте, чтобы я былъ чьимъ либо орудіемъ или дѣйствовалъ изъ подлыхъ видовъ моей личности; нѣтъ, съ чистою совѣстію я пришелъ говорить вамъ правду.

«Безкорыстнымъ поступкомъ своимъ, безпримѣрнымъ въ лѣтописяхъ, вы содѣлались предметомъ благоговѣнія, и исторія, хотя бы вы никогда не царствовали, поставитъ васъ выше многихъ знаменитыхъ честолюб-

цевъ. Но вы только зачали славное дѣло: чтобы быть истинно великимъ, вамъ нужно довершить оное.

«Въ народъ и войскъ распространился уже слухъ, что Константинъ Павловичъ отказывается отъ престола. Слъдуя ръдко влечению вашего добраго сердца, излишне довъряя льстецамъ и наушникамт, вы весьма многихъ противъ себя раздражили.

«Для вашей собственной славы погодите царствовать.

«Противъ васъ должно таиться возмущеніе; оно вспыхнетъ при новой присягь, и, можетъ быть, это зарево освътитъ конечную гибель Россіи.

«Пользуясь междоусобіями, Грузія, Бессарабія, Финляндія, Польша, можеть быть, и Литва отъ насъ отдѣлятся, Европа вычеркнеть раздираемую Россію изъ списка державь своихъ и содѣлаеть ее державою азіатскою, и незаслуженныя проклятія вмѣсто должныхъ благословеній будуть вашимъ удѣломъ.

«Ваше высочество! Можетъ быть, предположенія мои опибочны, можетъ быть, я увлекся и личною привязанностію къ вамъ и любовію къ спокойствію Россіи, но дерзаю умолять васъ именемъ славы отечества, именемъ вашей собственной славы преклонить Константина Павловича принять корону! Не пересылайтесь съ нимъ курьерами, ибо сіе длить нагубное для васъ междуцарствіе, и можетъ выискаться дерзкій мятежникъ, который воспользуется броженіемъ умовъ и общимъ недоумѣніемъ. Нѣтъ, поѣзжайте сами въ Варшаву, или пусть онъ пріѣдетъ въ Петербургъ; излейте ему, какъ брату, мысли и чувства свои. Ежели онъ согласится быть императоромъ—слава Богу! Ежели же нѣтъ, то пусть всенародно на площади провозгласитъ васъ своимъ государемъ!

«Всемилостивъйшій государь! Ежели вы находите поступокъ мой дерзкимъ, — казните меня! Я буду счастливъ, погибая за васъ и за Россію, и умру, благословляя Всевышняго! Если же вы находите поступокъ мой похвальнымъ, молю васъ, не награждайте меня ничъмъ: пусть останусь я бекорыстенъ и благороденъ въ глазахъ вашихъ и въ моихъ собственныхъ! Объ одномъ только дерзаю просить васъ: прикажите арестовать меня. Ежели ваше воцареніе, что да дастъ Всемогущій, будетъ мирно и благополучно, то казните меня, какъ человъка недостойнаго, желавшаго изъ личныхъ видовъ нарушить ваше спокойствіе; ежели же, къ несчастію Россіи, ужасныя предположенія мои сбудутся, то наградите меня вашею довъренностью и позгольте мнъ умереть возлъ васъ.

«Вашего императорскаго высочества, всемилостивѣйшаго «государя, вѣрноподданный Іаковъ Ростовцевъ».

«12-го декабря, 1825 года».

Около десяти минутъ Ростовцевъ ждалъ отвъта. Наконецъ дверь открылась, и Николай Павловичъ позвалъ его къ себѣ. Онъ заперъ тщательно обѣ двери, взялъ его за руку, обнялъ и, поцѣловавъ нѣсколько разъ, сказалъ:

- Воть чего ты достоинь, такой правды я не слыхиваль никогда! Тогда между Ростовцевымь и великимь княземь произошель сладующій разговорь:
- Ваше высочество, не почитайте меня доносчикомъ и не думайте, чтобы я пришелъ съ желаніемъ выслужиться.
- Мой другъ, я давно зналъ тебя за благороднаго человѣка, и подобная мысль недостойна ни тебя, ни меня. Я умѣю понимать тебя! Я отъ тебя личностей и не ожидаю. Но какъ ты думаешь: нѣтъ ли противъ меня какого нибудь заговора?
- Не знаю никакого. Можеть быть, весьма многіе питають неудовольствіе противъ вась; но я увѣрень, что люди благоразумные въ мирномъ воцареніи вашемъ видятъ спокойствіе Россіи. Вотъ уже пятнадцать дней, какъ гробъ лежить у насъ на тронѣ, и обыкновенная тишина не прерывалась, но, ваше высочество, въ самой этой тишинѣ можетъ крыться коварное возмущеніе.
- Мой другъ, можетъ быть, ты знаешь нѣкоторыхъ злоумышленниковъ и не хочешь назвать ихъ, думая, что сіе противно благородству души твоей, — и не называй! Ежели какой либо заговоръ тебѣ извѣстенъ, то дай отвѣтъ не мнѣ, а Тому, Кто насъ выше! Мой другъ, я плачу тебѣ довѣренностью за довѣренность! Ни убѣжденія матушки, ни мольбы мои не могли преклонить брата принять корону; онъ рѣшительно отрекается. Въ приватномъ письмѣ проклинаетъ меня, что я провозгласилъ его императоромъ, и прислалъ мнѣ съ Михаиломъ Павловичемъ актъ отреченія. Я думаю, что этого будетъ довольно.
- Нѣтъ, ваше высочество, этого будетъ мало! Пусть онъ пріѣдетъ сюда самъ и всенародно на площади провозгласитъ васъ своимъ государемъ.
  - Что далать! Онъ рашительно отъ этого отказывается.
  - Для блага Россіи вы должны уб'єдить его это сд'єлать.
- Мой другъ, онъ мой старшій братъ! Впрочемъ будь покоенъ; нами всѣ мѣры будутъ приняты. Но ежели умъ человѣческій слабъ, єжели воля Всевышняго назначитъ иначе, ежели мнѣ нужно погибнуть, то у меня шпага съ темлякомъ: это вывѣска благороднаго человѣка. Я умру съ нею въ рукахъ, увѣренный въ правотѣ и святости своего дѣла, и съ чистою совѣстію предстану на судъ Божій.
- Ваше высочество, это личность. Вы думаете о собственной славѣ и забываете Россію: что будеть съ нею?
- Мой другъ, можешь ли ты сомнѣваться, чтобы я любилъ Россію менѣе себя? Но престолъ празденъ, братъ мой отрекается, я един-

ственный законный наслѣдникъ, Россія безъ царя быть не можетъ. Что же велитъ мнѣ дѣлать Россія? Нѣтъ, мой другъ, ежели нужно умереть, то умремъ вмѣстѣ.

Тутъ Николай Павловичъ обнялъ Ростовцева, и оба собесѣдника прослезились. Разговоръ продолжался.

- Ваше высочество, умоляю васъ: возьмите мою шпагу. Пусть послѣдствія обвинять меня или оправдаютъ.
- Нѣтъ, мой другъ, ты слишкомъ достоинъ носить ее. Подъ арестомъ ты не можешь быть мнѣ полезенъ, а съ нею въ случаѣ нужды ты будешь вѣрнѣйшимъ щитомъ моимъ.
- Ваше высочество, позвольте еще просить васъ, чтобы это осталось между нами.
- Это останется навсегда въ сердцѣ моемъ! Этой минуты я никогда не забуду. Знаетъ ли Карлъ Ивановичъ, что ты поѣхалъ ко мнѣ?
- Ваше высочество, онъ слишкомъ къ вамъ привязанъ; этимъ я не хотѣлъ огорчить его; сверхъ того, я полагалъ, что только лично съ вами я могу быть откровененъ насчетъ васъ.
- И не говори ему ничего до времени; я самъ поблагодарю его, что онъ, какъ человѣкъ благородный, умѣлъ найти въ тебѣ благороднаго человѣка и не ошибся.
- Ваше высочество, не дѣлайте мнѣ никакой награды; всякая награда осквернить мой поступокь въ собственныхъ глазахъ моихъ.
  - Наградой тебѣ—дружба моя. Прощай.

Николай Павловичъ взялъ Ростовцева за руку, обнялъ, поцѣловалъ и удалился <sup>290</sup>.

Итакъ, разговоръ Николая Павловича съ Ростовцевымъ, вечеромъ 12-го декабря, не привель къ какому либо практическому результату. Все сказанное тогда Ростовцевымъ сводилось къ простому предостереженію, что въ случав новой присяги вспыхнеть возмущеніе, а это Николай Павловичъ ясно сознавалъ и безъ него. Ростовцевъ никого не назвалъ по имени и, не желая быть «коварнымъ доносчикомъ», ограничился въ разговоръ одними темными намеками. Подобной полумърой Іаковъ Ивановичъ дѣла не поправилъ и благороднымъ молчаніемъ своимъ не предупредилъ готовившагося пагубнаго предпріятія. Что же касается до розысковъ графа Милорадовича, то они, какъ и следовало ожидать, остались совершенно безплодными. «Не было открыто ни одного лица, — пишетъ баронъ Корфъ, — на которое могло бы падать подозрѣніе». Слова Николая Павловича, сказанныя для успокоенія Ростовцева: «нами вей міры приняты», не оправдались на ділі, потому что исполнителемъ ихъ являлся графъ Милорадовичъ, въ полной несостоятельности котораго, какъ генераль-губернатора, убъдились лишь послъ

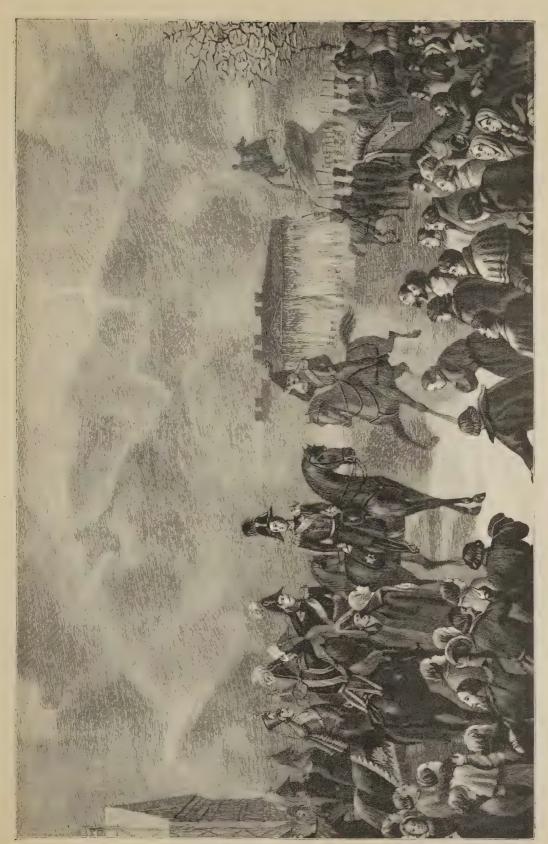

Императоръ Николай Павловичъ на Сенатской площади 14-го декабря 1825 года. (Съ лигографіи Рябџова, сдѣланной съ рисунка В. Садовникова).

взрыва 14-го декабря. Только тогда обнаружены были наконецъ дѣятели и соучастники заговора.

Еще въ запискѣ о тайныхъ обществахъ, врученной генералъ-адъютантомъ Бенкендорфомъ императору Александру въ 1821 году <sup>291</sup>, проницательный авторъ ея замѣтилъ, что наблюденіе за лицами, въ ней поименованными, нельзя поручить с.-петербургскому военному генералъгубернатору, графу Милорадовичу, «который окруженъ людьми, участвующими въ обществѣ, или приверженными имъ» <sup>292</sup>. Мнѣніе, высказанное генераломъ Бенкендорфомъ о графѣ Милорадовичѣ такъ же, какъ и о многомъ другомъ, блистательно оправдалось въ 1825 году, между тѣмъ какъ самая записка покоилась уже четыре года въ письменномъ столѣ императора Александра.

Нельзя не признать, что въ виду неминуемой опасности, угрожавшей въ то время всему государственному строю имперіи, со стороны правительства дѣйствительно не было принято никакихъ предупредительныхъ мѣръ. Въ сущности, спокойное воцареніе новаго императора находилось въ зависимости отъ своевременнаго ареста много десяти лицъ, какъ-то: Рылѣева, князя Оболенскаго, Бестужевыхъ и другихъ, а затѣмъ, какъ пишетъ одинъ изъ декабристовъ, уже не трудно было справиться поодиночкѣ съ отдѣльными членами тайнаго общества. Для подобныхъ мѣропріятій правительство свободно располагало двумя днями, предшествовавшими новой присягѣ, 12-мъ и 13-мъ декабря, но въ этомъ смыслѣ ничего не было сдѣлано 293.

Спрашивается, имѣть ли Николай Павловичъ въ своихъ рукахъ списокъ главныхъ дѣятелей Сѣвернаго общества, дѣйствовавшихъ въ Петербургѣ. Нужно полагать, что имена этихъ лицъ были ему извѣстны, хотя всеподданнѣйшій докладъ начальника главнаго штаба касался пре-имущественно дѣятелей Южнаго общества. Подобное предположеніе подтверждается записками Александра Дмитріевича Боровкова, состоявшаго по особымъ порученіямъ при военномъ министрѣ, генералѣ Татищевѣ 294.

13-го (25-го) декабря, въ воскресенье, Николай Павловичъ призвалъ къ себъ генерала Воинова и, сообщивъ ему отреченіе Константина Павловича, условился съ нимъ, чтобы на другой день, т.-е. въ понедъльникъ 14-го декабря утромъ, собрались въ Зимнемъ дворцъ всъ генералы и полковые командиры гвардейскаго корпуса. Николай Павловичъ намъренъ былъ лично объяснить имъ весь ходъ дѣла по вопросу о престолонаслѣдіи, съ тѣмъ, чтобы они въ свою очередь ясно растолковали все своимъ подчиненнымъ, «дабы не было предлога къ безпорядку». Николай Павловичъ также лично предварилъ о всемъ случившемся митрополита Серафима.

Въ тотъ же день 13-го декабря, въ 9 часовъ утра, Николай Павловичъ еще призвалъ къ себъ графа Нессельроде и сообщилъ ему о

наступившемъ концѣ междуцарствія; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ далъ прочесть графу письмо, отъ 8 декабря, полученное изъ Варшавы отъ цесаревича <sup>295</sup>.

Затёмъ Николай Павловичъ написалъ слёдующую записку князю Лопухину:

«Имѣя порученіе отъ государя императора сообщить высочайтую волю государственному совѣту, проту васъ покорнѣйше приказать собраться оному секретнымъ собраніемъ въ восемь часовъ пополудни. Съ непремѣннымъ уваженіемъ имѣю честь быть искренно доброжелательнымъ».

Николай Павловичъ предполагалъ явиться въ совѣтъ вмѣстѣ съ братомъ Михаиломъ Павловичемъ, какъ личнымъ свидѣтелемъ и вѣстникомъ воли цесаревича, и разсчитывалъ, что братъ возвратится въ Петербургъ къ вечеру 13-го декабря.

Престарѣлый и слабый по лѣтамъ и по духу князь Лопухинъ, по полученіи записки отъ великаго князя Николая Павловича, лично привезъ ее къ А. Н. Оленину.

- «Что это, ваша свѣтлость, давно ли вы записались въ курьеры?»— сказаль ему удивленный Оленинъ.
- «Ну, ты, говори,—отвѣчалъ князь,—вѣдь, братецъ, у страха глаза велики—ты видишь, какія времена,—прибавиль онъ, пожимая плечами въ разстроенномъ видѣ: я не отдыхаю и не сплю».

Оленинъ тотчасъ разослалъ повъстки членамъ государственнаго совъта о секретномъ общемъ собраніи въ 8 часовъ вечера, а самъ прибылъ въ Зимній дворецъ къ семи часамъ. Затъмъ онъ отправился въ комнаты великаго князя Николая Павловича и былъ тотчасъ принятъ.

«Представивь ему чертежь расположенія столовь и мізсть вь присутственной комнаті государственнаго совіта,—пишеть А. Н. Оленинь, — я получиль оть его высочества приказаніе: объявить совіту, что онь сь часа на чась ожидаеть возвращенія великаго князя Михаила Павловича и будеть сь нимь вмісті въ государственный совіть. Касательно же занятія имь міста вь государственномь совіть его высочество приказаль мий такъ распорядиться, чтобы сь начала засіданія до прочтенія его высочествомь вносимыхь вь оное бумагь онь сиділь по правую сторону предсідателя, а подлі него великій князь Михаиль Павловичь, по прочтеніи же манифеста о восшествій на престоль онь пересядеть на місто предсідателя, а предсідатель займеть его місто, а великій князь Михаиль Павловичь останется на своемь місті. Принявь сій приказанія, я поспішиль въ комнаты государственнаго совіта для надлежащихь по сему предмету распоряженій... Наконець, всі приглашенные явились, кромі графа Литты и Саблукова за болізнію, и

расположились въ комнатѣ совѣта, а частью въ передней къ оной горницѣ.

«Между тѣмъ часы проходили въ ожиданіи великаго князя Михаила Павловича. Князь Петръ Васильевичъ Лопухинъ не присаживался и безпрестанно ходилъ изъ комнаты совѣта въ канцелярію, часто меня приглашая посмотрѣть въ покояхъ его высочества великаго князя Николая Павловича, не пріѣхалъ ли князь Михаилъ Павловичъ.

«Такимъ образомъ достигли мы до 11-ти часовъ ночи. Члены совъта, утомленные отъ ожиданія и пустыхъ между собою разговоровъ и бесёдуя въ разныхъ комнатахъ въ разныхъ углахъ, сидѣли уже въ молчаніи, разсѣянные по комнатѣ совѣта, даже самъ князь Лопухинъ, уставши отъ безпрестанной ходьбы взадъ и впередъ, сидѣлъ на стулѣ въ передней комнатѣ совѣта, какъ вдругъ къ намъ явился гофмаршалъ Кириллъ Александровичъ Нарышкинъ съ предложеніемъ отъ имени его высочества великаго князя Николая Павловича, что такъ какъ его высочество великій князь Михаилъ Павловичъ ожидается съ часу на часъ, а между тѣмъ уже поздно стало, то его высочество приказалъ изготовить ужинъ для членовъ совѣта въ ближайшей комнатѣ къ оному, а именно въ генералъ-адъютантской. Сіе предложеніе многихъ членовъ, удрученныхъ лѣтами и слабостью, нѣсколько оживило, и такъ мы стали уже ожидать ужина».

Кончился ужинъ <sup>295</sup>; тогда Николай Павловичъ, не признавая возможнымъ далѣе откладывать назначенное имъ засѣданіе, рѣшился отправиться въ государственный совѣтъ безъ своего брата.

«Подойдя къ столу,—пишетъ Николай Павловичъ,—я сѣлъ на первое мъсто, сказавъ: явыполняю волю брата Константина Павловича, и вследъ затемъ началъ читать манифестъ о моемъ восшествіи на престоль; всё встали и я также; всё слушали въ глубокомъ молчаніи и по окончаніи чтенія глубоко мнѣ поклонились, при чемъ отличился Н. С. Мордвиновъ, противъ меня бывшій, всёхъ первый вскочившій и ниже прочихъ отв'єсившій поклонъ, такъ что оно мні страннымъ показалось. За симъ долженъ былъ я прочесть отношение Константина Павловича къ князю Лопухину<sup>297</sup>, въ которомъ онъ самымъ сильнымъ образомъ выговариваль ему, что ослушался будто воли покойнаго императора Александра, отославъ къ нему духовную и акть отреченія, и принесь ему присягу, тогда какъ на сіе права никто не имълъ. Кончивъ чтеніе, возвратился я въ занимаемыя мною комнаты, гдв находилась моя матушка и жена; быль 1 часъ и понедъльникъ, что многіе считали дурнымъ началомъ; мы проводили матушку на ея половину, и хотя не было еще объявлено о моемъ вступленіи, но комнатные люди матушки съ ея разрѣшенія насъ проздравляли».

Мраморный дворецъ въ 1806 году.

Съ акварели Патерсона, принадлежащей П. Я. Дашкову.



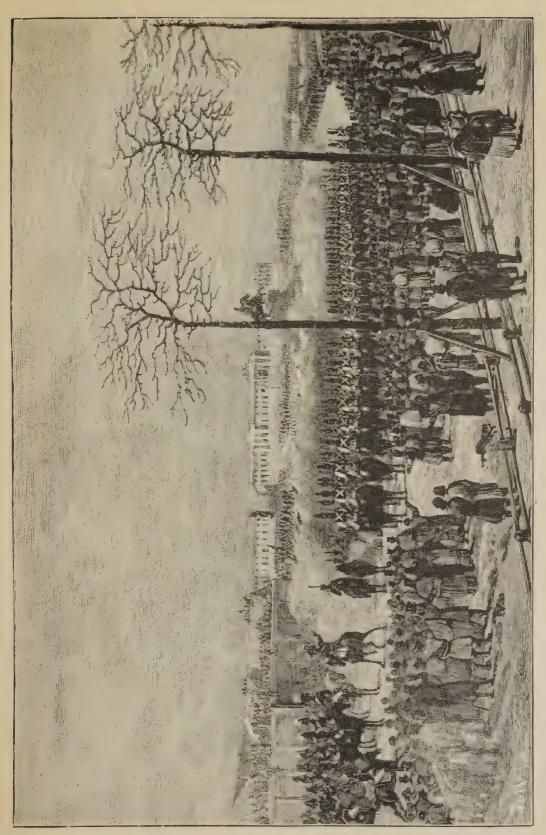

Четырнадцатое декабря 1825 года въ С.-Петербургѣ.

Съ фотогили, приложенной къ "Русскому Архиву" 1893 года. (Съ расунка Кольмана, изъ каблиета графа Бенкендорфа въ Фалив).

Очевидецъ секретнаго собранія государственнаго совѣта А. С. Шишковъ описываетъ засѣданіе слѣдующимъ образомъ:

«Мы собпраемся, не въдая тому причины, выключая, можетъ быть, одного князя Голицына, который по особой довфренности присутствоваль въ комнатныхъ у императрицы совъщаніяхъ, при коихъ, какъ сказывають, находился также Карамзинь (исторіографь), Шторхь (академикъ), Жуковскій (стихотворецъ) и нѣкоторые другіе. Когда мы собрались, то возв'єстили намъ, что оба великіе князя, Николай Павловичъ п Михайло Павловичь, будуть въ совъть (послъдній не возвратился еще изъ своего путешествія; но сказано было, что онъ уже близко и сего жъ вечера прівдетъ). Всв мы сидимъ въ глубокомъ молчаніи часъ, два, три и болъе. Наступаетъ полночь. Позвали насъ ужинать. Отужинавъ, садимся мы опять по своимъ мъстамъ. Тутъ вскоръ приходитъ великій князь Николай Павловичь, садится между нами и начинаеть самъ читать письма Константина Павловича къ нему и къ матери своей, императрицъ, въ которыхъ онъ отрицается навсегда отъ принятія престола и говорить, что онь уже присягнуль брату своему Николаю Павловичу. Вследствіе сего новый императоръ Николай Первый подозвалъ къ себъ министра юстицін князя Лобанова-Ростовскаго и, сказавъ намъ между прочимъ: «сегодня я васъ прошу, а завтра буду приказывать», --- поручиль ему бумаги сін тотчась напечатать, обнародовать и поутру привесть всёхъ къ присяге. По окончаніи сего, откланялся намъ, ушелъ, и мы всѣ разъѣхались» 298.

V.

Разсмотримъ теперь, къ какимъ рѣшеніямъ пришли члены тайнаго общества въ Петербургѣ за время междуцарствія.

Николай Александровичъ Бестужевъ <sup>299</sup> оставиль въ своихъ запискахъ правдивый очеркъ первыхъ начинаній членовъ тайнаго общества въ Петербургѣ, вслѣдъ за принесеніемъ присяги императору Константину 27-го ноября.

«Не знаю,—пишетъ Н. А. Бестужевъ,—былъ ли Рылѣевъ обманутъ самъ, или желалъ другимъ представлять дѣла общества въ лучшемъ видѣ, только изъ его иламенныхъ разговоровъ о распространеніи числа членовъ, принадлежавшихъ къ союзу благомыслящихъ людей, я и другіе заключили, что общество наше многочисленно, и что значащіе люди участвуютъ въ ономъ. Въ семъ положеніи застигла насъ нечаянная смерть Александра. Болѣе года прежде сего въ разговорахъ нашихъ я привыкъ слышать отъ Рылѣева, что смерть императора была назначена обществомъ эпохою для начатія дѣйствій онаго, и когда я узналъ о съѣздѣ во двориѣ, по

случаю нечаянной смерти царя, о замѣшательствѣ наслѣдниковъ престола, о назначеніи присяги Константину, тотчасъ бросился къ Рылѣеву; ко мнѣ присоединился Торсонъ 300. Происшествіе было неожиданно; вѣсть о немъ пришла совсѣмъ не оттуда, откуда ожидалъ я, и вмѣсто дѣйствій я увидѣлъ, что Рылѣевъ совершенно не зналъ объ этомъ. Встревоженный и волнуемый духомъ, видя благопріятную минуту пропущенною, не видя общества, не видя никакого начала къ дѣйствію, я горько сталъ выговаривать Рылѣеву, что онъ поступилъ съ нами иначе, нежели было должно.

«— Гдѣ же общество,—говорилъ я,—о которомъ столько разсказывалъ ты? Гдѣ же дѣйствователи, которымъ настала минута показаться? Гдѣ они соберутся, что предпримутъ, гдѣ силы ихъ, какіе планы? Почему это общество, ежели оно спльно, не знало о болѣзни царя, тогда какъ во дворцѣ болѣе недѣли получаются бюллетени объ его опасномъ положеніи? Ежели есть какія лпбо намѣреніи, скажи ихъ намъ, и мы приступимъ къ исполненію. Говорп!

«Рылѣевъ долго молчалъ, облокотясь на колѣни и положивъ голову между рукъ.

«Онъ былъ пораженъ нечаянностью случая и наконецъ сказалъ:

«— Это обстоятельство явно даетъ намъ понятіе о нашемъ безсиліи. Я обманулся самъ; мы не имѣемъ установленнаго плана, никакія мѣры не приняты, число наличныхъ членовъ въ Петербургѣ не велико; но, несмотря на это, мы соберемся опять сегодня ввечеру. Между тѣмъ я поѣду собрать свѣдѣнія, а вы, ежели можете, узнайте расположеніе умовъ въ городѣ и въ войскѣ.

«Батенковъ и братъ Александръ явились въ эту минуту, и первое начало происшествій, ознаменовавщихъ періодъ междуцарствія, началось бѣднымъ собраніемъ пяти человѣкъ.

«Съ сей минуты домъ Рылѣева сдѣлался сборнымъ мѣстомъ нашихъ совѣщаній, а онъ душою оныхъ. Ввечеру мы сообщили другъ другу собранныя свѣдѣнія: они были неблагопріятныя. Войско присягнуло Константину холодно, однако безъ изъявленія неудовольствія. Въ городѣ еще не знали, отречется ли Константинъ; тайна его прежняго отреченія въ пользу Николая еще не распространилась. Въ Варшаву поскакали курьеры, и всѣ были увѣрены, что дѣла останутся въ томъ же положеніи.

«Когда мы остались трое: Рылѣевъ, братъ мой Александръ и я, то послѣ многихъ намѣреній положили было написать прокламаціп къ войску и тайно разбросать ихъ по казармамъ; но послѣ, признавъ это неудобнымъ, изорвали нѣсколько исписанныхъ уже листовъ и рѣшились всѣ трое итти ночью по городу, останавливать каждаго солдата, останавливаться у каждаго часового и передавать имъ словесно, что ихъ обма-

нули, не показавъ завъщания покойнаго царя, въ которомъ дана свобода крестьянамъ, и убавлена до 15-ти лътъ солдатская служба.

«Это положено было разсказывать, чтобы приготовить духъ войска для всякаго случая, могшаго представиться впослѣдствіи. Я для того упоминаю объ этомъ намѣреніи, что оно было началомъ дѣйствій нашихъ и осталось неизвѣстнымъ комитету 301.

«Нельзя представить жадности, съ какою слушали солдаты; нельзя изъяснить быстроты, съ какою разнеслись наши слова по войскамъ; на другой день такой же обходъ по городу удостовърилъ насъ въ этомъ.

«Два дня сильнаго безпокойства, двѣ безсонныя ночи въ ходъбѣ по городу и огорченіе сильно подѣйствовали на Рылѣева. У него сдѣлалось воспаленіе горла; онъ слегъ въ постель; воспаленіе перешло въ жабу; онъ едва могъ переводить дыханіе, но не переставалъ принимать участіе въ дѣлахъ общества. Мало-по-малу число наше увеличилось; члены съѣзжались отовсюду, и болѣзнь Рылѣева была предлогомъ безпрестанныхъ собраній въ его домѣ.

«Между тѣмъ сомнѣнія насчетъ наслѣдства престола возростали. Намъ открывался новый случай воспользоваться новою присягою. Мы работали усерднѣе: приготовляли гвардію, питали и возбуждали духъ непріязни къ Николаю, существовавшій между солдатами. Рылѣевъ выздоравливаль и не переставаль быть источникомъ и главною пружиною всѣхъ дѣйствій общества».

Вотъ въ какихъ выраженіяхъ Н. А. Бестужевъ излагаетъ, вызванный междуцарствіемъ, послѣдовательный ходъ петербургскаго заговора. Дѣйствительно, хотя сначала члены тайнаго общества полагали выждать воцаренія императора Константина, чтобы сообразовать дальнѣйшія мѣропріятія съ характеромъ новаго правленія, но затѣмъ, по мѣрѣ того, какъ отреченіе цесаревича пріобрѣтало большую вѣроятность, лица, стоявшія во главѣ движенія, задумали воспользоваться благопріятными для ихъ замысловъ обстоятельствами и приступить къ рѣшительнымъ дѣйствіямъ. Неизбѣжность второй присяги представляла заговорщикамъ единственный въ своемъ родѣ случай повліять на войска и, подъ предлогомъ защиты законныхъ правъ цесаревича, увлечь гвардію на путь открытаго мятежа.

Вопросъ о рѣшительныхъ дѣйствіяхъ подвергался въ собраніяхъ обсужденію подъ вліяніемъ восторженнаго слова Рылѣева. Но, тѣмъ не менѣе, мнѣнія членовъ общества расходились между собою. По свидѣтельству очевидца, среди заговорщиковъ не было увѣренности въ успѣхѣ, несмотря на видимый успѣхъ пропаганды и на прибытіе новыхъ членовъ; въ сущности никто` не могъ ручаться за содѣйствіе цѣлаго полка; ротные командиры, принимавшіе участіе въ заговорѣ, могли отвѣчать только за свои роты, и то «при благопріятныхъ нѣкоторыхъ обстоятельствахъ». По-



Императоръ Николай Павловичъ. (Съ гравированнаго портрета Годара).

этому нѣкоторые участники происходившихъ тогда совѣщаній имѣли полное основаніе утверждать, что преждевременная вспышка открытаго мятежа въ Петербургѣ, не согласованная съ дѣйствіями остальныхъ членовъ тайныхъ обществъ, разсѣянныхъ по Россіи, можетъ сразу погубить все затѣянное ими дѣло. Такое мнѣніе высказывалъ князь Трубецкой. Другіе же болѣе пылкіе члены были того мнѣнія, что попытка возстанія, предпринятая при столь благопріятной, совершенно исключительной обстановкѣ, не должна быть упущена.

Послѣ оживленныхъ преній на шумныхъ совѣщаніяхъ мнѣніе въ пользу рѣшительныхъ дѣйствій восторжествовало. Такимъ образомъ духъ тайнаго союза мгновенно измѣнился и уступилъ мѣсто духу открытаго мятежа. Одинъ изъ декабристовъ, Иванъ Пущинъ, писалъ: «Насъ по справедливости назвали бы подлецами, если бы мы пропустили нынѣшній единственный случай». Къ тому же, какъ выше замѣчено, великій князь Николай Павловичъ не пользовался сочувствіемъ и любовью въ военныхъ сферахъ 302, а въ виду того, что предпочтеніе большинства явно склонялось въ пользу сохраненія престола за цесаревичемъ, членамъ общества казалось все-таки возможнымъ заручиться содѣйствіемъ гвардіи въ большей или меньшей степени и достигнуть намѣченной цѣли: «доставить Россіи правильное правленіе, воспользовавшись обстоятельствами, небывалыми въ Россіи», какъ замѣтилъ впослѣдствіи князь Трубецкой, отвѣчая на вопросы, предложенные ему слѣдственной комиссіей.

Ряды заговорщиковъ пополнялись многими офицерами, которыхъ путалъ крутой нравъ Николая Павловича; они изъявляли готовность дѣйствовать подъ руководствомъ тайнаго общества. «Всѣ эти офицеры,—пишетъ князъ Трубецкой, — были люди молодые; никто изъ нихъ не былъ чиномъ выше ротнаго командира».

Рѣшившись прибѣгнуть къ силѣ оружія, заговорщикамъ оставалось согласиться между собою насчеть способа выполненія задуманнаго предпріятія. Здѣсь также предстоялъ выборъ между двумя путями: или слѣдовать по торной дорогѣ прежнихъ петербургскихъ государственныхъ переворотовъ... примѣровъ изъ недавней русской исторіи усиѣшныхъ дѣйствій въ этомъ духѣ можно было привести немалое число,—или же избрать новый, небывалый въ исторіи Россіи способъ. Будущіе декабристы отказались дѣйствовать подъ прикрытіемъ ночной темноты. Протестъ долженъ былъ послѣдовать гласно и открыто, среди бѣлаго дня; дѣйствуя такимъ образомъ, надѣялись придать двпженію видъ легальности и обезпечить успѣхъ дѣла при поддержкѣ общественнаго сочувствія.

Сов'єщанія между заговорщиками, какъ уже выше упомянуто, происходили главнымь образомь на квартир'є Рыл'єва. Хотя графу Милорадовнчу донесли, что въ дом'є американской компаніи, гд'є жилъ Рыл'євъ, ежедневно собирались разныя лица, но Милорадовичъ, зная, что Рыл'євъ издатель «Полярной Зв'єзды», приписалъ этимъ сборищамъ литературную подкладку и потому не обратилъ никакого вниманія на получаемыя имъ св'єд'єнія.

По новоду одного изъ такихъ совѣщаній у Рылѣева, когда обсуждались мѣры къ возстанію, на случай новой присяги, декабристъ баронъ Розенъ пишетъ <sup>303</sup>:

«Принятыя мѣры къ возстанію были не точны и не опредѣлительны, почему на нѣкоторыя мои возраженія и замѣчанія князь Оболенскій и Булатовъ сказали съ усмѣшкою: «вѣдь нельзя же дѣлать репетиціи». Всѣ изъ присутствовавшихъ были готовы дѣйствовать, всѣ были восторженны, всѣ надѣялись на успѣхъ, и только одинъ изъ всѣхъ поразилъ меня совершеннымъ самоотверженіемь; онъ спросилъ меня наединѣ, можно ли положиться навѣрно на содѣйствіе 1-го и 2-го баталіоновъ нашего полка; и когда я представилъ ему всѣ препятствія, затрудненія, почти невозможность, то онъ съ особеннымъ выраженіемъ въ лицѣ и въ голосѣ сказалъ мнѣ: «Да, мало видовъ на успѣхъ, но все-таки надо, все-таки надо начать; начало и примѣръ принесутъ пользу». Еще теперь слышу звуки, интонацію: «все-таки надо»; то сказалъ мнѣ Кондратій Өедоровичъ Рылѣевъ».

Почти въ тѣхъ же выраженіяхъ приводить слова Рылѣева Н. А. Бестужевъ; онъ пишетъ: «Часто въ разговорахъ нашихъ сомнѣніе насчетъ успѣха выражалось очень положительно. Не менѣе того, мы видѣли необходимость дѣйствовать; чувствовали надобность пробудить Россію. Рылѣевъ всегда говаривалъ: «Предвижу, что не будетъ успѣха, но потрясеніе необходимо. Тактика революцій заключается въ одномъ словѣ: дерзай, и ежели это будетъ несчастливо, мы своей неудачей научимъ другихъ».

Остановившись на рѣшеніи приступить къ открытому протесту, надо было выбрать руководителя для предположеннаго движенія. Выборъ остановился на полковникѣ князѣ Сергѣѣ Трубецкомъ <sup>304</sup>. Рылѣевъ лично объявилъ Трубецкому, что тайное общество избрало его диктаторомъ.

«Трубецкой предложиль, чтобы первый полкъ, который откажется отъ присяги, былъ выведенъ изъ казармъ и шелъ съ барабаннымъ боемъ къ казармамъ ближняго полка, поднявши который оба вмѣстѣ продолжаютъ шествіе далѣе къ другимъ сосѣднимъ полкамъ; такимъ образомъ онъ надѣялся, что одинъ полкъ будетъ увлеченъ другимъ, и почти всѣ соберутся въ одну значительную массу, къ которой примкнутъ и баталіоны, находившіеся внѣ города; чтобъ лейбъ-Гренадерскій полкъ завладѣлъ арсеналомъ, а лейбъ-гвардейскій Финляндскій Петропавловской крѣпостью. Нѣкоторыми лицами было обѣщано содѣйствіе въ государственномъ совѣтѣ, если войско собравшись будетъ выведено изъ города во избѣжаніе безпорядковъ. Предложеніе Трубецкого не опровергали, но многіе изъ горячихъ членовъ положили, что надобно итти на Сенатскую площадь съ тѣмъ, чтобы захватить сена-

торовъ въ сенатѣ и заставить ихъ издать манифестъ. Надъ войскомъ, которое соберется на площади, долженъ былъ принять начальство полковникъ Булатовъ 305, бывшій командиромъ баталіоннымъ въ лейбъ-Гренадерскомъ полку и только что назначенный командиромъ армейскаго. Рылѣевъ, можетъ быть, думалъ, что Трубецкой обидится выборомъ; когда онъ пришелъ ему это объявить, то прибавилъ: «васъ гвардія не знаетъ, а Булатова знаютъ солдаты всѣхъ полковъ, и онъ очень любимъ!»

«Солдаты гвардейскихъ полковъ не ожидали никакой перемѣны въ престолонаследін; они съ уверенностію ожидали прівзда императора, которому присягнули. Подсылаемые въ полки люди съ распущениемъ слуха о возможности отреченія Константина были солдатами худо приняты. Разв'єдованіе, произведенное офицерами, принадлежащими къ обществу или содъйствовавшими ему, убъдило ихъ, что солдаты не будуть согласны дать новую присягу, и что только изустное объявление Константина, что онъ передаетъ брату престолъ, можетъ уверить ихъ въ истинъ отречения его. Полки, изъ которыхъ имъли извъстия, были: Измайловскій, Егерскій, лейбъ-Гренадерскій, Финляндскій, Московскій, морской экипажъ и частію артиллерія; сверхъ того, Преображенскій очень быль не расположень къ Николаю Павловичу. Планъ действія быль основань на упорствѣ солдать остаться вѣрными императору, которому присягнули, въ чемъ общество и не ошиблось... полкамъ собраться на Петровской площади и заставить сенать: 1) издать манифесть, въ которомъ прописаны будутъ чрезвычайныя обстоятельства, въ которыхъ находилась Россія, и для рѣшенія которыхъ приглашаются въ назначенный срокъ выбранные люди отъ всъхъ сословій для утвержденія: за къмъ остаться престолу и на какихъ основаніяхъ; 2) учредить временное правленіе, пока не будеть утвержденъ новый императоръ общимъ соборомъ выбранныхъ людей. Общество намѣревалось предложить въ временное правленіе Мордвинова, Сперанскаго и Ермолова, срокъ службы военной для рядовыхъ уменьшить до 15-ти лѣтъ. Временное правленіе должно составить проектъ государственнаго уложенія, въ которомъ главные пункты должны быть: учрежденіе представительнаго правлёнія по образцу просв'ященныхъ европейскихъ государствъ и освобождение крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. По обнародованіи сенатомъ манифеста, войско должно было выступить изъ города и, притянувъ къ себъ вторые баталіоны, расположиться въ окрестностяхъ. Это было условіе, на которомъ об'єщано чрезъ Батенкова содъйствие нъкоторыхъ членовъ государственнаго совѣта, которые требовали, чтобъ имена ихъ остались неизвѣстными» 306.

Во время тревожныхъ дней междуцарствія, когда между членами Сѣвернаго союза обсуждался вопросъ о предстоявшихъ мѣропріятіяхъ,



Императоръ Николай Павловичъ.

Съ гравюры Робинзона, сдёланной съ портрета, писаннаго Доу.



**произошелъ инцидентъ** съ Ростовцевымъ. Онъ разыгрался слѣдующимъ образомъ.

Однажды Ростовцевъ зашелъ къ своему сотоварищу и другу, поручику князю Евгенію Оболенскому, занимавшему также мѣсто адъютанта въ штабѣ начальника гвардейской пѣхоты, генерала Бистрома. Ростовцевъ встрѣтилъ здѣсь два вечера сряду князя Трубецкого и Рылѣева, и оба раза Оболенскій просилъ непрошеннаго гостя удалиться, подъ предлогомъ, что онъ долженъ переговорить съ ними по нужному дѣлу.

«Видя общее недоумѣніе во всѣхъ сословіяхъ, —пишетъ Ростовцевъ въ своихъ запискахъ, —зная, что великій князь Николай Павловичъ не успѣлъ еще пріобрѣсти себѣ приверженцевъ, зная непомѣрное честолюбіе и сильную ненависть къ великому князю Оболенскаго и Рылѣева, наконецъ, видя ихъ хлопоты, смущеніе и безпрерывныя совѣщанія, не предвѣщавшія ничего добраго и откровеннаго, я не зналъ, на что рѣшиться. Никогда еще не представлялся такой удобный случай къ возмущенію. Мысль о несчастіяхъ, которыя, можетъ быть, ожидаютъ Россію, не давала мнѣ покоя: я забылъ и пищу и сонъ. Наконецъ, 9-го числа утромъ, я прихожу къ Оболенскому и говорю ему: «князь, настоящее положеніе Россіи путаетъ меня; прости меня, но я подозрѣваю тебя въ злонамѣренныхъ видахъ противъ правительства. Дай Богъ, чтобы я ошибся; откройся мнѣ и уничтожь мои подозрѣнія. Мой другъ, неужели ты пожертвуешь спокойствіемъ отечества своему честолюбію?»

«Онъ отвѣчалъ:

- «— Яковъ, неужели ты сомнѣваешься въ моей дружбѣ? Всѣ поступки мои были тебѣ до сихъ поръ извѣстны; неужели ты можешь думать, что я для личныхъ видовъ измѣню благу отечества?
- «— Князь, можеть быть, ты обманываешь самъ себя, возразиль Ростовцевъ, можеть быть, ты честолюбіе свое почитаешь за патріотизмъ: войди хорошенько во внутренность своей души, размысли хладно-кровно объ образѣ мыслей, тобою принятомъ и въ тебѣ укоренившемся».

Оболенскій нѣсколько времени молчаль; наконець сказаль: «Такъ, я размыслиль!.. очень размыслиль!.. Любезный Яша, я за одно не люблю тебя: ты иногда слишкомъ снисходителенъ къ великому князю; я съ тобою откровененъ и не скрываю моей къ нему ненависти» 307.

- «— Любезный князь, я самъ иногда осуждаль его за строгое и вспыльчивое обхождение съ офицерами, но вмѣстѣ съ тѣмъ имѣлъ случай видѣть доброту души его. Почему ты знаешь, можетъ быть, его поведение было слѣдствиемъ необходимости?»
  - «— Нѣтъ, не могу и не хочу этому вѣрить».
- «— Князь, ты увлекаеться страстію, ты можеть сдёлаться преступникомъ; но я употреблю всё средства спасти тебя».

- «— Пожалуйста, обо мнѣ не заботься, твои старанія будуть напрасны, я не завишу отъ самого себя и составляю малѣйшее звено общей, огромной цѣпи! Не отваживайся слабой рукой остановить сильную машину, она измелеть тебя въ куски».
- «— Пусть я погибну, князь, но, можеть быть, раздробленные члены мон засорять колеса и остановять ихъ движеніе! Такъ, я рѣшился принести себя въ дань моему долгу, и если умру, то умру чисть и счастливъ».

Оболенскій быстро взглянуль на Ростовцева и, нівсколько помодчавь, сказаль:

- «— Яковъ, не губи себя; я предугадываю твое намѣреніе».
- «— Князь, другь мой, скажи лучше: не будемъ губить себя и останемся каждый на своемъ мъстъ».

Въ это время за Оболенскимъ прислалъ генералъ Бистромъ. Уходя, князь сказалъ Ростовцеву: «нашъ разговоръ не доконченъ, мы возобновимъ его въ другое время».

«— Дай Богъ, чтобы конецъ былъ лучше начала», — отвѣчалъ Ростовцевъ, и затѣмъ оба собесѣдника разошлись.

«Послѣ сего, —продолжаетъ Ростовцевъ, —я нѣсколько разъ старался возобновить разговоръ нашъ, но намъ мѣшали. Я видѣлся съ Рылѣевымъ, который говорилъ со мною въ томъ же духѣ. Я видѣлъ также барона Штейнгеля; зналъ, что онъ былъ недоволенъ покойнымъ государемъ, но никогда не думалъ, чтобы онъ былъ заодно съ Рылѣевымъ п Оболенскимъ.

«10-го декабря утромъ, Оболенскій пришель ко мнѣ. Послѣ разговоровь по дѣламъ канцелярія я ему сказаль: «Оболенскій, кончимъ нашъ разговоръ; тѣхъ же ля ты мыслей, какъ и вчера?»

- «— Любезный другъ, не принимай словъ за дѣло. Все пустяки! Богъ милостивъ, ничего не будетъ».
  - «— По крайней мъръ, скажи, на чемъ основали вы ваши планы?»
- «— Евгеній, Евгеній, ты лицемѣришь! Что-то мрачное тяготитъ тебя; но я спасу тебя противъ твоей воли, выполню обязанность добраго гражданина и сегодня же предувѣдомлю Николая Павловича о возмущеніи. Будетъ ли оно или нѣтъ, но я сдѣлаю свое дѣло».
- «— Какъ ты малодушенъ! Какъ другъ, увѣряю тебя, что все будетъ мирно и благополучно, а этимъ ты погубишь себя».
- «— Пусть такъ, но я исполню долгъ свой; ежели погибну, то погибну одинъ, а располагать самимъ собою я имѣю полное право».
- «— Любезный другъ, я не пророкъ, но пророчу тебѣ крѣпость, и тогда,—прибавилъ онъ смѣючись,—ты принудишь меня поневолѣ итти освобождать тебя».



Князь Дмитрій Владимировичъ Голицынъ. (Съ литографіи прошлаго стольтія Поля).

«— Мой другъ, ежели бы ты мнѣ пророчилъ и смерть, то и это бы меня не остановило».

Оболенскій обняль Ростовцева и сказаль: «Яковь, Яковь, ты еще молодь и пылокь! Какь тебѣ не стыдно дурачиться! Даю тебѣ слово, что ничего не будеть».

Въ тотъ же день на разводѣ Ростовцевъ тщетно старался встрѣтить великаго князя Николая Павловича наединѣ. По возвращеніи

Оболенскій спросилъ своего товарища, смѣючись, видѣлъ ли онъ великаго князя, придавъ всему видъ шутки.

Послѣ этого разговоръ о таинственномъ предпріятіи болѣе не возобновлялся между обоими пріятелями. Но 12-го декабря, въ 4 часа пополудни, Ростовцевъ, зайдя къ князю Оболенскому, къ крайнему его удивленію нашелъ у него человѣкъ двадцать офицеровъ разныхъ гвардейскихъ полковъ, чего прежде никогда не случалось. Между ними былъ и Рылѣевъ. «Они говорили другъ съ другомъ шопотомъ и примѣтно смѣшались, когда я вошелъ»,—пишетъ Ростовцевъ.

Неожиданная встрѣча съ собравшимся здѣсь обществомъ рѣшила дѣло. Ростовцевъ написалъ письмо великому князю Николаю Павловичу и отвезъ въ тотъ же вечеръ въ Зимній дворецъ. Выше приведены нами содержаніе письма и разговоръ съ великимъ княземъ.

На другой день, 13-го декабря, Ростовцевъ, взявъ съ собою копію письма къ великому князю, пришель къ Оболенскому.

По разсказу Ростовцева, «онъ былъ въ кабинетѣ своемъ съ Рылѣевымъ. Вошедши въ комнату, я сказалъ имъ: «Господа, я имѣю силъныя подозрѣнія, что вы намѣреваетесь дѣйствовать противъ правительства; дай Богъ, чтобы подозрѣнія эти были не основательны; но я исполнилъ долгъ свой. Я вчера былъ у великаго князя. Всѣ мѣры противъ возмущенія будутъ приняты, и ваши покушенія будутъ тщетны. Васъ не знаютъ; будьте вѣрны своему долгу, и вы будете спасены!» Тутъ я имъ отдалъ и письмо, и разговоръ мой, и Рылѣевъ зачалъ читать оные въ слухъ. Оба они поблѣднѣли и чрезвычайно смѣшались. По окончаніи чтенія Оболенскій сказалъ мнѣ:

- «— Съ чего ты взялъ, что мы хотимъ дѣйствовать? Ты употребилъ во зло мою довѣренность и измѣнилъ моей къ тебѣ дружбѣ. Великій князь знаетъ наперечетъ всѣхъ насъ, либераловъ, и мало-по-малу искоренитъ насъ; но ты долженъ погибнуть прежде всѣхъ и будешь первою жертвою!»
- «— Оболенскій, ежели ты почитаешь себя въ правѣ мстить мнѣ, то отомщай теперь!»
  - «Рылѣевъ бросился мнѣ на шею и сказалъ:
- «— Нѣтъ, Оболенскій, Ростовцевъ не виноватъ, что различнаго съ нами образа мыслей! Не спорю, что онъ измѣнилъ твоей довѣренности; но какое право имѣлъ ты быть съ нимъ излишне откровеннымъ? Онъ дѣйствовалъ по долгу своей совѣсти, жертвовалъ жизнію, идя къ великому князю, вновь жертвуетъ жизнію, придя къ намъ: ты долженъ обнять его, какъ благороднаго человѣка!»

«Оболенскій обняль меня и сказаль:

«— Да, я его обнимаю и желаль бы задушить въ моихъ объятіяхъ».

«Я имъ сказалъ:

«— Господа, я оставляю у васъ мои документы; молю васъ, употребите ихъ въ свою пользу! Въ нихъ видите вы великую душу будущаго государя; она вамъ порукою за его царствованіе».

Рылѣевъ, сильно взволнованный разоблаченіями Ростовцева, не замедлилъ передать Н. А. Бестужеву происшедшій разговоръ и содержаніе полученныхъ бумагъ. Бестужевъ, замѣтивъ, что Ростовцевъ ставитъ свѣчу Богу и сатанѣ, выразилъ увѣренность, что они будутъ арестованы, если не теперь, то послѣ присяги. Тогда Рылѣевъ спросилъ: «Что же, ты полагаешь, нужно дѣлать?»

«— Не показывать этого письма никому,—отвѣтиль Бестужевъ,—и дѣйствовать: лучше быть взятымъ на площади, нежели на постели. Пусть лучше узнають, за что мы погибнемъ, нежели будуть удивляться, когда мы тайкомъ псчезнемъ изъ общества, и никто не будетъ знать, гдѣ мы и за что пропали».

Рылѣевъ бросился къ Бестужеву на шею и сказалъ въ сильномъ волненіи:

— «Я увѣренъ былъ, что это будетъ твое мнѣніе. Итакъ—съ Богомъ! Судьба наша рѣшена. Къ сомнѣніямъ нашимъ теперь, конечно, прибавятся всѣ препятствія, но мы начнемъ. Я увѣренъ, что погибнемъ, но примѣръ останется. Принесемъ собою жертву для будущей свободы отечества!»

Въ 12-мъ часу вечера 13-го декабря, Оболенскій пришелъ къ Ростовцеву и, обнявъ его, сказалъ:

«— Такъ, милый другъ, мы хотѣли дѣйствовать, но увидѣли свою безразсудность! Благодарю тебя, ты насъ спасъ».

«Такая перемѣна меня обрадовала, — замѣчаетъ Ростовцевъ, — но впослѣдствіи я увидѣлъ, къ несчастію, что это была только хитрость».

Когда Оболенскій прибѣгъ къ этой преднамѣренной хитрости, онъ возвратился съ послѣдняго рѣшительнаго совѣщанія у Рылѣева. Одинъ изъ участниковъ собранія, штабсъ-капитанъ лейбъ-гвардіи Московскаго полка, Михаилъ Александровичъ Бестужевъ, оставилъ любопытное описаніе собранія, состоявшагося вечеромъ 13-го декабря у Рылѣева; Бестужевъ называетъ его шумнымъ и бурливымъ.

«Многолюдное собраніе было въ какомъ-то лихорадочно высоконастроенномъ состояніи, —пишетъ Бестужевъ. —Тутъ слышались отчаянныя фразы, неудобно исполнимыя предложенія и распоряженія, слова безъ дѣлъ, за которыя многіе дорого поплатились, не будучи виноваты ни въ чемъ, ни передъ кѣмъ. Чаще другихъ слышались хвастливые возгласы Якубовича и Щепина-Ростовскаго. Первый былъ храбрый офицеръ, но хвастунъ и самъ трубилъ о своихъ подвигахъ на Кавказѣ. Но не даромъ сказано: кто про свои дѣла твердитъ всѣмъ безъ умолку,

въ томъ мало очень толку, и это онъ доказалъ 14-го декабря на Сенатской площади. Храбрость солдата и храбрость заговорщика—не одно и то же. Въ первомъ случаѣ, даже при неудачѣ, его ожидаетъ почетъ и награды, тогда какъ въ послѣднемъ при удачѣ ему предстоитъ туманная будущность, а при проигрышѣ дѣла—вѣрный позоръ и безславная смерть зов. Щепина-Ростовскаго, хотя онъ не былъ членомъ общества, я нарочно привелъ на это совѣщаніе, чтобъ посмотрѣть, не попятится ли онъ. Будучи наэлектризованъ мною, быть можетъ, чрезъ мѣру и чувствуя неопредолимую силу, влекущую его въ водоворотъ, билъ руками и ногами, и старался какъ бы заглушить разсудокъ всплескомъ воды и брызгами.

«Зато какъ прекрасенъ былъ въ этотъ вечеръ Рылѣевъ! Онъ былъ не хорошъ собою, говорилъ просто, но не гладко; но, когда онъ попадалъ на свою любимую тему, на любовь къ родинѣ, физіономія его оживлялась; черные, какъ смоль, глаза озарялись неземнымъ свѣтомъ, рѣчъ текла плавно, какъ огиенная лава, и тогда бывало не устанешь любоваться имъ. Такъ и въ этотъ роковой вечеръ, рѣшившій туманный вопросъ: быть или не быть, его ликъ, какъ луна, блѣдный, но озаренный какимъ-то сверхъестественнымъ свѣтомъ, то появлялся, то исчезалъ въ бурныхъ волнахъ этого моря, кипящаго различными страстями и побужденіями. Я любовался имъ, сидя въ сторонѣ подлѣ Сутгофа<sup>309</sup>, съ которымъ мы бесѣдовали, повѣряя другъ другу свои завѣтныя мысли. Къ намъ подошелъ Рылѣевъ и, взявъ обѣнми своими руками руку каждаго изъ насъ, сказалъ: «Миръ вамъ люди дѣла, а не слова! Вы не бѣснуетесь, какъ Щепинъ или Якубовичъ, но увѣренъ, что сдѣлаете свое дѣло. Мы...».

- «Я прервалъ его:
- Мит крайне подозрительны эти бравады и хвастливыя выходки, особенно Якубовича. Вы поручили ему поднять артиллеристовъ и Измайловскій полкъ, прійти съ ними ко мит и тогда уже вести встав на площадь къ сенату; повтрь мит, онъ этого не исполнить, а ежели и исполнить, то промедленіе въ то время, когда энтузіазмъ солдать возбуждень, можеть повредить усптау, если не вовсе его испортить».
  - « -- Какъ можно предполагать, чтобы храбрый кавказецъ?...».
- «— Но храбрость солдата не то, что храбрость заговорщика, а онъ достаточно уменъ, чтобъ понять это различіе. Однимъ словомъ, я приведу полкъ, постаравшись не допустить его до присяги, а другіе полки пусть соединяются со мною на площади».
- «— Солдаты твоей роты, я знаю, пойдуть за тобою въ огонь и воду, но прочія роты?»—спросиль, подумавъ немного, Рылѣевъ.
- «— Въ послѣдніе два дня солдаты мои усердно работали въ другихъ ротахъ, а ротные командиры дали мнѣ честное слово не остана-

## императоръ николай первый

вливать своихъ солдатъ, если они пойдутъ съ моими. Ротныхъ командировъ я убѣдилъ не ходить на площадь и не увеличивать понапрасну число жертвъ».

- «— А что скажете вы?»—сказалъ Рылѣевъ, обратившись къ Сутгофу.
- «— Повторю то же, что вамъ сказалъ Бестужевъ,—отвѣчалъ Сутгофъ.—Я приведу ее на площадь, когда соберется туда хоть часть войска».
  - «— А прочія роты?»—спросиль Рыльевь.
- «— Можетъ быть, и прочія посл'єдують за мною. Но за нихъ я не могу ручаться».

«Это были послѣднія слова, которыми мы обмѣнялись на этомъ свѣтѣ съ Рылѣевымъ<sup>310</sup>. Было близко полуночи, когда мы его оставили, и я спѣшилъ домой, чтобы быть готовымъ къ роковому завтрашнему дню и подкрѣпить ослабѣвшія отъ напряженной дѣятельности силы, хоть нѣсколькими часами сна».

Послѣ совѣщанія у Рылѣева къ Н. А. Бестужеву пріѣхалъ Кондратій Өедоровичъ съ Пущинымъ, чтобы сообщить о принятыхъ обществомъ окончательныхъ рѣшеніяхъ. Къ нимъ присоединились еще Рѣпинъ (штабсъ-капитанъ лейбъ-гвардіи Финляндскаго полка), Торсонъ и Батенковъ. Рылѣевъ объявилъ, что на другой день при принятіп присяги слѣдуетъ поднимать войска, на которыя можно разсчитывать, и, какъ бы ни были малы силы, итти съ ними немедленно во дворецъ. «Надобно нанесть первый ударъ,—сказалъ онъ,—а тамъ замѣшательство дастъ новый случай къ дѣйствію. Итакъ, братъ ли твой Михаилъ со своею ротою, или Арбузовъ, или Сутгофъ, первый, кто придетъ на площадь, отправится тотчасъ во дворецъ.... довольно того, ежели Николай и царская фамилія уѣдутъ оттуда, и замѣшательство оставитъ его партію безъ головы. Тогда вся гвардія пристанетъ къ намъ, и самые нерѣшительные должны будутъ склониться на нашу сторону. Повторяю, что успѣхъ революціи заключается въ одномъ словѣ: дерзайте».

«Такимъ образомъ кончился канунъ происшествія 14-го числа,—пишетъ Н. А. Бестужевъ.—Многіе изъ товарищей, бывшихъ на сов'єщаніи 13-го числа, утверждають, что тамъ никогда не было принято подобнаго нам'єренія. Не бывъ на семъ сов'єщаніи, я этого не знаю и передаю только то, что говорилъ Рыл'євъ Рієпину и мніствечеру 13-го числа послістего сов'єщанія».

Въ истинъ приведеннаго здъсь свидътельства Бестужева нельзя сомнъваться, но вмъстъ съ тъмъ оно доказываетъ, до какой степени предположенія тайнаго общества отличались безсвязностью, неопредъленностью и непрестанными противоръчіями.

Во всякомъ случав жребій быль брошенъ. 14-го декабря предстояла въ Петербургв кровавая расправа, по поводу которой генераль-адъю-

танту Левашову представился вскорѣ случай сказать киязю Трубецкому, бывшему диктатору, уже узнику Петропавловской крѣпости: «Ah, mon prince! Vous avez fait bien du mal à la Russie, vous l'avez reculée de cinquante ans. (Ахъ, князь! вы причинили большое зло Россіи, вы ее отодвинули на пятьдесятъ лѣтъ)».

Пророчество сбылось и въ полной мѣрѣ.

«По мивнію людей, истинно просв'єщенных и искренно преданных своей родин'ь, какъ въ то время, такъ и позже,—пишетъ графъ В. А. Сологубъ,—это возстаніе затормозило на десятки л'єтъ развитіе Россіи, несмотря на полный благородства и самоотверженія характеръ заговорщиковъ» <sup>311</sup>.



Михайловскій замокт и Марсово поле вт 1806 году. Ст акварели Патерсона, принадлежащей П. Я. Дашкову.



# ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

T.

Наступило 14-е декабря, «роковой день», по словамъ Николая Павловича. Это было сумрачное декабрьское петербургское утро съ 8-ю градусами мороза.

Государь всталь рано и сказаль присутствовавшему при утреннемь его одъвани генераль-адъютанту Бенкендорфу: «Сегодня вечеромъ, можетъ быть, насъ обонхъ не будетъ болье на свъть, но, по крайней мъръ, мы умремъ, исполнивъ нашъ долгъ» <sup>312</sup>. Принявъ затъмъ генерала Воинова, императоръ Николай, въ мундиръ Измайловскаго полка, вышелъ въ залу, гдѣ собраны были всѣ генералы и полковые командиры гвардейскаго корпуса. Объяснивъ имъ словесно, что, покоряясь неизмънной волъ цесаревича Константина Павловича, которому недавно вмёстё съ ними присягалъ, находится вынужденнымъ исполнить его волю и принять престоль, какъ старшій за нимъ въ роді, государь прочиталь имъ манифестъ императора Александра и отречение цесаревича и спросилъ, не имфетъ ли кто какихъ сомнфній. Всф присутствовавшіе отв'ячали, что не им'яють никакихь сомн'яній. Тогда Николай Павловичь, нёсколько отступивь, съ свойственными ему осанкою и величіемъ сказаль: «Послѣ этого вы отвъчаете мнѣ головою за спокойствіе столицы; а что до меня касается, если я хоть часъ буду императоромъ, то покажу, что этого достоинъ» <sup>313</sup>. Въ заключение онъ всѣмъ имъ приказаль жхать въ главный штабъ присягать, а оттуда немедленно отправиться по своимъ командамъ, привести ихъ къ присягѣ и донести объ исполнении.

Между тѣмъ, въ 7 часовъ утра созваны были въ своихъ мѣстахъ для присяги сенатъ и синодъ $^{314}$ , и разосланы повѣстки, чтобы вс $^{4}$ 

имѣющіе пріѣздъ ко двору собирались въ Зимнемъ дворцѣ къ 11-ти часамъ утра для торжественнаго молебствія.

Вскор'в за симъ прибылъ во дворецъ къ государю графъ Милорадовичъ съ увъреніемъ совершеннаго спокойствія въ городъ, вмѣстѣ съ тъмъ онъ прибавилъ, что всъ мъры предосторожности приняты <sup>315</sup>. То же самое онъ повторилъ у императрицы Маріи Өеодоровны, гдѣ снова встрѣтился съ государемъ 315. Въ дѣйствительности же, «со стороны подчиненныхъ властей и мъстныхъ исполнителей допущены были такія страшныя погрѣшности и оплошности, которыя однѣ уже могли поколебать умы и произвесть въ нихъ волненіе. Такъ, напримѣръ, духовное начальство распорядилось, чтобы во всёхъ церквахъ, на эктеніяхъ ва об'вднею 14-го декабря, возглашено было уже имя государя императора Николая Павловича; но самый манифесть съ приложеніями вел'яно прочесть только посл'я об'ядни, передъ молебномъ. Съ другой стороны, упущено было заблаговременно выпустить и разсыпать въ народъ достаточное число печатныхъ экземпляровъ манифеста, которымъ объяснялось все дёло, а на улицахъ частные разносчики вездё продавали экземпляры новой присяги безъ манифеста, то-есть безъ ключа къ ней. Манифестъ нигдъ почти и достать нельзя было, особенно съ тъхъ поръ, какъ мятежники загородили зданіе сената, въ которомъ помѣщалась и типографія его съ книжною лавкою» 317.

Вследъ за графомъ Милорадовичемъ первымъ изъ полковыхъ командировъ явился командовавшій конною гвардіею генераль-адъютантъ А. Ө. Орловъ съ донесеніемъ объ окончаніи присяги. «Поговоривъ съ нимъ довольно долго, —пишетъ Николай Павловичъ, —я его отпустилъ. Вскорѣ за нимъ явился ко мнѣ командовавшій гвардейскою артиллеріею генералъмайоръ Сухозанетъ съ извѣстіемъ, что артиллерія присягнула, но что въ гвардейской конной артиллеріи офицеры оказали сомнѣніе въ справедливости присяги, желая сперва слышать удостовѣреніе сего отъ Михаила Павловича, котораго считали удаленнымъ изъ Петербурга, какъ будто изъ несогласія его на мое вступленіе. Многіе изъ сихъ офицеровъ до того вышли изъ повиновенія, что генералъ Сухозанетъ долженъ быль ихъ всѣхъ арестовать. Но почти въ сіе же время прибыль наконецъ Михаилъ Павловичъ, котораго я просилъ сейчасъ же отправиться въ артиллерію для приведенія заблудшихъ въ порядокъ.

«Спустя нѣсколько минутъ послѣ сего, явплся ко мнѣ генералъ-майоръ Нейдгартъ, начальникъ штаба гвардейскаго корпуса, и, войдя ко мнѣ совершенно въ разстройствѣ, сказалъ: «Sire, le régiment de Moscou est en pleine insurrection, Chenchin et Frédericks (тогдашніе бригадный и полковой командиры) sont grièvement blessés et les mutins marchent vers le sénat; j'ai à peine pu les devancer pour vous le dire; ordonnez de grâce au régiment Préobrajenski et à la garde à cheval de marcher contre».

«Меня вѣсть сія поразила, какъ громомъ, ибо съ первой минуты я не видѣлъ въ семъ первомъ ослушаніи дѣйствіе одного сомнѣнія, котораго всегда опасался, но, зная существованіе заговора, узналъ въ семъ первое его доказательство. Разрѣшивъ первому батальону преображен-



Николай Михайловичъ Карамзинъ. (Съ гравнрованнаго портрета Уткина).

цевъ выходить, я дозволилъ конной гвардіи сѣдлать, но не выѣзжать, и къ нимъ отправилъ генерала Нейдгарта, пославъ въ то же время генераль-майора Стрекалова, дежурнаго при мнѣ, въ Преображенскій батальонъ для скорѣйшаго исполненія. Оставшись одинъ, я спросилъ себя, что мнѣ дѣлать, и перекрестясь отдался въ руки Божіи, рѣшилъ самъ итти туда, гдѣ опасность угрожала.

«Но должно было отъ всвхъ скрыть настоящее положение наше и въ особенности отъ матушки, и, зайдя къ женѣ, сказалъ: «Il y a du bruit au régiment de Moscou, je veux y aller». Съ симъ пошелъ на собственную лестницу; въ передней найдя командира Кавалергардскаго полка, графа Апраксина, велёль ему ёхать въ полкъ и сейчасъ его вести ко мнв. На лъстницъ встрътиль я Воинова въ совершенномъ разстройствъ и строго припомнилъ ему, что мъсто его не здъсь, а тамъ, гдѣ войска, ему ввѣренныя, вышли изъ повиновенія. За мною шелъ генераль-адъютанть Кутузовъ; съ нимъ пришель я на дворцовую главную гаунтвахту, въ которую только что вступила 9-я стрѣлковая рота лейбъгвардін Финляндскаго полка, подъ командою капитана Прибыткова; послёдній быль въ моей дивизіи. Вызвавъ карауль подъ ружье и приказавъ мий отдать честь, прошель по фронту и, спросивъ людей, присягнули ли мнъ и знаютъ ли, отъ чего сіе было, и что по точной волъ сіе брата Константина Павловича, получиль въ отв'єть, что знають и присягнули. За симъ сказалъ я имъ: «Ребята московскіе шалятъ, не перенимать у нихъ и свое дѣло дѣлать молодцами», велѣлъ зарядить ружья и самъ скомандовалъ: «дивизіонъ впередъ, скорымъ шагомъ, маршъ», повелъ отрядъ лѣвымъ плечомъ впередъ къ главнымъ воротамъ дворца. Въ сіе время разводили еще часовыхъ, и налицо была только остальная часть людей.

«Съвздъ ко дворцу уже начинался, и вся площадь усвяна была народомъ и перекрещивающимися экипажами. Многіе изъ любопытныхъ заглядывали на дворъ и кланялись мнв въ ноги. Поставя караулъ поперекъ воротъ, обратился я къ народу, который, меня увидя, началъ совтаться ко мнв и кричать ура. Махнувъ рукой, я просилъ, чтобъ мнв дали говорить. Въ то же время пришелъ ко мнв графъ Милорадовичъ и, сказавъ: «Cela va mal, ils marchent au sénat, mais je vais leur parler», ушелъ, и я болве его не видалъ, какъ отдавая ему послъдній долгъ за просилъ за просилъ, и я болве его не видалъ, какъ отдавая ему послъдній долгъ за просилъ за просилъ за просилъ учелъ, и я болве его не видалъ, какъ отдавая ему послъдній долгъ за просилъ за просиль за просиль за просиль на просил

«Надо было мнѣ выиграть время, дабы дать войскамъ собраться; нужно было отвлечь вниманіе народа чѣмъ нибудь необыкновеннымъ; всѣ эти мысли пришли мнѣ какъ бы вдохновеніемъ, и я началъ говорить народу, спрашивая, читали ли мой манифестъ; всѣ говорили, что нѣтъ, пришло мнѣ на мысль самому его читать; у кого-то въ толиѣ нашелся экземпляръ; я взялъ его и началъ читать тихо и протяжно, толкуя каждое слово. Но сердце замирало, признаюсь, и единый Богъ меня поддержалъ<sup>319</sup>.

«Наконецъ, Стрекаловъ извѣстилъ меня, что Преображенскій первый батальонъ готовъ; приказавъ коменданту, генералъ-адъютанту Башуцкому, остаться при гауптвахтѣ и не трогаться съ мѣста безъ моего приказанія, самъ пошелъ сквозь толиу прямо къ батальону, стоявшему спиной къ комендантскому подъѣзду, лѣвымъ флангомъ къ

экзерциргаузу; батальономъ командовалъ полковникъ Микулинъ, а полковой командиръ, генералъ-майоръ Исленьевъ, былъ при батальонъ. Батальонъ мнѣ отдалъ честь, я прошелъ по фронту и спросивъ, готовы ли итти за мной, куда велю, получилъ въ отвѣтъ громкое молодецкое: рады стараться!—минута единственнная въ моей жизни; никакая кисть не изобразитъ стройную, почтенную и спокойную наружность сего именно перваго баталіона въ свѣтѣ, въ столь критическую минуту. Скомандовавъ по-тогдашнему: «къ атакѣ въ колонну, первый и восьмой взводы въ полъ-оборота налѣво и направо», повелъ я батальонъ лѣвымъ плечомъ впередъ, мимо заборовъ тогда достраивавшагося дома министра финансовъ и иностранныхъ дѣлъ, къ углу Адмиралтейскаго бульвара. Тутъ узнавъ, что ружья не заряжены, велѣлъ батальону остановиться и зарядить ружья. Тогда же привели мнѣ лошадь, но всѣ прочіе были пѣши; въ то же время замѣтилъ я около дома главнаго штаба полковника князя Трубецкого; ниже увидимъ, какую онъ тамъ игралъ роль.

«Зарядивъ ружья, пошли мы впередъ; тогда со мною были генералъадъютантъ Кутузовъ, флигель-адъютантъ Дурновъ, Стрекаловъ и адъютанты мои Перовскій и Адлербергъ. Адъютанта моего Кавелина послалъ я итти въ Аничкинъ домъ перевезть дѣтей въ Зимній дворецъ. Перовскаго послалъ я въ конную гвардію, съ приказаніемъ выѣзжать ко мнѣ на площаль.

«Въ сіе самое время услышали мы выстрѣлы, и вслѣдѣ за симъ прибѣжалъ ко мнѣ флигель-адъютантъ князь Голицынъ <sup>320</sup>, генеральнаго штаба, съ извѣстіемъ, что графъ Милорадовичъ смертельно раненъ <sup>321</sup>. Народъ прибавлялся со всѣхъ сторонъ; я вызвалъ стрѣлковъ на фланги баталіона и дошелъ такимъ образомъ до угла Вознесенской; не видя еще конной гвардіи, я остановился и послалъ за нею одного бывшаго при мнѣ коннымъ стараго рейткнехта изъ конной гвардіи Лондырева съ тѣмъ, чтобы полкъ скорѣе шелъ. Тогда же слышали мы: «ура, Константинъ!»—на площади противъ сената, и видна была стрѣлковая цѣпь, которая никого не пропускала.

«Въ сіе время замѣтиль я влѣво противъ себя офицера Нижегородскаго драгунскаго полка, у котораго чернымъ обвязана голова, огромные черные глаза и усы, а вся наружность имѣла что-то особенно отвратительное; подозвавъ его къ себѣ, узналъ, что онъ Якубовичъ 322; но не зналъ, съ какою цѣлью онъ тутъ былъ, спросилъ его, чего онъ желаетъ. На сіе онъ мнѣ дерзко сказалъ: я былъ съ ними, но услышавъ, что они за Константина, бросилъ и явился къ вамъ. Я взялъ его за руку и сказалъ: «спасибо, вы вашъ долгъ знаете» 323.

«Отъ него узнали мы, что Московскій полкъ почти весь участвуеть въ бунтѣ, и что съ ними слѣдовалъ онъ по Гороховой, гдѣ отъ нихъ отсталъ. Но послѣ уже узнано было, что настоящее его намѣреніе было

подъ сей личиной узнавать, что среди насъ дѣлалось, и дѣйствовать по удобности <sup>324</sup>.

«Въ это время генералъ-адъютантъ Орловъ привелъ всю конную гвардію, обогнувъ Исаакіевскій соборъ и вывхавъ на площадь между онымъ и зданіемъ военнаго министерства, что тогда было домомъ князя Лобанова; полкъ шелъ въ колоннѣ и строился спиной къ сему дому.

«Сейчасъ я повхалъ къ нему и, поздоровавшись съ людьми, сказалъ имъ, ежели искренно мит присягнули, то настало время доказать мит сіе на дълъ. Генералу Орлову велълъ съ полкомъ итти на сенатскую площадь и выстроиться такъ, чтобъ пресъчь, ежели возможно, мятежникамъ сообщение съ техъ сторонъ, где ихъ окружить было можно. Плошадь тогда была весьма стъснена заборами отъ стороны собора, простиравшимися до угла нынъшняго синодскаго зданія; уголь, образуемый бульваромъ и берегомъ Невы, служилъ складомъ выгружаемыхъ камней для собора, и оставалось между сими матеріалами и монументомъ Петра Великаго не болье, какъ шаговъ 50. На семъ тесномъ пространстве, идя по шести, полкъ выстроился въ двъ линіи, правымъ флангомъ къ монументу, лъвымъ почти достигая заборовъ. Мятежники выстроены были въ густой неправильной колонив, синной къ старому сенату. Тогда быль еще одинъ Московскій полкъ. Въ сіе самое время раздалось нѣсколько выстрѣловъ; стрѣляли по генералѣ Воиновѣ, но не успѣли ранить, тогда, когда онъ "подъёхаль и хотёль уговаривать людей.

«Флигель-адъютантъ Бибиковъ, директоръ канцеляріи главнаго штаба, бывъ ими схваченъ и жестоко избитый, отъ нихъ вырвался и пришелъ ко мнѣ; отъ него узнали мы, что Оболенскій предводительствуетъ толиой. Тогда отрядилъ я роту его величества Преображенскаго полка съ Исленьевымъ и младшимъ полковникомъ Титовымъ, подъ командою капитана Игнатьева, чрезъ бульваръ занятъ Исаакіевскій мостъ, дабы отрѣзать сообщеніе съ той стороны съ Васильевскимъ островомъ и прикрыть фронтъ конной гвардіи. Самъ же, съ прибывшимъ ко мнѣ генералъ-адъютантомъ Бенкендорфомъ, выѣхалъ на площадь, чтобъ разсмотрѣть положеніе мятежниковъ; меня встрѣтили выстрѣлами.

«Въ то же время послалъ я приказание всёмъ войскамъ сбираться ко мнё на Адмиралтейскую площадь и, воротясь на оную, нашелъ уже остальную малую часть Московскаго полка, съ большею частію офицеровъ, которыхъ ко мнё привелъ Михаилъ Павловичъ. Офицеры бросились мнё цёловать руки и ноги. Въ доказательство моей къ нимъ доверенности поставилъ я ихъ на самомъ углу, у забора, противъ мятежниковъ. Кавалергардскій полкъ, 2-й батальонъ Преображенскаго полка стояли уже на площади; сей батальонъ послалъ я вмёстё съ первымъ, рядами направо, примкнуть къ конной гвардіи. Кавалергарды оставлены были мною въ резервё, у дома Лобанова. Семеновскому полку велёно было

итти прямо, вокругъ Исаакіевскаго собора, къ манежу конной гвардін и занять мостъ. Я вручиль команду съ сей стороны Михаилу Павловичу. Павловскаго полка воротившіеся люди изъ караула, составлявшіе малый батальонъ, посланы были по Почтовой улицѣ и мимо конно-гвардейскихъ казармъ на мостъ у Крюкова канала и въ Галерную улицу.

«Въ сіе время узналъ я, что въ Измайловскомъ полку происходилъ безпорядокъ и нерѣшительность при присягѣ. Сколь мнѣ сіе ни больно было, но я рѣшительно не полагалъ сего справедливымъ и относилъ сіе къ тѣмъ же замысламъ, а потому велѣлъ генералъ-адъютанту Левашову, ко мнѣ явившемуся, ѣхать въ полкъ и, буде есть какая либо возможность, двинуть его, хотя бы противъ меня, непремѣнно его вывесть изъ казармъ.

«Между тѣмъ, видя, что дѣло становится весьма важнымъ, и не предвидя еще, чѣмъ кончится, послалъ я Адлерберга съ приказаніемъ шталмейстеру князю Долгорукому приготовить загородные экипажи для матушки и жены, и намѣренъ былъ въ крайности выпроводить ихъ съ дѣтьми, подъ прикрытіемъ кавалергардовъ, въ Царское Село. Самъ же, пославъ за артиллеріей, поѣхалъ на Дворцовую площадь, дабы обезпечить дворецъ, куда велѣно было слѣдовать прямо обоимъ сапернымъ баталіонамъ: гвардейскому и учебному. Не доѣхавъ еще до дома главнаго штаба, увидѣлъ въ совершенномъ безпорядкѣ со знаменами, безъ офицеровъ лейбъ-Гренадерскій полкъ, идущій толпой. Подъѣхавъ къ нимъ, ничего не подозрѣвая, я пошелъ остановить людей и выстроить; но на мое: стой, отвѣчали мнѣ: мы за Константина. Я указалъ имъ на Сенатскую площадь и сказалъ: когда такъ, то вотъ вамъ дорога, и вся сія толпа прошла мимо меня, сквозь всѣ войска и присоединилась безъ препятствій къ своимъ одинако заблужденнымъ товарищамъ.

«Къ счастію, что сіе такъ было, ибо иначе бы началось кровопролитіе подъ окнами дворца, и участь наша была бы болѣе чѣмъ сомнительна, но подобныя разсужденія дѣлаются послѣ; тогда же одинъ Богъ меня наставилъ на сію мысль.

«Милосердіе Божіе оказалось еще разительнье при семъ же случав, когда толпа лейбъ-гренадеръ, предводимая офицеромъ Пановымъ, шла съ намвреніемъ овладвть дворцомъ и въ случав сопротивленія истребить все наше семейство. Они дошли до главныхъ вороть дворца въ нъкоторомъ устройствв, такъ что комендантъ почелъ ихъ за присланный мною отрядъ для занятія дворца. Но вдругъ Пановъ, шедшій во главв, замвтилъ лейбъ-гвардіи Саперный батальонъ, только что успвышій прибъжать и выстроиться въ колонны на дворв, и закричавъ: да это не наши, началъ ворочать входящихъ отдвленіями кругомъ и бросился бъжать съ ними обратно на площадь. Ежели бы Саперный батальонъ опоздалъ только нъсколькими минутами, дворецъ и все наше семейство

были бы въ рукахъ мятежниковъ, тогда какъ, занятый происходившимъ на Сенатской площади и вовсе безъ свѣдѣній отъ угрожавшей съ тылу иной важнѣйшей опасности, я бы лишенъ былъ всякой возможности сему воспрепятствовать. Изъ сего видно самымъ разительнѣйшимъ образомъ, что ни я, никто не могли бы бы сего дѣла благополучно кончить, ежели бы самому милосердію Божію не угодно было всѣмъ править къ лучшему...

«Воротившись къ войскамъ, поѣхалъ къ прибывшей артиллеріи, но, къ несчастію, безъ зарядовъ, хранившихся въ лабораторіи; доколѣ послано было за ними, мятежъ усиливался; къ печальной массѣ Московскаго полка прибылъ гвардейскій экипажъ и примкнулъ отъ стороны Галерной, а толпа гренадеръ стала съ другой стороны; шумъ и крикъ дѣлались безпрестанными, и ихъ выстрѣлы перелетали черезъ голову. Наконецъ народъ началъ также колебаться, и многіе перебѣгали къ мятежникамъ, передъ которыми видны были люди невоенные. Однимъ словомъ ясно становилось, что не сомнѣніе въ присягѣ было истинной причиной бунта; существованіе другого важнѣйшаго заговора дѣлалось очевиднымъ. «Ура! конституція!» раздавалось и принималось чернью за ура, произносимое въ честь супруги Константина Павловича!

«Воротился генералъ-адъютантъ Левашовъ съ извѣстіемъ, что Измайловскій полкъ въ порядкѣ и ждетъ меня у Синяго моста; я посиѣшилъ къ нему, полкъ отдалъ мнѣ честь и встрѣтилъ меня съ радостными лицами, которыя разсѣяли во мнѣ всякое подозрѣніе; я сказалъ людямъ, что хотѣли ихъ обмануть, что я сему не вѣрю, что, впрочемъ, ежели среди нихъ есть такіе, которые хотятъ противъ меня итти, то я имъ не препятствую присоединиться къ мятежникамъ. Громкое ура было мнѣ отвѣтомъ. Я при себѣ приказалъ всѣмъ зарядить ружья и послалъ ихъ на площадь, велѣвъ поставить ихъ въ резервѣ, спиной къ дому Лобанова, самъ же поѣхалъ къ Семеновскому полку, уже стоявшему на своемъ мѣстѣ. Полкъ подъ начальствомъ полковника Шипова прибылъ въ величайшей исправности и стоялъ у самаго моста на каналѣ, батальонъ за батальономъ. Михаилъ Павловичъ былъ уже тутъ.

«Съ этого мѣста было еще ближе видно, что съ гвардейскимъ экипажемъ, стоявшимъ на правомъ флангѣ мятежниковъ, было много офицеровъ экинажа сего и другихъ; видны были и другіе во фронтѣ, расхаживающіе между солдатъ и уговаривавшіе ихъ стоять въ порядкѣ.

«Съ того времени, когда я вздиль къ Измайловскому полку, прибылъ требованный мною митрополитъ Серафимъ изъ Зимняго дворца, въ полномъ облаченіи и съ крестомъ, почтенный пастырь съ однимъ иподіакономъ вышелъ изъ церкви и, положа крестъ на голову, пошелъ прямо къ толив <sup>325</sup>; онъ хотвлъ говорить, но Оболенскій и другіе сей шайки ему воспрепятствовали, угрожая стрвлять, если не удалится. Михаилъ Павловичъ предложилъ мнв подъвхать къ толив, въ надеждв при-



Императоръ Николай I. Съ польской литографіи 1825 года.



сутствіемъ своимъ разувѣрить заблужденныхъ и полагавшихъ быть вѣрными Константину Павловичу, ибо привязанность Михаила Павловича къ брату была всѣмъ извѣстна. Хотя страшился и для брата измѣннической руки, ибо видно было, что бунтъ болѣе и болѣе усиливался, но,



Александръ Дмитріевичъ Боровковъ. (Съ портрета, приложеннаго къ "Русской Старинъ" 1898 г.).

желая испытать всѣ способы, я согласился на сію мѣру и отпустиль брата, придавъ ему генераль-адъютанта Левашова; но и его увѣщеванія не помогли, хотя матросы начали было слушать, мятежники имъ мѣшали. Кюхельбекеръ взвель курокъ пистолета и началь цѣлиться въ брата, что три матроса не дали совершить <sup>326</sup>. Братъ воротился къ

своему мѣсту, а я, объѣхавъ вокругъ собора, прибылъ снова къ войскамъ, съ той стороны бывшимъ, и нашелъ прибывшимъ лейбъ-гвардіи Егерскій полкъ, который оставался на площади противъ Гороховой, за пѣшей артиллерійской бригадой.

«Погода изъ довольно свѣжей становилась холоднѣе; снѣгу было весьма мало, и оттого весьма скользко; начинало смеркаться, ибо было уже три часа пополудни. Шумъ и крикъ дѣлались настойчивѣе, и частые ружейные выстрѣлы многихъ въ конной гвардіи ранили и перелетали чрезъ войска.

«Вывхавъ на площадь, желалъ я осмотрвть, не будетъ ли возможности, окруживъ толиу, принудить къ сдачв безъ кровопролитія. Въ это время сдвлали по мив залив; пули просвистали мив черезъ голову, и, къ счастію, никого изъ насъ не ранило; рабочіе Исаакіевскаго собора изъ-за забора начали кидать въ насъ полвнами; надо было решиться положить сему скорый конецъ, иначе бунтъ могъ сообщиться черни, и тогда окруженныя ею войска стали бы въ самомъ трудномъ положеніи <sup>327</sup>.

«Я согласился испробовать атаковать кавалеріею. Конная гвардія первая атаковала поэскадронно, но ничего не могли произвести, и по темнотѣ и отъ голедпцы, но въ особенности не имѣя отпущенныхъ палашей; противники въ сомкнутой колоннѣ имѣли всю выгоду на своей сторонѣ и многихъ тяжело ранили, въ томъ числѣ ротмистръ Веліо лишился руки. Кавалергардскій полкъ равномѣрно ходилъ въ атаку, но безъ большого успѣха.

«Тогда генераль-адъютанть Васильчиковъ, обратившись ко мнѣ, сказаль: «Sire, il n'y a pas un moment à perde, on n'y peut rien maintenant; il faut de la mitraille». Я предчувствоваль сію необходимость, но, признаюсь, когда настало время, не могь рѣшиться на подобную мѣру, и меня ужась обняль. «Vous voulez que je verse le sang de mes sujets le premier jour de mon regne»,—отвѣчаль я Васильчикову.—«Pour sauver votre empire»,—сказаль онь мнѣ.

«Эти слова меня снова привели въ себя; опомнившись, я видѣлъ, что или должно миѣ взять на себя пролить кровь нѣкоторыхъ и спасти почти навѣрно все, или, пощадивъ себя, жертвовать рѣшительно государствомъ. Пославъ одно орудіе первой легкой пѣшей батареи къ Михаилу Павловичу съ тѣмъ, чтобъ усилить сію сторону, какъ единственное отступленіе мятежникамъ, взялъ другія три орудія и, поставивъ ихъ предъ Преображенскимъ полкомъ, велѣлъ зарядить картечью; орудіями командовалъ штабсъ-капитанъ Бакунинъ. Все во мнѣ надежда была, что мятежники устрашатся такихъ приготовленій и сдадутся, не видя себѣ иного спасенія. Но они оставались тверды; крикъ продолжался еще упорнѣе. Наконецъ, я послалъ генералъ-майора Сухозапета объявить имъ, что, ежели сейчасъ не положатъ оружія, велю стрѣлять; ура и преж-

нія восклицанія были отв'єтомъ, и всл'єдь за этимъ залиъ. Тогда, не видя иного способа, скомандоваль «пли».

«Первый выстрѣлъ ударилъ высоко въ сенатское зданіе, и мятежники отвѣтили неистовымъ крикомъ и бѣглымъ огнемъ; второй и третій выстрѣлъ отъ насъ и съ другой стороны, изъ орудія у Семеновскаго полка, ударили въ самую средину толпы, и мгновенно все разсыпалось, спасаясь Англійскою набережной, на Неву, по Галерной и даже навстрѣчу выстрѣловъ изъ орудія при Семеновскомъ полку, дабы достичь берега Крюкова канала.

«Велѣвъ артиллеріи взять на передки, мы двинули Преображенскій и Измайловскій полки черезъ площадь, тогда какъ гвардейскій коннопіонерный эскадронъ и часть конной гвардіи преслѣдовали бѣгущихъ по Англійской набережной».

Михаилъ Бестужевъ съ московцами спустился на Неву й началъ строить колонну, намѣреваясь итти по льду къ Петропавловской крѣпости и занять ее. Но орудія, поставленныя на Исаакіевскомъ мосту, стали поражать ядрами этихъ людей; вдругъ среди нихъ раздался крикъ: тонемъ! Ледъ не выдержалъ, и внезапно образовалась полынья. Уцѣлѣвшіе солдаты бросились къ берегу на Васильевскій островъ; всякая возможность дальнѣйшаго сопротивленія исчезла.

Участь дня была рѣшена, и мятежъ прекращенъ. Оставалось только преслѣдовать бѣгущихъ и принять необходимыя мѣры предосторожности для обезпеченія Зимняго дворца. Императоръ Николай лично всѣмъ этимъ распорядился и отдаль нужныя приказанія. Государь поручилъ Васильевскій островъ въ команду генераль-адъютанта Бенкендорфа, а начальство по эту сторону Невы ввѣрилъ генералъ-адъютанту Васильчикову, повелѣвъ ему оставаться у сената; въ распоряженіе каждаго изъ нихъ назначены были извѣстныя части войскъ. Остальныя войска гвардейскаго корпуса расположились на всю ночь бивуакомъ вокругъ Зимняго дворца, занявъ всѣ проѣзды и мосты, ведущіе на Дворцовую площадь. Полнѣйшее спокойствіе разомъ водворилось въ столицѣ 328.

Остается еще сказать нѣсколько словъ о томъ, что происходило въ Зимнемъ дворцѣ въ то время, когда государь на площади въ борьбѣ съ мятежниками подвергалъ свою жизнь опасности. Собравшееся во дворцѣ общество проводило время въ томительномъ ожиданіи предстоявшаго молебна; большинство съѣхавшихся лицъ не знало хорошенько, въ чемъ дѣло. «Меня въ особенности поразило то обстоятельство,—замѣчаетъ П. Г. Дивовъ,—что болѣе шестидесяти дамъ сохранили полное спокойствіе среди всеобщей сумятицы. Это объясняется, вѣроятно, тѣмъ, что имъ не было извѣстно о существованіи опасности».

Военные всё уходили на площадь. Карамзинъ послёдоваль ихъ примѣру, желая удостовъриться, гдё государь, чтобы потомъ успокоить импе-

ратрицу Марію Өеодоровну. Будучи по тогдашнему обычаю въ чулкахъ и башмакахъ, онъ простудился и выходомъ на площадь окончательно разстроилъ свое здоровье. «Видълъ императора на конъ, среди войска, видълъ ужасныя лица, слышалъ ужасныя слова, и камней иять, шесть упало къ моимъ ногамъ»,—писалъ черезъ нъсколько дней исторіографъ И. И. Дмитріеву <sup>329</sup>.

Оставшіеся во дворцѣ сановники, конечно, отдавали себѣ отчетъ въ томъ, какая въ то время опасность угрожала существующему порядку. Къ числу такихъ лицъ принадлежалъ графъ Аракчеевъ. Принцъ Евгеній Виртембергскій, посланный государемъ во время мятежа для принятія мѣръ къ обезпеченію Зимняго дворца, встрѣтился въ одной изъ залъ съ павшимъ временщикомъ; принца поразилъ мрачный и потупленный взоръ графа Аракчеева, сердце и совѣсть котораго подвергались, вѣроятно, въ этотъ день одинаковой пыткѣ ззо.

По свидѣтельству другого очевидца, В. Р. Марченка, во дворцѣ оставались только два генерала: министръ юстиціи князь Лобановъ-Ростовскій, по старости, и графъ Аракчеевъ, по трусости, какъ говорили тогда, можетъ быть, злословно, но на него жаль было смотрѣть: ни одна душа не останавливалась промолвить съ нимъ слова, и онъ радъ былъ, усѣвшись на диванчикъ съ пріѣхавшимъ во дворецъ княземъ Лопухинымъ. Къ нимъ присоединился еще князь Алексѣй Борисовичъ Куракинъ, и, какъ пишетъ Карамзинъ, среди общаго движенія, въ сторонѣ неподвижно сидѣли три магната, «какъ три монумента».

Марченко расказываеть еще, что графъ Аракчеевъ подошель къ нему съ просьбою, не можетъ ли онъ по старой дружбѣ подарить ему экземпляръ манифеста. Просьба графа была немедленно исполнена. На вопросъ же Аракчеева: «что, батюшка, есть ли утѣшительныя вѣсти?» Марченко отвѣтилъ, что число строптивыхъ увеличивается переходящими изъ полковъ солдатами къ шайкѣ, у сената стоящей, и что графъ Милорадовичъ опасно раненъ. «Аракчеевъ съ ужасомъ отошелъ отъ меня,—пишетъ Марченко,—услышавъ первый разъ о ранѣ, нанесенной графу Милорадовичу, хотя это несчастное приключеніе часа два всѣмъ уже извѣстно было» 331.

Когда грянула первая пушка, императрица Александра Өеодоровна упала на колѣни и подняла руки къ небу. Она нѣсколько разъ отъ души говорила: «для чего я женщина въ эти минуты!»—Императрица Марія Өеодоровна повторяла: «что скажетъ Европа!» — «Я случился подлѣ нихъ, — писалъ Карамзинъ И. И. Дмитріеву, — чувствовалъ живо, сильно, но самъ дивился спокойствію моей души странной; опасность подъ носомъ, уже не опасность, а рокъ, и не смущаетъ сердца: смотришь ей прямо въ глаза съ какою-то тишиною».

Императоръ Николай по разсѣяніи мятежниковъ сошелъ съ коня у главныхъ воротъ Зимняго дворца и, войдя на дворъ, привѣтствовалъ

лейбъ-гвардіи саперный батальонъ словами: «Если я видѣлъ сегодня измѣнниковъ, то съ другой стороны видѣлъ также много преданности и самоотверженія, которыя останутся для меня всегда памятными».

Послѣ этихъ милостивыхъ словъ императоръ Николай поспѣшилъ во дворецъ, по деревянной лѣстницѣ, которая до пожара 1837 года вела



Графъ Лаферронэ. (Съ портрета, приложеннаго къ его "Воспоминаніямъ").

изъ-подъ главныхъ воротъ къ покоямъ императрицы Маріи Өеодоровны. Здѣсь государя поджидала царственная семья.

Вмѣстѣ съ императрицами находился и наслѣдникъ Александръ Николаевичъ. Воцарившійся императоръ, намѣреваясь изъявить саперамъ новое доказательство своего къ нимъ благодарнаго вниманія и расположенія, пожелаль показать сына выстроенному на дворѣ саперному баталіону. Камердинеръ императрицы Маріи Өєодоровны, Гриммъ, вынесъ наслѣдника, одѣтаго въ парадной формѣ лейбъ-гвардіи Гусарскаго полка, слѣдуя за государемъ.

Подойдя къ саперамъ, Николай Павловичъ взялъ великаго князя на руки и, вызвавъ передъ баталіонъ рядовыхъ, имѣвшихъ знакъ отличія военнаго ордена, передалъ имъ наслѣдника; саперы бросились цѣловатъ руки, ноги и платье царственнаго младенца. Приказавъ затѣмъ отнести наслѣдника обратно во дворецъ, государь сказалъ саперамъ: «Я желаю, чтобы вы такъ любили моего сына, какъ я самъ люблю васъ» 332.

Теперь только могли приступить къ молебствію, которое, первоначально назначенное въ 11 часовъ, потомъ отложенное до двухъ часовъ пополудни, совершилось наконецъ въ половинѣ седьмого вечера. Государь съ императрицею Александрою Өеодоровною и всѣми членами императорскаго дома вышелъ съ обычною торжественностію въ большую церковь дворца. Вдовствующая императрица на молебнѣ не присутствовала. Молебствіе было сокращено и продолжалось не болѣе десяти минутъ; многолѣтіе было провозглашено только императору Николаю 333.

Итакъ, въ смутахъ 14-го декабря грозно отозвалось 19-е ноября 1825 года. «Сей день, бъдственный для Россіи, и эпоха, кроваво имъ ознаменованная, были страшнымъ судомъ для дълъ, мнъній и помышленій настоящихъ и давно прошедшихъ»,—пишетъ князь П. А. Вяземскій 334.

По словамъ Карамзина: «Вотъ нелѣпая трагедія нашихъ безумныхъ либералистовъ! Дай Богъ, чтобы истинныхъ злодвевъ нашлось между ними не такъ много! Солдаты были только жертвою обмана. Иногда прекрасный день начинается бурею: да будеть такъ и въ новомъ царствованія!» 335— «Богъ спасъ насъ 14-го декабря отъ великой б'єды. Это стоило нашествія французовъ: въ обоихъ случаяхъ вижу блескъ луча какъ бы неземнаго» 336. — «Провидъніе омрачило умы людей буйныхъ, и они въ порывѣ своего безумія рѣшились на предпріятіе, столь же пагубное, сколь и не сбыточное: отдать государство власти неизв'єстной, свергнувъ законную. Обманутые солдаты и чернь покорились мятежникамъ, предполагая, что они вооружаются противъ государя незаконнаго, и что новый императоръ есть похититель престола старшаго своего брата Константина. Въ сіе ужасное время общаго смятенія, когда ръшительныя дъйствія могли бы имъть успъхъ самый върный, Богъ милосердый погрузилъ дъйствовавшихъ въ какое-то странное недоумъние и неизъяснимую нерѣшительность: они, сдѣлавъ карре у сената, нѣсколько часовъ находились въ совершенномъ бездъйствіи, а правительство между тъмъ успъло взять всв нужныя противъ нихъ мъры. Ужасно вообразить, что бы они могли сделать въ сіи часы роковые, но Богъ защитиль насъ, и Россія въ сей день спасена отъ такого бѣдствія, которое если не разрушило, то, конечно, истерзало бы ее» <sup>337</sup>.

По мнѣнію принца Евгенія Виртембергскаго, заговоръ не имѣлъ усиѣха по слѣдующимъ причинамъ, которыхъ онъ насчитываеть пять:

- 1) хотя существовали поводы къ неудовольствію на императора Александра, но, тѣмъ не менѣе, онъ все-таки пользовался вообще любовію;
- 2) нельзя отрицать, что многое въ русскомъ государственномъ устройствѣ и во внутрениемъ управленіи страною оставляло желать лучшаго, но это обстоятельство не вліяло на привязанность къ императорскому дому;
- 3) направленіе, данное всему предпріятію, было настолько позорно, безтолково и безсодержательно, что каждый осторожный и разсудительный челов'єкъ долженъ былъ отклонить отъ себя участіе въ подобномъ д'єл'є;
- 4) заговорщики не имѣли въ своемъ распоряженіи человѣка, который пользовался бы рѣшительнымъ вліяніемъ на войска,
- и 5) во главѣ заговорщиковъ не находилось лица, которое, занимая высокое и вліятельное положеніе въ государствѣ, подобно графу Палену въ 1801 году, могло бы руководить предпріятіемъ, содѣйствовать успѣху дѣла выборомъ соотвѣтственныхъ мѣръ и охранять безопасность участниковъ заговора.

«Но, тыть не менье, — прибавляеть принць, — нельзя не признать, что возможность осуществленія полнаго переворота въ Россіи, благодаря совершенно исключительнымь обстоятельствамь, зависьла отъ одной счастливой случайности <sup>338</sup>. Дъйствительно, какъ легко пистолетъ Кюхельбекера могъ бы исполнить свое назначеніе, а Булатовъ оказаться менье чувствительнымь; и кто же изъ насъ всъхъ разобрался бы въ хаосъ непонятной, совершенно туманной обстановки, кто приняль бы тотчасъ необходимыя мъры для обезпеченія уцьльвшихъ членовъ императорской семьи отъ неизвъстныхъ убійцъ и загадочной вражьей силы? Мнѣ самому казалось въ началь, что ко мнъ доносятся крики о спасеніи противъ огня, при одновременномъ напоръ бушующихъ волнъ; такимъ образомъ я самъ недоумъвалъ, нужно ли тушить или воздвигать плотину, склоняясь почти къ убъжденію, что въ данномъ случать мы имъемъ дъло только съ одними ослъпленными людьми» <sup>339</sup>.

Другой очевидецъ событій этого памятнаго дня записалъ въ своемъ дневникѣ слѣдующія мысли:

«Я горюю объ императорѣ; онъ не заслужилъ подобнаго несчастья въ день своего восшествія на престоль, которое совершилось вполнѣ законнымъ образомъ, должно было соотвѣтствовать желаніямъ народа и представляло въ лѣтописяхъ исторіи изумительный и единственный доблестный примѣръ величайшей добродѣтели. Дай Богъ, чтобы онъ не возненавидѣлъ людей и отдалъ бы справедливость преданности истинно добрыхъ русскихъ» 340.

По мнѣнію того же очевидца, цесаревичъ Константинъ Павловичъ со временемъ не разъ порадуется, что отказался отъ престола въ виду разстройства, въ которомъ находились дела внутренняго и внёшняго управленія посл'є кончины Александра I. «Просл'єдивъ вс'є событія этого царствованія, что мы видимъ? Полное разстройство внутренняго управленія, утрату Россіей ея вліянія въ сферѣ международныхъ сношеній и отсутствіе какихъ либо существенныхъ пріобрѣтеній для государства въ будущемъ. Съ другой стороны, мы видимъ, что во всехъ отросляхъ администраціи наконилась такая масса горючаго матеріала, что онъ можетъ ежеминутно воспламениться. Исаакіевская церковь, въ ея теперешнемъ разрушенномъ состояніи, представляетъ точное подобіе правительства; ее разрушили, намъреваясь на старомъ основании воздвигнуть новый храмъ изъ массы новаго матеріала, и все это съ цълью сохранить частицу жалкаго зданія изъ мрамора. Это потребовало огромныхъ затратъ, но постройку пришлось пріостановить, когда почувствовали, какъ опасно воздвигать зданіе, не им'я строго выработаннаго плана. Точно также идутъ и государственныя дѣла: нѣтъ опредѣленнаго плана, все дълается въ видъ опыта, на пробу, всъ блуждаютъ впотьмахъ; разрушено все, что было хорошаго и прекраснаго, и замѣнено пагубными новшествами, которыя зачастую оказываются черезчуръ сложны и совершенно неудобоисполнимы. Генераль-губернаторамъ даютъ въ управленіе по пяти губерній, тогда какъ ни одно изъ назначенныхъ на эту должность лиць не въ состояніи управлять и одной губерніей. Содержать милліонъ войска и дають унижать себя, и кому же? Туркамъ! А почему?—потому что боятся затронуть принципъ легитимизма... Объяснить всѣ эти несообразности довольно трудно; ихъ можно только понять до нъкоторой степени, допустивъ, что онъ происходили отъ особенностей характера Александра I».

Вотъ какую печальную картину положенія Россіп при воцареніи императора Николая Павловича рисуетъ намъ одинъ изъ государственныхъ дѣятелей этой эпохи; она заслуживаетъ вниманія, потому что въ ней отражается то, что говорилось тогда въ обществѣ, и что волновало умы просвѣщенныхъ и даже безспорно благонамѣренныхъ людей того времени, вовсе не причастныхъ къ тайнымъ обществамъ. Очевидно, что затрудненія, съ которыми предстояло бороться новому государю, были велики; они могли заставить призадуматься и болѣе опытнаго правителя.

Несколько иной приговоръ принадлежитъ перу Карамзина, да иначе и не могло быть, въ виду исключительныхъ отношеній, установившихся въ последнее время между исторіографомъ и почившимъ императоромъ.

«Вы знали искренность нашей любви къ государю и чувствуете нашу горесть, — писалъ Карамзинъ къ князю П. А. Вяземскому 30-го ноября 1825 года. — Слова не отвъчаютъ сердцу. Онъ уже не захотълъ бы къ



Императоръ Николай Павловичъ, императрица Александра Өсодоровна и цесаревичъ Александръ Николаевичъ.

Съ гравиры Райта, сдъланной съ портрета, писаннаго Доу.



намъ возвратиться, если бы и могъ, даже и для того, чтобы сдѣлать еще многое, многое для Россіи, какъ ему хотѣлось, по словамъ, слышаннымъ мною передъ его отъѣздомъ <sup>341</sup>. Двадцать пять лѣтъ мы, невинные и неподлые, жили мирно, не боясь ни тайной канцеляріи, ни Сибири: скажемъ ему спасибо. Могущество Россіи также при немъ не упало. Въ душѣ его было что-то ангельское. Если онъ, какъ человѣкъ, не былъ лучше всѣхъ насъ, то и мы вмѣстѣ не лучше его. Кто умѣлъ такъ прощать и не мстить за личныя оскорбленія? Любя Россію, желаю, чтобы будущіе государи ея уподобились ему въ великодушіи и во многихъ прекрасныхъ свойствахъ» <sup>342</sup>.

# II.

Тотчасъ послѣ молебна императоръ Николай написалъ собственно-ручное письмо къ раненому графу Милорадовичу:

«Мой другь, мой любезный Михайло Андреевичь, да вознаградить тебя Богь за все, что ты для меня сдѣлалъ. Уповай на Бога, такъ какъ я на Него уповаю, Онъ не лишить меня друга. Если бы я могъ слѣдовать сердцу, я бы при тебѣ уже былъ, но долгъ мой меня здѣсь удерживаетъ.

«Мит тяжелъ сегодняшній день, но я иміть утішеніе, ни съ чімъ не сравненное, ибо видіть въ тебіт, во всіхъ, во всемъ народіт друзей; да дастъ Богъ всещедрый силы имъ за то воздать, вся жизнь моя на то посвятится.

«Твой другъ искренній

«Николай».

Это письмо государь вручилъ принцу Евгенію Виртембергскому, какъ боевому товарищу раненаго, передать графу Милорадовичу. Смертельно пораженный выстрѣломъ Каховскаго, с.-петербургскій генералъ-губернаторъ былъ перенесенъ съ площади въ Конногвардейскія казармы; здѣсь Арендъ вынулъ ему пулю.

«Образъ этого человѣка въ его предсмертныя минуты будетъ всегда внушать мнѣ настолько же грустное, какъ и памятное воспоминаніе,—пишетъ принцъ Евгеній въ своихъ запискахъ <sup>343</sup>.—Онъ оказался столь же достойнымъ удивленія на своемъ смертномъ одрѣ, какъ и среди опасностей на полѣ битвы. Теперь Милорадовичъ не могъ уже никому по-казаться фанфарономъ, какимъ его иногда признавали; это былъ герой въ полномъ смыслѣ слова, какимъ онъ въ дѣйствительности всегда и былъ, чтобы такъ умирать. Когда я передалъ ему, со слезами на гла-

захъ, письмо императора, онъ сказалъ: «Я не могъ получить его изъ болъе достойныхъ рукъ; мы въдь раздъляемъ славныя воспоминанія».

«На высказанное мною сердечное сожалѣніе по поводу его положенія, съ выраженіемъ надежды о сохраненіи его дней, онъ возразилъ: «Здѣсь не мѣсто предаваться обольщеніямъ. У меня антоновъ огонь въ кпшкахъ. Смерть не есть пріятная необходимость; но вы видите, я умираю, какъ п жилъ, а прежде всего съ чистою совѣстью».

«По прочтенін письма онъ сказаль: «Я охотно пожертвоваль собою для императора Николая. Меня утѣшаеть то, что въ меня выстрѣлиль не старый солдать». Туть онъ прерваль разговорь. «Прощайте, ваша свѣтлость. На мнѣ лежать еще важныя обязанности. До свиданія въ лучшемъ мірѣ». Это были его послѣднія слова. Когда я уходиль, его меркнувшіе глаза бросили на меня еще послѣдній дружескій взглядь».

Надежды спасти страдальца никакой не было. Графъ Милорадовичъ успѣлъ еще высказать свои послѣднія желанія и затѣмъ виалъ въ предсмертный бредъ. Ночью онъ скончался.

«Какъ генералъ-губернаторъ, Милорадовичъ остался въ нѣкоторой степени виновнымъ въ глазахъ общества,—замѣчаетъ въ заключеніе принцъ Евгеній,—но, какъ человѣкъ, онъ теперь высоко стоялъ въ глазахъ людей съ чувствительнымъ сердцемъ».

Съ вечера и въ продолжение всей ночи начали привозитъ во дворецъ арестованныхъ предводителей мятежа, которыхъ немедленно допрашивали генералъ-адъютанты Толь и Левашовъ, а затъмъ лично самъ государь. Въ числъ этихъ лицъ находились: Рылъевъ, князь Оболенскій, князь Щепинъ-Ростовскій, князь Трубецкой, Якубовичъ, Сутгофъ, Корниловичъ и другіе. По мъръ допросовъ, императоръ Николай въ письмъ къ цесаревичу Константину Павловичу сообщалъ брату подробности о событіяхъ дня, о начавшихся розыскахъ и о дълаемыхъ имъ распоряженіяхъ. Письмо, начатое вечеромъ 14-го декабря, закончено было 15-го (27-го) декабря, уже по полуночи. Въ виду важности этого историческаго документа, никогда еще не появлявшагося въ печати, мы приведемъ его здѣсь цѣликомъ 344.

«Дорогой, дорогой Константинъ! Ваша воля исполнена; я—императоръ, но какою цѣною, Боже мой! цѣною крови моихъ подданныхъ! (Cher, cher Constantin! Votre volonté est faite, je suis empereur, mais à quel prix grand Dieu, au prix du sang de mes sujets!),—писалъ Николай Павловичъ.—Милорадовичъ смертельно раненъ, Шеншинъ, Фредериксъ, Стюрлеръ всѣ тяжело ранены! Но на ряду съ этимъ ужаснымъ зрѣлищемъ сколько сценъ утѣшительныхъ для меня, для насъ! Всѣ войска, за исключеніемъ нѣсколькихъ заблудшихся изъ Московскаго полка и лейбъ-Гренадерскаго, исполнили свой долгъ, какъ подданные и вѣрные солдаты, всѣ безъ исключенія. Я надѣюсь, что этотъ ужасный



Князь Александръ Сергѣевичъ Меншиковъ. (Съ портрета съ натуры на камнѣ Эстерейха).

примъръ послужитъ къ обнаруженію страшнъйшаго изъ заговоровъ, о которомъ я только третьяго дня былъ извъщенъ Дибичемъ; императоръ передъ своей кончиной уже отдалъ столь строгія приказанія, чтобы покончить съ этимъ, что можно вполнѣ надѣяться, что въ настоящую минуту повсюду приняты мъры въ этомъ направленія, такъ какъ Чернышевъ былъ посланъ устроить это дѣло совмъстно съ графомъ Витгенштейномъ; я нисколько не сомнъваюсь, что въ первой арміи генералъ Сакенъ, увъдомленный Дибичемъ, поступилъ точно также. Я пришлю вамъ разслъ

дованіе или докладъ о заговорѣ, въ томъ видѣ, въ какомъ я его получилъ, и предполагаю, что вскорѣ мы будемъ въ состояніи сдѣлать то же самое здѣсь. Въ настоящее врѐмя въ нашемъ распоряженіи находятся трое изъ главныхъ вожаковъ, и имъ производятъ допросъ у меня.

«Главою этого движенія быль адъютанть моего дяди, Бестужевь; онь пока еще не находится въ нашихъ рукахъ. Въ настоящую минуту ко мнѣ приводять еще четырехъ изъ этихъ госполъ.

«Попозже.

«Милорадовичь въ самомъ отчаянномъ положеніи, Стюрлеръ тоже! Все болѣе и болѣе обнаруживаются чувствительныя потери. Веліо, конной гвардіи, потерялъ руку. У насъ имѣется доказательство, что все велось нѣкіимъ Рылѣевымъ, статскимъ, у котораго происходили тайныя собранія, что много ему подобныхъ состоятъ членами этой шайки; но я надѣюсь, что намъ удастся во время захватить ихъ.

«Въ 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> вечера.

«Мит только что доложили, что къ этой шайкт принадлежить иткій Горскинь, вице-губернаторь, уволенный съ Кавказа; мы надтемся разыскать его. Въ это мгновеніе ко мит привели Рылтева. Это—поимка изъ наиболте важныхъ. Я узнаю сію минуту, что Шеншинь, быть можеть, будеть спасень. Судите о моей радости! Я осмълился, дорогой Константинь, временно назначить Кутузова военнымъ генераль-губернаторомь; соблаговолите не отказать мит въ немъ, такъ какъ это единственный человть, на котораго я могу положиться въ настоящій критическій моменть, когда каждый должень находиться на своемъ посту.

«Въ 12<sup>1</sup>/2 пополуночи.

«Горскинъ въ нашихъ рукахъ и сейчасъ будетъ подвергнутъ допросу<sup>345</sup>; равнымъ образомъ я располагаю бумагами Бестужева.

«Въ четыре часа.

«Вѣдный Милорадовичъ скончался! Его послѣдними словами были распоряженія объ отсылкѣ мнѣ шпаги, которую онъ получиль отъ васъ, и объ отпускѣ на волю его крестьянъ. Я буду оплакивать его во всю свою жизнь; у меня находится пуля; выстрѣлъ былъ сдѣланъ почти въ упоръ статскимъ, стоявшимъ сзади.

«Все спокойно, и аресты продолжаются своимъ порядкомъ; захваченныя бумаги дадутъ намъ любопытныя свъдънія. Большинство возмутившихся солдатъ уже возвратилось въ казармы добровольно, за исключеніемъ около 500 человъкъ изъ Московскаго и Гренадерскаго полковъ, схваченныхъ на мъстъ, и которыхъ я приказалъ посадить въ кръпость; прочіе, въ числъ 38 человъкъ гвардейскаго экипажа, тоже тамъ, равно какъ и масса всякой сволочи (menue canaille), почти поголовно пьяной. Часть полковъ Гренадерскаго и Московскаго находилась въ караулъ, и среди нихъ полнъйшій порядокъ; тъ, которые не послъдовали за сво-

лочью, явились съ Михаиломъ въ отличнъйшемъ порядкъ и не оставляли меня, настойчиво требуя броситься въ атаку, что, къ счастію, не оказалось необходимымъ. Двъ роты Московскаго полка смѣнились съ караула и, по собственному почину, подъ командою своихъ офицеровъ, явились присоединиться къ своему батальону, находившемуся возлѣ меня. Моряки вышли, не зная, ни почему, ни куда ихъ ведутъ; они снова приведены въ казарму и тотчасъ же пожелали принести присяту; лишь одни младшіе офицеры послужили причиною ихъ заблужденія, и почти всѣ вернулись съ батальономъ просить прощенія, съ искренними, повидимому, сожалѣніями. Я разыскиваю троихъ, о которыхъ нътъ извъстій.

«Только что захватили у князя Трубецкого, женатаго на дочери Лаваля, бумагу, содержащую предположенія объ учрежденіи временнаго правительства съ любопытными подробностями.

«15-го декабря.

«Да будеть тысячу разъ благословенъ Господь Богъ, порядокъ возстановленъ, мятежники захвачены или вернулись къ исполненію своего долга, я лично произвелъ смотръ и приказалъ вновь освятить знамя гвардейскаго экипажа. Я над'юсь, что вскор'в представится возможность сообщить вамъ подробности этой позорной исторіи (infâme histoire); мы располагаемъ всёми ихъ бумагами, а трое изъ главныхъ предводителей находятся въ нашихъ рукахъ, между прочимъ, Оболенскій, оказавшійся тъмъ, который стрълялъ въ Стюрлера. Показанія Рыльева, здішняго писателя, и Трубецкого раскрываютъ всё ихъ планы, имеющіе широкія развътвленія внутри имперіи; всего любопытнье то, что перемьна государя послужила лишь предлогомъ для этого варыва, подготовленнаго съ давнихъ поръ, съ цёлью умертвить насъ всёхъ, чтобы установить республиканское конституціонное правленіе; у меня имбется даже сдѣланный Трубецкимъ черновой набросокъ конституціи, предъявленіе котораго его ошеломило и побудило его признаться во всемъ. Сверхъ сего, весьма въроятно, что мы откроемъ еще нъсколько каналій фрачниковъ (quelques canailles en frac), которые представляются мнв истинными виновниками убійства Милорадовича. Только что нікій Бестужевь, адыютантъ моего дяди, явился ко мнъ лично, признавая себя виновнымъ во всемъ.

«Все спокойно.

«Будучи обремененъ занятіями, я едва имѣю возможность отвѣчать вамъ нѣсколькими словами на ваше ангельское письмо, дорогой, дорогой Константинъ. Вѣрьте мнѣ, что слѣдовать вашей волѣ и примѣру нашего ангела—вотъ то, что я буду имѣть постоянно въ виду и въ сердцѣ; дай Богъ, чтобы мнѣ удалось нести это бремя, принятое при столь ужасныхъ обстоятельствахъ, съ покорностью волѣ Божіей и вѣрою въ сго милосердіе.

«Я посылаю вамъ копію рапорта объ ужасномъ заговорѣ, открытомъ въ армін, и который я считаю необходимымъ сообщить вамъ въ виду открытыхъ подробностей и ужасныхъ намѣреній; судя по допросамъ членовъ здѣшней шайки, продолжающимся въ самомъ дворцѣ, нѣтъ сомнѣній, что все составляетъ одно цѣлое, а что также достовѣрно, на основаніи словъ наиболѣе смѣлыхъ, это то, что рѣчь шла о покушеніи на жизнь покойнаго императора, чему помѣшала его преждевременная кончина. Страшно сказать, но необходимъ внушительный примѣръ, и такъ какъ въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ объ убійцахъ, то ихъ участь не можетъ быть достаточно сурова.

«Я поручаю Чичерину доставить вамъ эти строки, потому что онъ будетъ въ состояніи поставить васъ въ извѣстность обо всемъ, что вы пожелаете узнать о происходящемъ здѣсь, и мнѣ пріятно думать, что вы не будете недовольны повидать его. Я позволилъ себѣ, дорогой Константинъ, назначить его своимъ генералъ-адъютантомъ, такъ какъ я не могъ бы сдѣлать болѣе подходящаго выбора для подобнаго назначенія.

«Я представляю вамъ, дорогой Константинъ, копію приказа по армілямъ; быть можетъ, вы позволите сдѣлать то же самое по отношенію къ войскамъ, состоящимъ подъ вашимъ начальствомъ, такъ какъ мнѣ кажется, что все то, что будетъ напоминать имъ объ ихъ благодѣтелѣ, должно быть дорого имъ.

«Въ 12<sup>1</sup>/2 часовъ пополуночи.

«Чичеринъ не можетъ еще отправиться къ вамъ, дорогой Константинъ, такъ какъ ему нужно быть на своемъ посту. Все идетъ хорошо, и я надѣюсь, что все кончено, за исключеніемъ разслѣдованія дѣла, которое потребуетъ еще времени.

«Повергните меня къ стопамъ моей невѣстки за ея любезную память обо мнѣ; прощайте, дорогой Константинъ, сохраните мнѣ ваше расположеніе и вѣрьте неизмѣнной дружбѣ вашего вѣрнаго брата и друга Николая».

Цесаревичъ Константинъ Павловичъ получилъ письмо своего державнаго брата 20-го декабря 1825 года (1-го января 1826 года) и вътотъ же день отвѣчалъ императору.

«Единственное, что я могу сдѣлать,—писалъ цесаревичь,—это отъ глубины души поблагодарить васъ, что вы подумали обо мнѣ среди обстоятельствъ, въ которыхъ находились. На колѣняхъ и съ горячими слезами признательности я благодарилъ Бога, что онъ предохранилъ васъ отъ какого либо личнаго несчастья. Великій Боже, что за событіе! Эта сволочь (cette canaille) была недовольна, что имѣетъ государемъ ангела, и составляла заговоръ противъ него! Что же имъ нужно? Это чудовищно, ужасно, покрываетъ позоромъ всѣхъ хотя бы совершенно



Графъ Фабіанъ Вильгельмовичъ Сакенъ. (Съ гравюры Райта, едѣланной съ портрета, писаннего Доу).

невинныхт, даже не думавшихъ о возможности чего либо подобнаго. Ваше поведеніе, дорогой братъ, безподобно, но ради Бога обдумывайте его, и пусть ваше милосердіе не увлечетъ васъ слишкомъ далеко... Какое счастіе среди этого горя, что я не былъ въ Петербургѣ во время

этого злополучнаго событія, въ этоть критическій моменть, когда эта сволочь волновалась яко бы во имя меня! Богъ знаетъ, какое зло могло бы произойти, и даже теперь я буду сильно опасаться, какъ бы одно мое присутствіе не могло вызвать подобныхъ сценъ. Повидимому, во всемъ этомъ дѣлѣ мое имя является какъ бы средоточіемъ всего. Богъ, читающій въ глубин' моего сердца, видить тамъ чистоту моихъ нам'реній, и, конечно, я свободенъ отъ малѣйшаго упрека въ соучастіи съ этой сволочью. Я буду бояться пріёхать къ вамъ до тёхъ поръ, пока съ теченіемъ времени все не утихнеть и не успоконтся нісколько, чтобы снова не воспользовались мною, какъ предлогомъ, чтобы сдёлать что либо подобное; впрочемъ, какъ мив кажется, мое присутствие необходимо здѣсь для того, чтобы, когда все узнается здѣсь, не произошло чего либо неумъстнаго... Я искренно сожалью и достойнаго графа Милорадовича, жертву своего рвенія и своей преданности, и всёхъ прочихъ; что можно подблать противъ воли Божіей! Если это несчастное петербургское событіе, хотя оно и очень велико, можеть водворить порядокь въ остальной части имперіи, — это жертва, которая принесеть изв'єстную пользу; въ противномъ случай сволочь увидитъ, что еще имбются честные люди, умѣющіе быть преданными, и что не все пройдеть ей даромъ» 346.

17-го декабря, императоръ Николай не замедлилъ сообщить цесаревичу, что въ столицѣ послѣ ужаснаго дня 14-го числа водворился уже обычный порядокъ, и осталось только нѣкоторое возбужденіе среди народа, которое, какъ выражался государь, разсѣется, «благодаря спокойствію — очевидное доказательство отсутствія опасности. Наши аресты идутъ хорошо, и мы имѣемъ въ рукахъ всѣхъ главныхъ дѣятелей дня... Прошу васъ, дорогой Константинъ, сохранить доброе расположеніе и вашу дружбу бѣдному малому (аи раиvre diable), которому вы задали трудную задачу, и который очень желалъ бы освободиться отъ нея» 347.

Теперь остается еще сказать нѣсколько словь о томъ, какимъ образомъ отнеслась къ событіямъ междуцарствія императрица Марія Өеодоровна <sup>348</sup>.

За нѣсколько дней до полученія извѣстія о кончинѣ императора Александра, въ Петербургъ прибылъ принцъ Евгеній Виртемберіскій. По его видѣтельству, императрица Марія Өеодоровна никогда, повидимому, вполнѣ не разставалась съ своими честолюбивыми замыслами, проявившимися въ нѣсколько опредѣленной формѣ уже въ 1801 году при воцареніи императора Александра. Въ 1825 году, случилось нѣчто другое; во время междуцарствія принцъ Александръ Виртембергскій и Канкринъ обратились къ принцу Евгенію съ страннымъ вопросомъ: «что бы онъ сдѣлалъ, если бы вдовствующая государыня была провозглашена самодержавной императрицей?» Принцъ Евгеній благоразумно уклонился отъ участія въ подобномъ предпріятіи и отвѣтилъ, что онъ, какъ ино-

### императоръ николай первый



Павелъ Дмитріевичъ Киселевъ. (Съ литографіи Смирнова, сдѣланной съ портрета Крюгера).

странецъ, какъ человѣкъ не русскій, пе имѣетъ и не признаетъ за собою права голоса <sup>349</sup>. Вообще междуцарствіе вызвало къ жизни самые несбыточные планы и уклоненія отъ правильнаго пониманія дѣлъ; нѣкоторымъ казалось даже возможнымъ, что великіе князья, не желая царствовать, сами предложатъ императрицѣ занять престоль. Вѣроятно, въ минуту всеобщаго недоумѣнія подобные разговоры велись безъ вѣдома императрицы-матери.

Между тѣмъ, въ продолженіе всего междуцарствія императрица Марія Өеодоровна держала своего племянника, принца Евгенія, въ совершенномъ невъдъни того, что творилось вокругъ него, ограничиваясь лаконическимъ изреченіемъ: «Скоро посл'ядуетъ р'яшеніе загадки». Наконецъ, вечеромъ 13-го декабря, она призвала къ себѣ принца и сказала ему: «Мы не вольны располагать чужими тайнами. Николай императоръ! Ночью онъ полагаетъ лично передать тебѣ все, что у него на душѣ». Принцъ поцѣловалъ у императрицы руку и прослезился. «Всѣ сомнѣнія исчезли, — пишеть принцъ въ своихъ воспоминаніяхъ, — и образъ ея въ полной непорочности снова занялъ первое мъсто въ моемъ сердцъ. Но, тъмъ не менъе, въ политическомъ отношении, я подвергалъ критикъ ея поведеніе, равно какъ и поведеніе ея сына». Принцъ въ этомъ случав подразумваль таинственность, которою окружена была переписка съ цесаревичемъ; Марія Өеодоровна и Николай Павловичъ никому не пов'єрпли всей правды; никто не зналъ достов'єрно, въ чемъ заключаются переговоры съ Варшавою, и въ какомъ положеніи находились діла, что вызвало, по мнѣнію принца Евгенія, всеобщую пагубную неизвѣстность <sup>350</sup>.

Когда было все кончено, мятежъ укрощенъ, и воцареніе новаго императора совершилось, императрица Марія Өеодоровна, вспоминая недавнія событія, писала графу Кочубею, находившемуся тогда за границею:

«Смерть моего сына, этого ангела, застигла насъ врасплохъ, поразила, какъ громовымъ ударомъ; мы продолжали еще утвшать себя надеждою, хотя, признаюсь, мое материнское сердце даже въ то время, когда она улыбалась намъ, испытывало смертельную тоску, и это тоскливое предчувствіе, къ несчастію, оправдалось 19-го ноября. 27-го я узнала о потер' возлюбленнаго сына, который составляль счастіе и славу моей жизни, всю прелесть и сладость моего существованія. Перо не въ состояніи передать того, сколько я выстрадала. Я думала, что потеря сына — верхъ несчастія; но 14-е декабря ознакомило меня съ новымъ родомъ ужасныхъ мученій: въ этотъ день два мои сына подвергали свою жизнь опасности, и спокойствіе государства зависѣло отъ гибельной случайности. Милосердіе Божіе отвратило это б'єдствіе, и благородное поведеніе моего сына Николая, величіе его души, твердость и удивительное самоотверженіе, равно какъ похвальная храбрость Миханла, спасли государство и семейство (la conduite noble de mon fils Nicolas, sa magnaminité, sa fermeté et son admirable abnégation, ainsi que le beau courage de Michel, ont sauvé l'état et la famille). Этотъ день быль до дого ужасень, что, когда къ вечеру все было усмирено, и я осталась одна въ моей комнать, то возблагодарила Бога, что сердце мое занято опять только постоянною моею скорбью. Но что за ужасное событіе! Благодарю Небо, что нашъ возлюбленный императоръ Александръ не зналъ его во всъхъ подробностяхъ, хотя и имълъ свъдѣніе о существованіи заговора. Вознесемъ моленія къ Всевышнему и за то, что участники въ бунтѣ, большею частію, люди молодые, мало значащіе, которые, за исключеніемъ предводителей, были увлечены гордостію и самолюбіемъ, не замѣчая, быть можетъ, пропасти, въ которую они стремились. Сами начальники бунта не имѣютъ, по своимъ прежнимъ заслугамъ, особеннаго значенія; есть между ними люди, которые хорошо служили, но, благодарв Бога, храбрость у насъ въ Россіи — наслѣдственная доблесть среди нашихъ военныхъ. Во всякомъ случаѣ тяжко, что они своимъ преступленіемъ запятнали свое званіе офицера и дурнымъ поведеніемъ (inconduite) повергли въ отчаяніе своихъ родителей и женъ» <sup>551</sup>.

### III.

Когда 14-го декабря, по окончаніи мятежа, генераль-адъютанть Бенкендорфъ приняль главное начальство надъ Васильевскимъ островомъ, онъ расположилъ ввѣренныя ему войска передъ первымъ кадетскимъ корпусомъ, лицемъ къ Большому проспекту, приказалъ развести огни и принести людямъ пищу; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ занялся дѣятельнымъ разыскиваніемъ мятежниковъ.

«Съ первымъ мерцаніемъ дня, — пишетъ А. Х. Бенкендорфъ въ своихъ запискахъ, — народъ началъ сходиться въ толпы и казался взволнованнымъ при видѣ биваковъ и заряженныхъ пушекъ. Наблюдательное положеніе и невѣжливость этихъ сборищъ поразили меня; я подошелъ къ одной толпѣ и, увидѣвъ стоявшаго въ ней купца, котораго
зналъ, какъ человѣка скромнаго и тихаго, спросилъ его, по какому поводу
этотъ народъ, всегда кланявшійся мнѣ дружески со времени наводненія
1824 года, когда я начальствовалъ Васильевскою частію, теперь не хочетъ
меня знатъ и даже какъ бы кичится передо мною, купецъ отвѣчалъ съ
нѣкоторымъ смущеніемъ, что онъ первый не знаетъ самъ, какъ ему смотрѣть на меня: «вчера, — продолжалъ онъ, — вы дрались и сегодня, кажется, снова хотите начатъ бой; вы присягнули Николаю Павловичу и
преслѣдовали солдатъ, оставшихся вѣрными нашему государю; что жъ
намъ обо всемъ этомъ думать, и что съ нами будетъ?»

«Видя изъ его словъ, что безпокойство народа проистекаетъ отъ общаго невъдънія о манифестъ, я посиъщилъ написатъ государю о всемъ видънномъ и слышанномъ, съ просьбою доставить мнъ достаточное число печатныхъ экземпляровъ манифеста, а также разослать его и во всъ другія части города. Ходатайство мое было тотчасъ исполнено.

«Тогда съ манифестомъ и приложенными къ нему актами въ рукахъ я смѣло вошелъ въ середину толпы, ежеминутно возроставшей, и пригласилъ всѣхъ итти за мною въ находящуюся неподалеку отъ перваго кадетскаго корпуса церковь, гдѣ уже находился предваренный мною священникъ. Вручивъ ему печатные акты, я велѣлъ прочесть ихъ народу, сколько можно громче и внятнѣе, съ повтореніемъ тѣхъ мѣстъ, которыхъ кто нибудь не пойметъ, послѣ чего, выйдя изъ церкви, самъ роздалъ находившіеся у меня экземпляры собравшимся вокругъ толпамъ. Едва манифестъ съ приложеніями былъ прочитанъ, какъ на всѣхъ лицахъ засіяла радость, и въ народныя массы возвратилось совершенное спокойствіе».

Вотъ какими простыми средствами генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ возстановилъ порядокъ и предупредилъ возможныя новыя волненія. Приведенный нами разсказъ одного изъ главныхъ дѣятелей наступившаго царствованія служитъ новымъ подтвержденіемъ тому, насколько велико было въ день 14-го декабря всеобщее недоумѣніе и взаимное недоразумѣніе; всѣ эти явленія обусловливались несоотвѣтственными мѣрами, принятыми для объявленія во всеобщее свѣдѣніе о причинахъ воцаренія императора Николая и принесенія новой присяги.

Независимо отъ свидѣтельства такого очевидца, какимъ является А. Х. Бенкендорфъ, нельзя также умолчать о подходящихъ къ его разсказу фактахъ, приводимыхъ принцемъ Евгеніемъ Виртембергскимъ въ своихъ воспоминаніяхъ о 14-мъ декабря. Оказывается, что въ самый разгаръ мятежа генералъ Головинъ 352, командовавшій бригадою во 2-й гвардейской дивизіи, и его подчиненные обратились къ принцу Евгенію съ вопросомъ: «Да что же такое происходитъ? Да какого мы ожидаемъ непріятеля?» — А генералъ Бистромъ, командовавшій всею гвардейскою пѣхотою, сказалъ тому же принцу: «Будь я проклятъ, если знаю, о чемъ идетъ споръ».

Государь, вслѣдъ за укрощеніемъ мятежа, занимавшійся всю ночь отобраніемъ допросовъ и разными распоряженіями, сѣлъ уже въ 8 часовъ утра, 15-го декабря, на лошадь и объѣзжалъ войска.

Нижніе чины гвардейскаго экипажа, уб'єдившись въ томъ, что ихъ ввели въ заблужденіе относительно присяги новому императору, умоляли о помилованіи. Государь тутъ же простиль экипажъ и возвратиль ему знамя, предварительно вел'євъ окропить его святою водою, какъ бы въ очищеніе отъ вчерашнихъ печальныхъ событій. Вс'є войска прошли церемоніальнымъ маршемъ мимо государя, а зат'ємъ они возвратились въ свои казармы; въ город'є съ того же дня возстановились обычная тишина и порядокъ, какъ бы ничего не случилось.

Въ этотъ день императоръ Николай еще разъ удостоилъ благодарить гвардейскихъ саперъ за преданность и усердіе, оказанныя ими наканунѣ. Взявъ за руку сопровождавшаго его великаго князя Михаила Павловича, государь представилъ его саперамъ, какъ преемника своего въ званіи генералъ-инспектора по инженерной части, прибавивъ, что

онь увѣренъ, что они брата его будутъ такъ же любить, какъ любили его. Затѣмъ государь объявилъ, что онъ оставляетъ за собою званіе шефа батальона, и поцѣловалъ командира батальона, флигель-адъютанта полковника Геруа.

15-го декабря 1825 года, императоръ обратился къ россійскимъ войскамъ съ слѣдующимъ приказомъ:

«Храброе россійское воинство! Вѣрные защитники царя и отечества!

«Кого изъ васъ не поразила страшная вѣсть, погрузившая насъ и всю Россію въ горесть неописанную? Вы лишились государя, отца, благодѣтеля, сотрудника въ подвигахъ безсмертныхъ.

«Но да не унывають сердца ваши! Онъ свыше зрить на вась и благословляеть плоды неусыпныхъ трудовъ его объ устройствѣ вашемъ. Въ самые дни горести вы, вѣрные, храбрые воины, пріобрѣли новую, незабвенную славу, равную той, которую запечатлѣли вы своею кровію, поражая враговъ царя и отечества, ибо доказали своимъ поведеніемъ, что вы и твердые защитники престола царскаго на полѣ бранномъ и кроткіе исполнители закона и воли царской во время мира.

«Въ знакъ нашей къ вамъ любви и въ вознагражденіе по заслугамъ вашимъ, вамъ, полки гвардіи, Преображенскій, Семеновскій, Измайловскій, Егерскій, Финляндскій, Литовскій, Волынскій, Павловскій, Кавалергардскій, Подольскій, Кираспрскій, Гусарскій, Конно-Егерскій, гвардейская артиллерія и лейбъ-гвардіи польскіе полки Гренадерскій и Конно-Егерскій, жалую тѣ самые собственные его величества мундиры, кои государь, вашъ благодѣтель, самъ носить изволиль; храните сей залогъ, и да хранится онъ въ каждомъ полку, какъ святыня, какъ памятникъ, и для будущихъ родовъ незабвенный.

«Сверхъ сего повелѣваю:

«1) Въ ротахъ, носившихъ названіе ротъ его императорскаго величества полковъ Преображенскаго, Семеновскаго, польскаго Гренадерскаго и въ эскадронѣ его величества польскаго Конно-Егерскаго, носить всѣмъ чинамъ на эполетахъ и погонахъ вензелевое изображеніе имени государя императора Александра I, доколѣ кто изъ бывшихъ по спискамъ 19-го ноября 1825 года въ сихъ ротахъ и эскадронѣ оставаться будетъ. 2) То же самое вензелевое изображеніе сохранить, какъ генераламъ, при особѣ его императорскаго величества состоявшимъ, такъ и генералъ и флигель-адъютантамъ, при его императорскомъ величествѣ находившимся.

«Да хранится всегда между вами, храбрые воины, священная память Александра Перваго; да будеть она страхомъ враговъ, надеждою отечества, залогомъ вашей върности и любви ко мнѣ» <sup>353</sup>.

Поселенныя войска удостоены были по тому же поводу нижесліддующимь особымь приказомь, 22-го декабря 1825 года: «Войска поселенныя! Вамъ извѣстенъ уже приказъ мой, сего мѣсяца 15-го числа отданный, въ которомъ, раздѣляя вообще съ храбрымъ Россійскимъ воинствомъ горе, несчастіе, насъ постигшее, полкамъ гвардін пожаловалъ собственные мундиры императора Александра Павловича, въ Бозѣ почивающаго.

«По чувствамъ благоговѣнія къ памяти государя, отца и благодѣтеля, я не могу не обратиться къ вамъ въ особенности, поселенныя войска!

«Вы учреждены императоромъ Александромъ Первымъ и неоднократно за труды и усердіе получали монаршее его благоволеніе. Существованіе ваше указываетъ цѣль благихъ намѣреній Александра Перваго, а счастливое состояніе ваше есть плодъ трудовъ и отеческаго его объ васъ попеченія.

«Раздёляя вполнё благонамёренную цёль вашего бытія, я поддержу счастіе ваше, и въ знакъ моего къ вамъ благоволенія жалую вамъ мундиръ, который самъ государь изволилъ носить.

«Мундиръ сей хранить въ Гренадерскомъ полку графа Аракчеева, какъ первомъ, получившемъ осѣдлость, въ церкви онаго, у портрета императора, основателя военнаго поселенія.

«Памятникъ сей сопричтите, воины, къ незабвенному памятнику учрежденія вашего, и да будеть онъ всегдашнимъ залогомъ моей къ вамъ милости и путеводителемъ въ вѣрности къ престолу».

Событія 14-го декабря не поколебали увѣренности цесаревича Константина Павловича въ правильности усвоеннаго имъ образа дѣйствій; онъ продолжалъ считать себя правымъ, а всѣхъ прочихъ виноватыми. На совѣсти его нисколько не отразилась кровавая расправа 14-го декабря и сопряженныя съ нею несчастныя жертвы, вызванныя его упорствомъ не являться въ Петербургъ, чтобы лично распутать обрушившееся на Россію междуцарствіе. Взгляды цесаревича отразились всего лучше въ слѣдующихъ строкахъ письма его къ князю Волконскому отъ 24-го января (5-го февраля) 1826 года:

«Воля покойнаго государя императора, какъ при жизни его, такъ и по кончинѣ, была и будетъ для меня священна: я слѣдовалъ и слѣдую оной такъ точно, какъ бы благодѣтель нашъ еще теперь здравствовалъ,— неизгладимая память о немъ останется въ сердцѣ моемъ до конца дней моихъ. Послѣ кончины его нѣкоторая поспѣшность была, можетъ быть, поводомъ случившимся несчастнымъ происшествіямъ, въ которыхъ, къ прискорбію моему, имя мое выставлялось на видъ, чего иначе, вѣроятно, не могло бы случиться, и посему я нахожусь въ такомъ положеніи, что до времени не могу еще явиться въ С.-Петербургъ. Здѣсъ, благодаря Бога, все тихо и спокойно; около же насъ порядочныя были завирушки. По симъ обстоятельствамъ, правду сказать, мой теперь здѣсъ

постъ жутковатоватъ, но воля Божія: надѣюсь на Всевышній Его Промысль» <sup>354</sup>.

Что же касается императора Николая, то происшествія 14-го декабря произвели на него тяжкое впечатл'єніе, отразившееся на характер'є правленія всего посл'єдовавшаго зат'ємъ тридцатил'єтія. Укажемъ зд'єсь на



Сергѣй Ивановичъ Муравьевъ-Апостолъ (декабристъ).
(Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова).

подходящее къ разбираемымъ событіямъ явленіе: императору Александру I никогда не удалось одолѣть прискорбное припоминаніе о событіяхъ 11-го марта 1801 года, среди которыхъ совершилось его воцареніе, какъ преемника Павла I. Къ несчастію, самый фактъ немирнаго воцаренія повторился снова въ 1825 году, хотя и въ иной формѣ. «Никто не въ состояніи понять ту жгучую боль, которую я испытываю и буду испытывать во всю жизнь при воспоминаніи объ этомъ днѣ», признался Николай Павловичъ французскому послу графу Лаферронэ вскорѣ послѣ своего воцаренія. Такимъ образомъ, несомнѣнно устана-

вливается фактъ, что воспоминаніе о мятежѣ 14-го декабря и связанномъ съ нимъ обпирномъ заговорѣ должно было оставить въ умѣ императора Николая неизгладимые слѣды, отъ которыхъ онъ дѣйствительно не могъ освободиться до смертнаго одра. Но этимъ не ограничилось причиненное зло. Печальныя событія, ознаменовавшія собою первый день его царствованія, должны были сопровождаться, сверхъ сего, еще и другимъ явленіемъ: они поставили государя въ совершенно особыя условія ко всякому свободному и независимому выраженію какой бы то ни было политической мысли, не согласовавшейся съ его собственными крайне опредѣленными воззрѣніями. При малѣйшемъ нарушеніи общественнаго спокойствія и дисциплины императоръ Николай имѣлъ привычку повторять: «Се sont mes amіs du quatorze». Такимъ образомъ это печальное событіе надолго отдалило возможность какой бы то ни было либеральной реформы въ Россіи.

Высказанный нами взглядъ вполнѣ согласуется съ слѣдующими строками одной рукописной исторической записки графа Дмитрія Андреевича Толстого:

«Что сдѣлалъ бы великій государь для своего народа,— пишетъ Толстой,— если бы на первомъ шагу своего царствованія онъ не встрѣтился съ 14-мъ декабря 1825 года, неизвѣстно, но что это печальное событіе должно было имѣть на него огромное вліяніе, — кажется несомнѣннымъ. Ему, повидимому, слѣдуетъ приписать то нерасположеніе ко всякому либеральному движенію, которое постоянно замѣчалось въ распо ряженіяхъ императора Николая. Одаренный сильною волею и обширнымъ государственнымъ умомъ, онъ твердою рукою повель Россію къ предположенной имъ цѣли, стремясь неуклонно по пути, самимъ имъ избранному, а такъ какъ характеръ этого великаго государя былъ вполнѣ національнымъ, то вышло, что Россія не только безропотно, но даже охотно за нимъ слѣдовала» <sup>335</sup>.

Къ этой оцѣнкѣ правленія Николая Павловича, принадлежащей перу русскаго государственнаго дѣятеля, близко подходитъ характеристика, сдѣланная, по тому же поводу, англійскимъ дипломатомъ. По его мнѣнію: «Во всей личности императора Николая было что-то отмѣнно внушительное и величественное, и, несмотря на суровое и строгое выраженіе лица, въ его улыбкѣ и обращеніи было что-то чарующее. Это былъ выдающійся характеръ, благородный, великодушный и любимый всѣми, кто его близко зналъ. Строгость его была скорѣе вызвана необходимостью, нежели собственнымъ желаніемъ; она возникла изъ убѣжденія, что Россіей необходимо управлять твердой и сильной рукой, а не отъ врожденнаго чувства жестокосердія или желанія угнетать своихъ подданныхъ. Трагическая смерть его отца, императора Павла, таинственная смерть старшаго брата императора Александра въ отдаленномъ городѣ импе-

nehyffens I delyett.

Miho L 1: fevri 1816

ami pour le Letter obligant que vous
m'aver leik. De vous foist letterineland
pour le Combo Spurselecto que forms
quirai de lemeter vous mimo, vous
londe den prompt abablishement to
voto dant bos din prompt abablishement to
voto dant for din prompt abablishement
por dant for din prompt abablishement
por dant for din prompt abablishement
por dant for din promptiment.

More and prompt at the longitudin



ріи и смуты, которыя грозили возникнуть при его вступленіи на престоль вслідствіе отреченія цесаревича Константина Павловича,— всі эти обстоятельства не могли не ожесточить сильный и діятельный умъ и расположить его править своимъ народомъ желізной рукой, не употребляя бархатной перчатки» <sup>356</sup>.

Теперь наступиль конець космополитизму, господствовавшему въ управленіи Россійскимь государствомь въ первой четверти XIX стольтія.



Матвъй Ивановичъ Муравьевъ-Апостолъ (декабристъ). (Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова).

Хотя императоръ Николай и утверждаль въ письмахъ къ цесаревичу, что начала, которыми руководствовался покойный ангелъ, служатъ ему катихизисомъ (les principes de feu notre ange me servent de catéchisme), но по своимъ убъжденіямъ и вполнѣ національному характеру онъ не замедлилъ вступить на совершенно иной путь, чѣмъ тотъ, по которому слѣдовалъ его предмѣстникъ. Дъйствительно, престолъ занялъ государь, непоколебимый въ своихъ убъжденіяхъ, съ вполнѣ опредѣлившимся міро-

созерцаніемъ и обладающій твердымъ и непреклоннымъ характеромъ. Вскорѣ всѣмъ стало ясно, что наступила новая эпоха, въ которой требовалось безпрекословное повиновеніе всемогущей и ясно выраженной волѣ воцарившагося монарха.

Для характеристики новаго вѣнценосца достаточно привести одну изъ резолюцій Николая Павловича, начертанную имъ въ началѣ 1826 года; въ ней высказана увѣренность, что никто не будетъ сомнѣваться въ присущей ему весьма точной волѣ (volonté très précise) относительно всего касающагося до дѣлъ имперіи, Провидѣніемъ ему ввѣренной. «Сомнѣваюсь,—прибавилъ императоръ Николай,—чтобы кто либо изъ моихъ подданныхъ осмѣлился дѣйствовать не въ указанномъ мною направленіи, коль скоро ему предписана моя точная воля. (Je doute que qui que ce fut de mes sujets osa ne pas marcher dans mon sens, sitôt que ma volonté précise lui est intimée)» 357.

Остановимся теперь въ заключеніе на томъ, какимъ образомъ императоръ Николай лично цінилъ свое собственное положеніе, когда неожиданно для него и для всіхъ русскихъ онъ былъ призванъ стать во главъ самодержавнаго правленія государствомъ. Николай Павловичъ высказалъ по этому поводу свои задушевныя мысли въ письмѣ къ цесаревичу отъ 29-го ноября (11-го декабря) 1827 года.

«Никто не ощущаетъ большей потребности, чѣмъ я, быть судимымъ съ снисходительностью, — пишетъ государь. — Но пусть же тѣ, которые судять меня, примуть во вниманіе, какимь необычайнымь образомь я вознесся съ поста недавно назначеннаго начальника дивизіи на постъ, который занимаю въ настоящее время, кому я наслѣдовалъ и при какихъ обстоятельствахъ, и тогда придется сознаться, что если бы не явное покровительство Божественнаго Провиденія и того, на кого еще при жизни я смотръть, какъ на своего благодътеля, и котораго мнъ пріятно считать своимъ ангеломъ-хранителемъ, — миѣ было бы не только невозможно поступать надлежащимъ образомъ, но даже справляться съ тѣмъ, чего требуетъ отъ меня заурядный кругъ моихъ настоящихъ обязанностей; я твердо убъжденъ въ божественномъ покровительствъ, которое проявляется на мнъ слишкомъ ощутительнымъ образомъ для того, чтобы я могъ не замѣчать его во всемъ, случающемся со мною, и вотъ моя сила, мое утъшеніе, мое руководящее начало во всемъ! (Personne ne sent plus que moi le besoin d'être jugé avec indulgence, mais aussi que la justice de ceux qui me jugent prennent en considération la manière extraordinaire dont je me suis trouvé porté du poste d'un très récent général de division à celui que j'occupe à cette heure; à qui j'ai succédé et dans quelles circonstances, et l'on conviendra qu'à moins d'une protection manifeste de la divine Providence et de celui que je considérais de son vivant comme mon bienfaiteur et que j'aime à regarder encore comme mon ange-gardien,

il me serait impossible, non seulement de bien faire, mais même de suffire à ce que l'ordinaire de mes devoirs actuels exige de moi; mais j'ai la ferme conviction de cette protection divine qui s'exerce sur moi d'une manière trop palpable pour que je ne veuille l'apercevoir dans tout ce qui m'arrive,—et voilà ma force, ma consolation, voilà mon guide en tout)».

Разсказывають, что императорь Николай подъ впечатлѣніемъ первыхъ допросовъ, сдѣланныхъ въ его присутствіи арестованнымъ декабристамъ, обратился къ великому князю Михаилу Павловичу съ словами: «Революція на порогѣ Россіи, но, клянусь, она не проникнетъ въ нее, пока во мнѣ сохранится дыханіе жизни, пока, Божією милостью, я буду императоромъ. (La révolution est aux portes de la Russie, mais elle n'y pénétrera pas, je le jure, tant que j'aurai un souffle de vie, tant que je serai empereur, par la grâce de Dieu!)» <sup>\$58</sup>.

День 14-го декабря 1825 года окончательно закалиль характерь императора Николая. Нѣкоторымъ образомъ онъ обрекъ его на роль укротителя революцій (dompteur des révolutions)<sup>359</sup>.

По миѣнію Бисмарка, императоръ Николай руководствовался въ своихъ дѣйствіяхъ убѣжденіемъ, что, по волѣ Божіей, онъ призванъ быть вождемъ монархическаго движенія противъ надвигавшейся съ Запада революціи. Это была идеальная натура (ideale Natur), закалившаяся, однако, подъ вліяніемъ изолированности русскаго самодержавія; нельзя не удивляться, что онъ остался вѣренъ этому идеальному стремленію при всѣхъ обстоятельствахъ, начиная съ декабристовъ и кончая послѣдующими затѣмъ событіями 350.

Итакъ въ заключеніе остается только повторить справедливое замѣчаніе одного современника, задавшаго себѣ вопросъ: что сдѣлалъ бы императоръ Николай, если бы не встрѣтилъ сопротивленія на первомъ же шагу своего царствованія? На этотъ вопросъ онъ даетъ слѣдующій отвѣтъ: «позволи́тельно и теперь заключать, особенно изъ его личнаго характера и изъ исторіи его царствованія, что 14-е декабря дало этому государю совсѣмъ иное направленіе» <sup>361</sup>.

### IV.

На другое утро послѣ мятежа 14-го декабря во всѣхъ петербургскихъ газетахъ появилось извѣстіе о событіяхъ рокового дня <sup>362</sup>. Приведемъ здѣсь заключеніе этой офиціальной реляціи; неизвѣстный авторъ пишетъ: «Происшествія вчерашняго дня, безъ сомнѣнія, горестны для всѣхъ русскихъ и должны были оставить скорбное чувство въ душѣ государя императора. Но всякъ, кто былъ свидѣтелемъ поступковъ нашего монарха въ сей памятный день, его великодушнаго мужества, разительнаго, ничѣмъ неизмѣняемаго хладнокровія, коему съ восторгомъ

дивятся всё войска и опытнёйшіе вожди ихъ; всякъ, кто видёлъ, съ какою блистательною отважностію и успахомъ дайствоваль августайшій брать его, великій князь Михаилъ Павловичь; наконець, всякь, кто размыслить, что мятежники, пробывь четыре часа на площади, въ большую часть сего времени со всёхъ сторонъ открытой, не нашли себъ другихъ пособниковъ, кромъ немногихъ пьяныхъ солдатъ и немногихъ же людей изъ черни, также пьяныхъ, и что изъ всёхъ гвардейскихъ полковъ ни одинъ въ цъломъ составъ, а лишь иъсколько ротъ двухъ полковъ и морского экипажа могли быть обольщены или увлечены пагубнымъ примъромъ буйства, — тотъ, конечно, съ благодарностію къ Промыслу признаеть, что въ семъ случав много и утвшительнаго, что оный есть не иное что, какъ минутное испытаніе, которое будеть служить лишь къ ознаменованію истиннаго характера націи, непоколебимой в рности величайшей безъ всякаго сравненія части войскъ и общей преданности русскихъ августъйшему ихъ законному монарху. Признанія уже допрошенныхъ важнъйшихъ преступниковъ и добровольная явка главнъйшихъ зачинщиковъ, скорость, съ коею бунтующіе разсѣялись при самыхъ первыхъ выстрелахъ, изъявленія искренняго раскаянія солдатъ, кои сами возвращаются въ казармы оплакивать свое минутное заблужденіе, — все доказываеть, что они были сліпымь орудіемь, что провозглашеніе имени цесаревича Константина Павловича и мнимая върность присягѣ, отъ коей его императорское высочество самъ произвольнымъ и непремѣннымъ отреченіемъ своимъ разрѣшилъ всѣхъ, служили только покровомъ настоящему явному намфренію зломыслившихъ сей бунтъ навлечь на Россію всѣ бѣдствія безначалія».

18-го декабря, послѣдовало общее собраніе петербургскихъ департаментовъ правительствующаго сената, въ которомъ прочитанъ былъ рескриптъ цесаревича Константина Павловича на имя министра юстиціи князя Лобанова-Ростовскаго отъ 8-го (20-го) декабря 1825 года, содержаніе котораго уже выше приведено нами. Сенатъ постановилъ напечатать рескриптъ цесаревича и разослать его при указахъ для свѣдѣнія ко всѣмъ военнымъ и гражданскимъ начальствамъ.

Сенаторъ П. Г. Дивовъ по этому поводу пишетъ: «Это письмо имѣло гораздо болѣе значенія, нежели манифестъ и всѣ приложенія къ нему. Напрасно его не обнародовали до катастрофы 14-го числа. Это лучше всего убѣдило бы тѣхъ, кто питалъ какія либо сомнѣнія, и не дало бы возможности заговорщикамъ-якобинцамъ воспользоваться невѣдѣніемъ войскъ». Но и послѣ 14-го декабря этому документу дана была гласность лишь на половину: сенату воспретили продажу печатнаго текста рескрипта цесаревича Константина Павловича къ министру юстиціи.

Затемъ обнародовано было также письмо цесаревича Константина Павловича къ государю отъ 20-го декабря 1825 года (1-го января



Перевезеніе тъла императора Александра I изъ Таганрога въ С.-Петербургъ. (Оъ картины масляными красками, принадлежащей графу Граббс).

#### ГЛАВА СЕЛЬМАЯ

1826 года) изъ Варшавы, написанное чрезвычайно напыщеннымъ слогомъ и служащее отвѣтомъ на императорскій рескриптъ отъ 13-го декабря, которымъ великій князь былъ извѣщенъ о вступленіи Николая Павловича на престолъ. Содержаніе письма цесаревича было слѣдующее:

## «Всемилостивѣйшій государь!

«Съ сердечнымъ умиленіемъ имѣлъ я счастіе получить всемплостивѣйшій рескриптъ вашего императорскаго величества, возвѣщающій радостное вступленіе ваше на прародительскій престолъ любезнѣйшей Россіи.

«Ея верховнымъ закономъ, — закономъ, священнъйшимъ для всѣхъ земель, гдѣ твердость бытія уважается благимъ даромъ Небесъ, есть воля милостію Божіею царствующаго государя. Ваше императорское величество, послѣдовавъ сей волѣ, исполнили волю Царя Царей, коего направленіемъ и вдохновеніемъ дѣйствуютъ по столь важнымъ предметамъ цари земные.

«Совершилась воля священная. Поспѣшествуя въ томъ, я исполнилъ только долгъ мой, долгъ вѣрнѣйшаго подданнаго, преданнѣйшаго брата, долгъ россіянина, гордящагося счастіемъ повиноваться Богу и государю.

«Милосердіе Всемогущаго Творца, столь пекущееся о Россіи и величественномь престол'в ея, столь обильно изліявшее вс'є благости на народъ, сохранившій законъ Его, будетъ вождемь, будетъ наставникомъ вашимт, всемилостив'єйшій государь.

«Ежели мои посильные труды, положенные у подножія престола, возмогуть облегчить бремя, Богомъ на васъ возложенное, оные явятся въ моей безпредѣльной преданности, въ моей вѣрности, въ моемъ повиновеніи и рвеніи въ исполненіи высочайшей воли вашего императорскаго величества.

«Молю Всевышняго, да святый и невидимый промыслъ Его сохранитъ драгоцѣнное здравіе ваше, усугубитъ долгоденствіе, и слава ваша, всемилостивѣйшій государь, слава царева, да не престанетъ преходить въ роды родовъ.

«Всемилостивѣйшій государь, «Вашего императорскаго величества, «на подлинномъ подписано тако: «вѣрнѣйшій подданный «Константинъ цесаревичъ».

П. Г. Дивовъ пишетъ, что, «повидимому, всѣ были въ восторгѣ отъ этого письма. Мнѣ кажется, что оно было обнародовано съ цѣлью по-казать людямъ недоброжелательнымъ и войску, что Константинъ признаетъ своего брата законнымъ монархомъ, каковымъ онъ и есть въ дѣйствительности послѣ всего случившагося».

Независимо отъ обмѣна офиціальныхъ писемъ между Петербургомъ и Варшавою, частная переписка между обоими братьями поддерживалась самымъ дъятельнымъ образомъ. Со дня своего вступленія на престоль императоръ Николай до кончины цесаревича въ 1831 году сообщалъ брату въ собственноручныхъ подробныхъ письмахъ о всёхъ задуманныхъ имъ мфропріятіяхъ, равно какъ и свфдфнія объ общемъ теченіи государственныхъ дълъ и всъхъ замъчательныхъ событіяхъ. Въ этихъ письмахъ государь, обремененный дълами и заботами, называлъ себя шутя: «votre каторжный du palais d'hiver» <sup>663</sup>. Переписка между обоими братьями драгоценна и въ другомъ отношении: она служитъ самымъ достовърнымъ матеріаломъ для уясненія тъхъ отношеній, которыя установились между отрекциися отъ престола цесаревичемъ и воцарившимся въ силу этого отреченія государемъ<sup>364</sup>. Цесаревичъ, съ своей стороны, откровенно сообщалъ императору свои мивнія и взгляды по наиболже важнымъ вопросамъ внутренней и внѣшней политики того времени, слѣдуя тому же образу д'яйствій, котораго онъ держался при жизни императора Александра. Однажды въ одномъ изъ своихъ писемъ цесаревичъ признался даже, что онъ подъ клятвою обязался предъ Александромъ поступать такимъ образомъ и въ отношении къ его преемнику.

22-го декабря 1825 года, цесаревичь писаль императору Николаю: «Я съ живъйшимъ интересомъ и серьезнъйшимъ вниманіемъ прочелъ сообщение о петербургскихъ событіяхъ, которое вамъ угодно было прислать мнф; послф того, какъ я трижды прочелъ его, мое внимание сосредоточилось на одномъ замѣчательномъ обстоятельствѣ, поразившемъ мой умъ, а именно на томъ, что списокъ арестованныхъ заключаетъ въ себъ лишь фамиліи лицъ, до того неизвъстныхъ, до того незначительныхъ самихъ по себѣ и по тому вліянію, которое они могли оказывать, что я смотрю на нихъ только, какъ на передовыхъ охотниковъ или застрёльщиковъ шайки, дёльцы которой остались сокрытыми на время, чтобы по этому событию судить о своей силѣ и о томъ, на что они могутъ разсчитывать. Они виновны въ качествъ добровольныхъ охотниковъ или застръльщиковъ, и въ отношении ихъ не можетъ быть пощады, потому что въ подобныхъ вещахъ нельзя даже допустить увлеченій; но равнымъ образомъ нужно разыскивать подстрекателей и руководителей и безусловно найти ихъ путемъ признаній со стороны арестованныхъ. Никакихъ остановокъ (point de relâche) до тѣхъ поръ, пока не будеть найдена исходная точка всёхъ этихъ происковъ, — вотъ мое мнѣніе, такое, какимъ оно представляется моему уму, вотъ что я сказаль бы покойному императору, какъ я и сказалъ ему когда-то, что не кто иной, какъ онъ, заразилъ всю армію (gangrené l'armée), разославъ въ ея нѣдра семеновцовъ, и что это распространитъ заразу повсюду» 365.

Послѣ усмиренія мятежа императоръ Николай точно такъ же, какъ и до своего воцаренія, не переставаль выражать желаніе видѣть цесаревича въ Петербургѣ; государь признаваль пріѣздъ брата лучшимъ средствомъ для окончательнаго успокоенія умовъ. Цесаревичъ же, съ своей стороны, упорно отказывался покинуть Варшаву, признавая появленіе свое въ Петербургѣ преждевременнымъ. Въ перепискѣ обоихъ братьевъ этотъ вопросъ не переставалъ служить предметомъ для оживленнаго обмѣна мыслей.

23-го декабря 1825 года, императоръ Николай писалъ цесаревичу: «Начну съ завъренія васъ, что здъсь, съ Божіей помощью, во всемъ водворился обычный порядокъ. Настроеніе умовъ очень хорошо и сділается еще лучше, когда вась увидять здёсь... Наши разслёдованія идутъ превосходно, равно какъ и аресты всѣхъ имѣющихся подъ рукою лиць, членовь этого ужаснаго и необычайнаго заговора; извлечение всего, происходящаго въ этомъ отношеніи, посылается вамъ съ настоящимъ курьеромъ; вы встрътите въ немъ хорошо извъстныя фамиліи, и у меня имжются подозржнія, слишкомъ обоснованныя для того, чтобы быть увжреннымъ, что это восходитъ до государственнаго совъта, а именно до Мордвинова<sup>366</sup>; но такъ какъ я держусь правила обрушиваться лишь на тѣхъ, которые разоблачены, или на которыхъ падаютъ слишкомъ спльныя подозр'внія для того, чтобы оставить ихъ на свобод'в, я ничъмъ не спъщу. Здъсь одно рвеніе, чтобы помогать мнъ въ этомъ ужасномъ дёлё; отцы приводятъ своихъ сыновей; всё желаютъ примфрныхъ наказаній и въ особенности вид'ять свои семьи очищенными отъ подобныхъ личностей и даже отъ подозрвній этого рода. Я ожидаю Михаила Орлова и Лопухина, которые должны быть уже арестованными. Самые главные, арестованные во второй арміи. что подтверждается, какъ Вадковскимъ, доставленнымъ сюда вчера, такъ и всеми прочими. Въ особенности важно имъть Пестеля и Сергъя Волконскаго; я ожидаю также Муравьева и Чернышева, — воть въ какомъ мы положеніи. Я заваленъ д'іломъ, вы поймете это, пожалвете меня и не будете сердиться на меня за безпорядочность этихъ строкъ; но у меня голова идетъ кругомъ, а существенно, чтобы вы знали все» 367.

Въ своихъ отвѣтныхъ письмахъ цесаревичъ продолжалъ упорствовать въ своемъ отказѣ посѣтить Петербургъ.

«Не слѣдуетъ, чтобы я, благодаря своему присутствію, послужилъ предметомъ безпорядковъ или предлогомъ, какъ это уже случилось разъ,— писалъ цесаревичъ 30-го декабря,—прежде всего отчетливо разберитесь во всемъ, захватите всѣхъ этихъ мятежниковъ, такъ сказать, укрѣпите себя на вашемъ мѣстѣ; пока же я ясно вижу, что происходитъ вокругъ меня; требуется время и спокойствіе» 363.



Графъ Василій Васильевичъ Орловъ-Денисовъ. (Съ гравюры Райта, сдѣланной съ портрета, писаннаго Доу).

«Необходимо, чтобы каждый оставался пока на своемъ посту, и вотъ причина, по которой я не могу еще помышлять о томъ, чтобы побывать у васъ,—продолжаль въ томъ же духѣ цесаревичъ 31-го декабря,— сверхъ сего позволю себѣ замѣтить, что по поводу пріѣзда моего въ Петербургъ мнѣ представляются еще слѣдующія мысли. Можете ли вы

отвъчать за кажущееся спокойствіе столицы? Увърены ли вы, что всъ соучастники заговора находятся въ вашихъ рукахъ? Кто можетъ поручиться, что при моемъ появленіи не произойдетъ новаго безпорядка? Быть можеть, даже тв, которые, повидимому, желають моего прівзда, являются сами заинтересованными въ томъ, чтобы произвести безпорядокъ, пользуясь моимъ несчастнымъ именемъ, и безъ того столь жестоко и столь злополучно скомпрометированнымъ..... Сами обдумайте ваше положеніе, ничего не ускоряйте, ничімъ не торопитесь и хорошенько упрочьтесь на вашемъ\_мѣстѣ прежде, чѣмъ предпринимать что бы то ни было другое. Помните то, что вы сами высказываете въ вашемъ письмѣ, что заговоръ восходитъ до государственнаго совѣта, и что подоэрвнія падають даже на адмирала Мордвинова. Отсюда я могу быть вамъ болъе полезенъ, и наша оживленная и непрерывная переписка можеть разстроить всё планы вожаковь, сдерживая каждаго на своемь мъстъ. Я не уклоняюсь отъ своего мнънія; мнъ достаточно знакомы мои люди, и я довольно хорошо знаю, какъ делаются и двигаются дела; безопасность, дорогой брать, не будеть обезпечена, пока вы не будете располагать всёми виновными, и пока они не будуть наказаны. Наблюдайте за тѣми, которые увѣряютъ васъ, что спокойствіе возстановлено: быть можеть, они являются наиболье опасными» 369.

Не довольствуясь этими объясненіями, цесаревичь для подкрѣпленія своихъ доводовъ счель даже нужнымъ прикрыться авторитетомъ прусскаго короля, письмо котораго привезъ въ Варшаву принцъ Вильгельмъ, проѣздомъ въ Истербургъ; цесаревичъ не забылъ присовокупить, что мнѣніе короля вполнѣ раздѣляетъ принцъ Вильгельмъ<sup>370</sup>.

Изъ приведенныхъ нами выдержекъ писемъ цесаревича видно, что они не могли служить къ успокоенію его державнаго брата, утверждая въ немъ недовѣріе и подозрительную возбужденность. Они принесли свои плоды<sup>371</sup>; на внушенія, дѣлаемыя песаревичемъ въ этомъ смыслѣ, императоръ Николай однажды отвѣчалъ (29-го января 1826 года): «Je veux et s'il plait à Dieu, j' ir ai au fond du lac, arrive ce qui voudra».

Что же касается прівзда цесаревича въ Петербургъ, то государь остался при своемъ мнѣніи и продолжаль еще нѣкоторое время настаивать на его неотложности, но съ прежнимъ неуспѣхомъ. Цесаревичъ не исполнилъ желанія брата и не двинулся изъ Варшавы <sup>372</sup>; онъ не счелъ даже возможнымъ прибыть въ Петербургъ, когда въ мартѣ мѣсяцѣ послѣдовало погребеніе тѣла императора Александра. А между тѣмъ, судя по донесеніямъ полиціи въ январѣ 1826 года, въ народѣ говорили: «Надобно показать намъ Константина. Гдѣ онъ?» на что другіе отвѣчали, что, «безъ сомнѣнія, при погребеніи увидимъ его, и чужихъ де царей хоронить ѣздятъ, а онъ братъ покойному государю» <sup>373</sup>.

# ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

#### I.

Императоръ Николай былъ крайне озабоченъ мыслію, какимъ образомъ присяга совершится въ Москвъ. Поэтому для объявленія въ первопрестольной столицѣ о восшествіи своемъ на престоль государь послаль 15-го (27-го) декабря въ Москву генераль-адъютанта графа Комаровскаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ графъ долженъ былъ присутствовать при вскрытіи государственныхъ актовъ по престолонаслѣдію, хранившихся въ Успенскомъ соборѣ. Къ сожалѣнію, военный министръ уже ранѣе отправилъ въ Москву особаго курьера, котораго графу Комаровскому не удалось догнать на пути.

Время междуцарствія въ Москвѣ ни для кого не было такъ тяжко, какъ для архіепископа Филарета, на долю котораго выпалъ, по его выраженію, «странный жребій быть хранителемъ свѣтильника подъ спудомъ». Зато «ему прежде другихъ показался открывающійся свѣтъ». Ночью съ 16-го (28-го) на 17-е (29-е) декабря, вскорѣ послѣ полуночи, Филаретъ былъ разбуженъ священникомъ Троицкой церкви близъ Сухаревой башни, пришедшимъ просить разрѣшенія о приведеніи къ присягѣ императору Николаю команды морского вѣдомства, находившейся на Сухаревой башнѣ. — На какомъ основаніи? — спросиль архіепископъ. Священникъ отвѣчалъ, что у начальника есть печатный манифестъ.

«Странно было начать провозглашение императора съ Сухаревой башни,—пишетъ Филаретъ,—особенно въ тогдашнихъ обстоятельствахъ, при обуревании умовъ народа разными неблагопріятными и прекословными молвами, но и остановить сіе значило бы произвесть неблагопріятное впечатлівніе. Посему архіепископъ, не произнося рішенія и выштрывая время, потребовалъ, чтобы ему для удостовітьніе показанть

былъ манифестъ, и въ то же время послалъ письмо къ генералъгубернатору, спрашивая, не получилъ ли онъ манифеста, и прося его совъта. Когда принесенъ былъ печатный манифестъ о восшествіи на престолъ всероссійскій государя императора Николая Павловича и приложенія къ нему, архіепископъ, увлеченный тѣмъ, что дѣло наконецъ вышло на чистую дорогу, тотчасъ разрѣшилъ священнику приведеніе къ присягѣ; но вслѣдъ затѣмъ получилъ отъ генералъ-губернатора отвътъ, что онъ манифеста не получилъ, и что, по его мнѣнію, ничего не должно дѣлатъ по требованію начальствующаго на Сухаревой башнѣ. Между тѣмъ присяга на Сухаревой башнѣ была совершена.

«Утромъ 17-го декабря генераль-губернаторъ получиль собственноручный рескрипть государя императора Николая Павловича о восшествіи его на всероссійскій престоль; но не было получено ни въ сенатѣ высочайшаго манифеста, ни по духовному вѣдомству синодскаго указа о присягѣ на вѣрноподданство. Новое затрудненіе, потому что высочайшаго рескрипта нельзя было объявить сенату, между прочимъ потому, что въ немъ заключались не подлежавшія, при торжественномъ случаѣ, оглашенію упоминанія о происшествіи 14-го декабря и о судьбѣ графа Милорадовича, которому, какъ бы за то, что спѣшилъ объявить Москвѣ не существовавшаго императора, не суждено жить при истинномъ императорѣ.

«Затрудненіе разрѣшилось вечеромъ того же дня полученіемъ высочайшаго манифеста и прибытіемъ, по высочайшему повелѣнію, генералъадъютанта графа Комаровскаго, для присутствованія при открытіи копіи манифеста и подлиннаго отреченія цесаревича, хранившихся въ Успенскомъ соборѣ.

«Дабы послѣ бывшей погрѣшительной присяги народъ лучше поиялъ настоящее дѣло, архіепископъ просилъ генералъ-губернатора въ продолженіе ночи напечатать и доставить потребное число экземпляровъ высочайшаго манифеста и приложеній къ нему, чтобы они 18-го дня могли быть прочитаны предъ присягою во всѣхъ церквахъ столицы. Сіе исполнено въ точности».

Утромъ 18-го (30-го) декабря, сенатъ собрался для выслушанія манифеста о восшествій на престоль императора Николая, а затѣмъ всѣ военные и гражданскіе чины собрались въ Успенскомъ соборѣ для присяги. Громадная толпа народа собралась на Кремлевской площади. Филаретъ началъ священнослуженіе тѣмъ, что, предшествуемый духовенствомъ, вынесъ на головѣ изъ алтаря серебряный ковчегъ, въ которомъ хранятся государственные акты; поставивъ его на приготовленномъ на предалтарномъ амвонѣ облаченномъ столѣ, архіепископъ произнесъ слово, въ заключеніе котораго сказалъ: «Россіяне! двадцать пять лѣтъ мы находили сеое счастіе въ исполненіи державной воли Александра

Благословеннаго. Еще разъ вы ее услышите, исполните и найдете въ ней свое счастіе».

Послѣ сего Филаретъ, по снятіи печати, раскрылъ ковчетъ и вынулъ изъ него пакетъ съ послѣдней волей императора Александра. По освидѣтельствованіи печати московскимъ генералъ-губернаторомъ княземъ Голицынымъ и генералъ-адъютантомъ графомъ Комаровскимъ, архіепископъ прочелъ заключавшіеся въ пакетѣ документы, а затѣмъ и манифестъ императора Николая, послѣ чего приступлено было къ принесенію присяги.

Филаретъ пишетъ: «По требованію обстоятельствт, архіепископъ нашелъ нужнымъ чтеніе формы присяги предначать слѣдующимъ образомъ: «По уничтоженіи силы и дѣйствія прежней присяги отреченіемъ того, кому оная дана (за симъ слѣдовало осѣненіе народа крестнымъ знаменіемъ), азъ, многогрѣшный».... и проч.

Очевидецъ, графъ Комаровскій, передаетъ эти слова въ нѣсколько иной формѣ: «Прежде нежели приступить къ присягѣ, Филаретъ, осѣняя всѣхъ, громогласно сказалъ: «разрѣшаю и благословляю». Это неожиданное изреченіе архипастыря произвело удивительное дѣйствіе, въ особенности, когда оно разнеслось между народомъ. Послѣ сего началась присяга».

Торжество кончилось молебномъ и многольтіемъ.

Графъ Комаровскій возвратился въ Петербургъ 22-го декабря (3-го января), обрадовавъ императора Николая скорымъ полученіемъ нетерпѣливо ожидаемаго извѣстія о благополучно совершенной присягѣ въ Москвѣ. При донесеніи о дѣйствіи, которое произвели на всѣхъ присутствовавшихъ въ Успенскомъ соборѣ, а въ особенности на народъ, произнесенныя Филаретомъ слова: «разрѣшаю и благословляю», замѣтно было,—пишетъ графъ Комаровскій,—что государь остался доволенъ догадкою архипастыря <sup>374</sup>.

Графъ Комаровскій быль награжденъ орденомъ св. Александра Невскаго, а въ Москву посланы были Андреевскія ленты московскому генерали-губернатору князю Голицыну и командовавшему 5-мъ корпусомъ графу П. А. Толстому. Архіепископу Филарету пожалованъ быль при милостивомъ рескриптъ брилліантовый крестъ на черный клобукъ—подобнаго отличія никто прежде въ санъ архіепископа не получалъ.

Въ заключение приведемъ еще слѣдующую замѣтку Филарета, служащую характеристикой порядковъ и отсутствия распорядительности, сопровождавшихъ всѣ распоряжения по воцарению императора Няколая.

«Въ сіе время не было заботы о томъ, что еще не былъ полученъ отъ святѣйшаго синода указъ съ приложеніемъ высочайшаго манифеста и съ предписаніемъ о вѣрноподданнической присягѣ; но когда прошло потомъ нѣсколько дней, и указа еще не было, а происшествіе 14-го декабря сдѣлалось въ Москвѣ извѣстнымъ, тогда мрачнымъ представлялся

вопросъ: что же дѣлается въ Петербургѣ? Наконець, нарочно посланный отъ святѣйшаго синода съ указомъ явился въ Москвѣ и объяснилъ свое умедленіе тѣмъ, что останавливался въ Новгородѣ и въ Твери для раздачи указовъ. Сіе обстоятельство упоминается здѣсь для того, чтобы представить на усмотрѣніе, не заслуживаетъ ли вниманія и распоряженія то, чтобы въ случаяхъ государственной важности Москва не была поставлена послѣ Новгорода и Твери, и чтобы высочайшій манифестъ получаемъ быль сенатомъ, московскимъ генералъ-губернаторомъ и московскимъ епархіальнымъ архіереемъ не позже, нежели начальствующимъ на Сухаревой башнѣ».

Присяга императору Николаю въ Варшавъ обощлась также совершенно благополучно. Цесаревичъ Константинъ Павловичъ присутствовалъ при присягѣ варшавскаго гарнизона, которая совершилась 21-го декабря 1825 года (2-го января 1826 года); по отзыву великаго князя въ письмѣ къ государю: «le tout s'est passé avec une sévérité et un recueillement religieux». Цесаревичь послѣ молебиа обратился къ войскамъ съ импровизированною рѣчью на русскомъ, а затѣмъ и на польскомъ языкѣ, которая, по словамъ его, была встрѣчена не крикомъ «ура», но съ благоговъніемъ и возгласомъ «рады стараться», произнесеннымъ съ силою и энергіею. (Je tins un discours impromptu à toute la troupe, tant en russe qu'en polonais, et qui fut reçu non par un hourra, mais avec un recueillement et un «рады стараться», prononcé avec force et avec énergie). Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что цесаревичъ терпѣть не могъ русскаго ура; подобные крики его возмущали, возбуждая въ немъ гнѣвъ и сильнъйшее неудовольствие къ виновникамъ подобнаго выражения восторженныхъ чувствъ со стороны войскъ 375.

Къ 3-му (15-му) января 1826 года вся польская армія, въ полномъ составѣ, успѣла уже присягнуть императору Николаю.

## II.

Несмотря на быстрое возстановленіе полнаго порядка въ столицѣ, происшествіе 14-го декабря отозвалось, однакоже, тревожнымъ безпокойствомъ во всѣхъ сословіяхъ. «Мятежъ въ Петербургѣ былъ, правда, подавленъ присутствіемъ духа и мужествомъ новаго императора, — пишетъ генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ въ своихъ запискахъ, — но заговоръ, какъ тотчасъ обнаружилось изъ показаній захваченныхъ, имѣлъ множество участниковъ въ арміи, въ Москвѣ и въ губерніяхъ, и всѣ боялись, чтобы извѣстіе о петербургскомъ бунтѣ, преувеличенное злоумышленностью, не послужило знакомъ къ подобнымъ же сценамъ въ древней столицѣ и въ мѣстахъ квартированія армейскихъ полковъ» <sup>376</sup>.

Въ Москвѣ, послѣ присяги императору Константину, ждали извѣстія о чрезвычайныхъ событіяхъ въ Петербургѣ. Возбужденіе въ нѣкоторыхъ слояхъ общества было весьма сильное, и толкамъ не было конца.

«Не забуду никогда одного бывшаго въ то время разговора о томъ,— сказано въ запискахъ одного современника,—что нужно сдѣлать въ Москвѣ въ случаѣ полученія благопріятныхъ извѣстій изъ Пегербурга. Одинъ изъ присутствовавшихъ на этихъ бесѣдахъ, князь Николай Ивановичъ Трубецкой, адъютантъ графа Петра Александровича Толстого, тогда командовавшаго корпусомъ, расположеннымъ въ Москвѣ и ея окрестностяхъ, брался доставить своего начальника, связаннаго по рукамъ и по ногамъ (avec les mains et les jambes liés) 377. Предположеніямъ и преніямъ не было конца, а мнѣ, юношѣ, казалось, что для Россіи уже наступилъ 1789-й годъ» 378.

Когда вѣсти о событіяхъ 14-го декабря распространились въ Москвѣ и по Россіи, спокойствіе нигдѣ не было нарушено, но толки продолжались съ новою силою. Извѣстія изъ Петербурга передавались самыя странныя и одно другому противорѣчащія. То говорили, что тамъ все спокойно, и дѣла пошли обычнымъ порядкомъ, то разсказывали, что вторая армія не присягаетъ, идетъ на Москву и тутъ намѣревается провозгласить конституцію. Къ этому прибавляли, что Ермоловъ также не присягаетъ и съ своими войсками идетъ съ Кавказа на Москву. «Эти слухи были такъ живы и положительны и казались такъ правдоподобными, — пишетъ современникъ, — что Москва, или, вѣриѣе сказать, мы ожидали всякій день съ юга новыхъ Мининыхъ и Пожарскихъ».

По другому современному свидѣтельству, Петербургъ также находился въ какомъ-то оцѣценѣніи: «Видимо опасаются новой вспышки. Надзоръ учрежденъ весьма бдительный, но слишкомъ явный, слѣдовало бы дѣйствовать болѣе тайно, чтобы не было такъ замѣтно» <sup>379</sup>.

Мятежъ въ Петербургѣ произвелъ въ общей массѣ провинціальнаго населенія потрясающее впечатлѣніе,—такъ выражается очевидецъ. По его словамъ, «посягательство на ограниченіе царской власти и на перемѣну образа правленія казалось намъ не только святотатствомъ, но историческою аномаліею; а народъ, видя, что заговорщики исключительно принадлежали къ высшему сословію, призналъ дворянство измѣнниками, и это прибавило еще одну рѣзкую черту къ той затаенной враждѣ, которую онъ питалъ уже къ помѣщикамъ. Передовые люди и столичная интеллигенція одни только сочувствовали несчастнымъ безумцамъ. Въ Москвѣ высшее сословіе, или, лучше сказать, люди высшаго образованія, смотрѣли на это событіе иначе, чѣмъ въ провинціи. Кромѣ весьма естественнаго сочувствія либеральнымъ идеямъ, многія, весьма многія семейства лишились своихъ лучшихъ членовъ, которые по прямому или косвенному участію въ заговорѣ или даже по тѣсной связи съ обвиняе-

мыми были взяты, отвезены въ Петербургъ и томились въ крѣпости, находясь подъ слѣдствіемъ. Вообще Москва того времени носила характеръ какой-то грусти, какой-то боязни и недовѣрчивости» <sup>380</sup>.

Однимъ изъ первыхъ распоряженій императора Николая, послѣ своего воцаренія, должно было быть учрежденіе особаго комитета для изысканій о злоумышленныхъ обществахъ, петербургскіе представители комуъ вызвали 14-го декабря въ столицѣ открытый мятежъ.

Личный составъ этого комитета или комиссіи являлся вопросомъ первостепенной важности. «Къ чести государя сказать должно, — пишеть очевидець этихъ печальныхъ дней,—что въ комиссіи не было ни одной злой души, которая могла бы превратиться въ инквизицію... общее мнѣніе слилось въ одинъ вопросъ: «что бы было, если бы сидѣли въ комиссіи графъ Аракчеевъ и Клейнмихель?» разумѣя подъ симъ не потачку злодвямъ, но преследование личное, мщение и жадность къ злодъйству. Клейнмихель показалъ себя достойнымъ ученикомъ графа Аракчеева, чувствовавшаго приближение старости и потому приготовлявшаго заранъе преемника себъ. Уже погашены были въ немъ чувства родственныя, а дружба и любовь къ ближнему составляли для него пустой наборъ словъ... Аракчеевъ утъщался, видя, какъ дрожатъ передъ нимъ всѣ въ военныхъ поселеніяхъ. Царь зналъ молодца и приведеніе военныхъ поселеній къ присяг' поручилъ не ему, а своимъ генераламъ. Оть этого Аракчеевъ и Клейнмихель не могли дъйствовать, и коль скоро присяга въ поселеніи кончилась, они отправились изъ столицы подъ предлогомъ встречи тела покойнаго государя. Такимъ образомъ спаслось русское дворянство отъ бъды неизбъжной, если бы слъдственная комиссія попала въ руки Аракчеева и Клейнмихеля».

15-го (27-го) декабря, императоръ Николай повелѣлъ военному министру, генералу Татищеву, представить ему проектъ указа объ открытіп комитета. Министръ немедленно призваль къ себѣ состоявшаго при немъ военнаго совѣтника Александра Дмитріевича Боровкова и поручилъ ему безотлагательно заняться составленіемъ требуемой бумаги. 16-го декабря, Татищевъ представилъ императору Николаю проектъ указа, который удостоился высочайшаго одобренія. Прочитавъ статью, въ которой Боровковъ написаль, что комитету предстоитъ со всею осторожностью разсмотрѣть и опредѣлить предметъ намѣреній и дѣйствій каждаго соучастника тайнаго общества, «ибо, руководствуясь примѣромъ августѣйшихъ предковъ нашихъ, для сердца нашего пріятнѣе десять виновныхъ освободить, нежели одного невиннаго подвергнуть нажазанію», государь обнялъ министра и сказалъ:

— Ты проникнуль въ мою душу; полагаю, что многіе впутались не по убѣжденію въ пользѣ переворота, но по легкомыслію, такъ и надобно отдѣлить тѣхъ и другихъ.



Цесаревичъ Александръ Николаевичъ.

Съ портрета писаннаго Доу.



На другой день, 17-го декабря, императоръ Николай подписаль указъ, оставшися секретнымъ <sup>381</sup>. Содержание его заключалось въ слъдующемъ:

«Указъ военному министру, генералу отъ инфантеріи Татищеву 1-му.

«Начальникъ главнаго штаба нашего, баронъ Дибичъ, донесъ намъ отъ 4-го декабря сего года о зловредномъ обществѣ, возникшемъ въ войскѣ



Графъ Поццо-ди-Борго. (Съ лигографіи начала нынѣшняго столѣтія).

къ нарушенію благосостоянія и спокойствія государства, высочайшимъ Промысломъ попеченію нашему ввѣреннаго.

«Пагубныя слѣдствія злоумышленія ознаменовались частью въ 14-й день сего декабря, но съ помощью Всевышняго тогда же уничтожены, и нѣкоторые изъ сообщниковъ взяты подъ стражу.

«Чтобы искоренить возникшее зло при самомъ началѣ, признали мы за благо учредить комитетъ подъ вашимъ предсѣдательствомъ, назначивъ членами: его императорское высочество генералъ-фельдцейхмейстера, дѣйствительнаго тайнаго совѣтника князя Голицына, генералъ-адъютантовъ: Голенищева-Кутузова, Бенкендорфа и Левашова 382.

«Комитету сему повелѣваемъ: 1) открыть немедленно засѣданія и принять дѣятельнѣйшія мѣры къ изысканію соучастниковъ сего гибельнаго общества, внимательно, со всею осторожностью, разсмотрѣть и опредѣлить предметь намѣреній и дѣйствій каждаго изъ нихъ ко вреду государственнаго благосостоянія, ибо, руководствуясь примѣромъ августѣйшихъ предковъ нашихъ, для сердца нашего пріятнѣе десять виновныхъ освободить, нежели одного невиннаго подвергнуть наказанію; 2) производство всего сего дѣла и съ кѣмъ нужно будетъ переписку весть по секрету отъ вашего имени; 3) по приведеніи всего въ надлежащую ясность, постановить свое заключеніе и представить намъ, какъ о поступленіи съ виновными, такъ и о средствахъ истребить возникшее злоупотребленіе; 4) правителемъ дѣлъ сего комитета повелѣваемъ быть состоящему при васъ по особымъ порученіямъ военному совѣтнику Боровкову, а помощникомъ флигель-адъютанту полковнику Адлербергу и находящемуся при васъ 9-го класса Карасевскому.

«Возлагая на комитеть столь важное порученіе, мы ожидаемь, что онъ употребить всѣ усилія точнымь исполненіемь воли нашей дѣйствовать ко благу и спокойствію государства» 383.

Впослѣдствіи назначены были еще членами комитета гепераль-адъютанты: дежурный генераль Потаповъ, начальникъ главнаго штаба баронъ Дибичъ и Чернышевъ; послѣдній съ 4-го января 1826 года.

Указъ, данный генералу Татищеву, остался необнародованнымъ. Вмѣсто него появился манифестъ 19-го декабря 1825 года, въ которомъ правительство дѣлало слѣдующую оцѣнку совершившимся событіямъ, представляющимъ собою итогъ злополучнаго междуцарствія:

«Печальное происшествіе, омрачившее 14-й день сего мѣсяца, день обнародованія манифеста о восшествій нашемъ на престолъ, извѣстно уже въ подробностяхъ изъ перваго публичнаго о немъ объявленія.

«Тогда, какъ всѣ государственныя сословія, всѣ чины военные и гражданскіе, народъ и войска единодушно приносили намъ присягу вѣрности и въ храмахъ Божіихъ призывали на царствованіе наше благословеніе небесное, горсть непокорныхъ дерзнула противостать общей присягѣ, закону, власти, военному порядку и убѣжденіямъ. Надлежало употребить силу, чтобъ разсѣять и образумить сіе скопище. Въ семъ кратко и состоитъ все происшествіе, маловажное въ самомъ себѣ, но весьма важное по его началу и послѣдствіямъ.

«Сколько ни прискоро́ны сін послѣдствія, но Провидѣніе показало въ нихъ новый опытъ тѣхъ сокровенныхъ путей, коими, карая зло, изъ самаго сего зла оно производитъ добро.

«По первому обозрѣнію обстоятельствъ, слѣдствіемъ уже обнаруженныхъ, два рода людей составляли сіе скопище: одни—заблудшіе, умыслу непричастные, другіе—злоумышленные ихъ руководители.

«Чего желали заблудшіе? Быть вѣрными данной ими присягѣ. Всѣми средствами обольщенія они были увѣрены, что защищають престоль, и въ семъ увѣреніи не могли они внимать никакимъ другимъ убѣжденіямъ.

«Чего желали злоумышленники? Священныя имена преданности, присяги, законности, самое имя цесаревича и великаго князя Константина Павловича было токмо предлогомъ ихъ въроломства; они желали и искали, пользуясь мгновеніемъ, исполнить злобные замыслы, давно уже составленные, давно уже обдуманные, давно во мракъ тайны между ними тлъвшіеся и отчасти токмо извъстные правительству: испровергнуть престолъ и отечественные законы, превратить порядокъ государственный, ввести безначаліе.

«Какія средства? Убійство. Первою жертвою злоумышленниковъ былъ военный генералъ-губернаторъ, графъ Милорадовичъ; тотъ, кого судьба войны на бранномъ полѣ въ пятидесяти сраженіяхъ пощадила, паль отъ руки гнуснаго убійцы. Другія жертвы принесены были въ то же время: убитъ командиръ лейбъ-гвардіи Гренадерскаго полка Стюрлеръ; тяжко ранены генералъ-майоръ Шеншинъ, генералъ-майоръ Фридрихсъ и другіе, кровію своею запечатлѣвшіе честь и вѣрность своему долгу.

«Ни дѣломъ, ни намѣреніемъ не участвовали въ сихъ злодѣяніяхъ заблудшіяся роты нижнихъ чиновъ, невольно въ сію пропасть завлеченныя.

«Удостовърясь въ семъ самымъ строгимъ изысканіемъ, я считаю первымъ дъйствіемъ правосудія и первымъ себъ утѣшеніемъ объявить ихъ невипными.

«Но то же самое правосудіе запрещаетъ щадить преступниковъ. Они, бывъ обличены слѣдствіемъ и судомъ, воспріимутъ каждый по дѣламъ своимъ заслуженное наказаніе.

«Сей судъ и сіе наказаніе, по принятымъ мѣрамъ обнимая зло, давно уже гнѣздившееся, во всемъ его пространствѣ, во всѣхъ его видахъ, истребятъ, какъ я уповаю, самый его корень, очистятъ Русь святую отъ сей заразы, извнѣ къ намъ нанесенной, смоютъ постыдное и для душъ благородныхъ несносное смѣшеніе подозрѣній и истины, проведутъ навсегда рѣзкую и неизгладимую черту раздѣленія между любовію къ отечеству и страстію, между желаніями лучшаго и бѣшенствомъ превращеній; покажутъ наконецъ всему свѣту, что россійскій народъ, всегда вѣрный своему государю и законамъ, въ коренномъ его составѣ также неприступенъ тайному злу безначалія, какъ недосягаемъ усиліямъ враговъ явныхъ; покажутъ и дадутъ примѣръ, какъ истреблять сіе зло, и доказательство, что оно не вездѣ неисцѣльно.

«Всѣхъ сихъ благотворныхъ послѣдствій мы имѣемъ право ожидать и надѣяться отъ единодушной приверженности къ намъ и престолу нашему всѣхъ состояній. Въ семъ самомъ горестномъ происшествіи мы съ удовольствіемъ и признательностію зрѣли отъ обывателей столицы любовь п усердіе, отъ войскъ готовность и стремленіе, по первому знаку государя своего, карать непокорныхъ, отъ начальниковъ ихъ преданность непоколебимую, на высокомъ чувствѣ чести и любви къ намъ утвержденную.

«Посреди ихъ отличался графъ Милорадовичъ. Храбрый воинъ, прозорливый полководецъ, любимый начальникъ, страшный въ войнѣ, кроткій въ мирѣ, градоправитель правдивый, ревностный исполнитель царской воли, вѣрный сынъ церкви и отечества, онъ палъ отъ руки недостойной, не на полѣ брани, но палъ жертвою того же пламеннаго усердія, конмъ всегда горѣлъ, палъ, исполняя свой долгъ, и память его въ лѣтописяхъ отечества пребудетъ всегда незабвенна».

Независимо отъ манифеста 19-го декабря 1825 года появилась вскорѣ затѣмъ, 5-го января 1826 года, небольшая замѣтка въ газетахъ, въ которой сообщалось извѣстіе объ учрежденіи комитета, уже названнаго въ статьѣ слѣдственною комиссіею; а затѣмъ передавались во всеобщее свѣдѣніе нѣкоторыя подробности объ открытомъ заговорѣ, имѣвшемъ цѣлью, какъ сказано въ статьѣ, истребленіе всей императорской фамиліи, грабежъ и убіеніе всѣхъ мпрныхъ гражданъ 384.

Приведемъ здѣсь содержаніе этой офиціальной статьи, которая можетъ быть названа правительственнымъ сообщеніемъ того времени:

«Неожиданныя происшествія 14-го минувшаго декабря, печальныя сами по себъ, имъли счастливыя послъдствія, ибо оными обнаружено существованіе гнуснаго, дотол'є едва подозр'єваемаго заговора. Люди, недостойные имени русскихъ, умышляли неслыханныя въ отечествъ нашемъ злодъйства: истребление всей императорской фамилін, грабежъ, расхищеніе имуществъ, убіеніе непринадлежащихъ къ мятежническому ихъ сообщничеству гражданъ, однимъ словомъ всѣ неисчислимые ужасы безначалія. Совершенный усп'яхь сего адскаго предпріятія быль, безь сомн'янія, не возможень; но и самое покушеніе могло сділаться источникомъ многихъ бъдствій. Для предупрежденія оныхъ, для искорененія грозившаго государству зла, были необходимы строгія и скорыя міры осторожности. Оныя приняты немедленно. Государь императоръ назначиль для сего особенную следственную комиссію, въ коей присутствують: его императорское высочество великій князь Михаилъ Павловичь, военный министръ генераль отъ инфантеріи Татищевъ, действительный тайный сов'тникъ князь Голицынъ, с.-петербургскій военный генералъ-губернаторъ, генералъ-адъютантъ Голенищевъ-Кутузовъ, и генералъ-адъютанты Бенкендорфъ, Левашовъ и Потаповъ. Сія комиссія съ надлежащею, неусыпною д'вятельностію занимается порученнымъ ей изсл'ядованіемъ, и по всёмъ частямъ управленія сдёланы нужныя распоряженія для отысканія злоумышленниковъ. Показанія тёхъ, кои пойманы съ оружіемъ въ рукахъ, и открытіе тайнаго общества, издавна готовившаго себя къ

возмущению, принудили правительство взять подъ стражу многихъ, болье или менье извъстныхъ людей. Благо отечества, безопасность общая сего неотмънно требовали; ибо единственно распространеніемъ слъдствія, умноженіемъ допросовъ и сличеніемъ извётовъ можно было проникнуть въ самое начало заговора и обнаружить всѣ отрасли онаго. Старанія правительства ув'єнчаны желаннымъ успіхомъ; ему уже изв'єстны всі ковы заговорщиковъ, всѣ тайны составленнаго ими ненавистнаго сообщничества. По окончаніи суда, сін свёдёнія будуть обнародованы. Между тёмъ для всякаго, безъ сомивнія, утвшительно узнать, что изъ числа бывшихъ въ полозрѣніи нѣкоторые по сдѣланіи допросовъ оказались невинными: имъ немедленно возвращена свобода. Другіе осл'ыпленные молодые люди вступили въ сообщество, не зная настоящей его цёли, не постигая, сколь гибельны могли быть последствія ихъ неосторожности, и теперь съ живымъ чувствомъ раскаянія видятъ бездну, въ которую влекло ихъ коварство. Есть и такіе, кои давно уже отреклись отъ всякихъ сношеній съ симъ сообществомъ, но виновны тѣмъ, что не объявили о злодѣйственныхъ намфреніяхъ онаго. Правительство съ надлежащею точностію отличить сін разныя степени преступленія. Главныхъ же, истинно злоумышленныхъ мятежниковъ ожидаетъ примфрное наказаніе, коего требуетъ справедливость, польза государства и общее мнѣніе людей благомыслящихъ» 385.

Итакъ, готовился страшный судъ надъ несчастными жертвами своихъ политическихъ увлеченій; предполагалось истребить зло и каждому воздать заслуженное примѣрное наказаніе. Однако, не всѣ современники раздѣляли взглядъ государя относительно необходимости предать защитниковъ заговора всей строгости законовъ. «Pas de miséricorde pour ceuxlà», — писалъ императоръ Николай цесаревичу, признавая, что братья и подданные «ангела» должны отомстить за Россію и за національную честь. Но рядомъ съ представителями неумолимаго возмездія явились и сторонники милосердія. По мнѣнію принца Евгенія Впртембергскаго, слѣдовало, напротивъ того, проявить снисхожденіе по отношенію къ заговорщикамъ, побѣдить сердца великодушіемъ.

Въ этомъ смыслѣ принцъ довѣрилъ сокровеннѣйшія желанія своего сердца императрицѣ Марін Өеодоровнѣ, прося ее поддержать ихъ, какъ бы ея собственныя. Онъ полагалъ, что государю слѣдовало бы сказать провинившимся: «Я исполню то, что было бы сдѣлано императоромъ Александромъ. Я прощаю васъ. Удалитесь! Вы не достойны Россіи! Не переступайте болѣе никогда ея предѣловъ».

Марія Өеодоровна хотѣла возражать, но принцъ прервалъ императрицу и продолжалъ: «Положивъ руку на сердце, мы должны сознаться, что ни одинъ смертный не безгрѣшенъ, а Россійское государство также пе безупречно, въ особенности въ своей исторіи. Пріятнѣе прощать,

чъмъ карать, и при воцареніи, въ политическомъ отношеніи, слъдуетъ отдать предпочтеніе милосердію передъ строгостью».

Императрица Марія Өеодоровна об'єщала племяннику д'єйствовать, по возможности, въ этомъ смысл'є. Въ настоящее время трудно выяснить, что было сд'єлано императрицею-матерью въ дух'є взглядовъ, высказанныхъ ей племянникомъ; но, судя по дальн'єйшему ходу д'єла, пропов'єдь принца Евгенія, очевидно, не нашла себ'є поддержки и отголоска въ правящихъ сферахъ—строгость восторжествовала надъ кротостію 383.

Другой современникъ этихъ событій, Александръ Ивановичъ Тургеневъ, также высказалъ мысли, весьма близко подходившія къ выводамъ принца Евгенія. Тургеневъ писалъ брату Николаю Ивановичу:

«Не слѣдовало ли набросить покрывало и на истинныхъ преступниковъ русскихъ и поляковъ, и не исчезаетъ ли преступность послѣднихъ и даже первыхъ, когда вспомнишь, чего желалъ, за что гнѣвался государь, коему не должно было сопротивляться безъ преступленія? По любви къ государю и его памяти, къ душѣ его, понесшей на себѣ грѣхи всей его политики и администраціи, должно было бы бросить покровъ забвенія или милосердія и на другихъ заблудшихъ. Если вслѣдъ за нимъ блуждали и другіе, то какъ не принять кончину его, какъ средство, которое само Провидѣніе давало милости и правосудію человѣческому?» <sup>387</sup>.

Существуетъ еще преданіе, что Карамзинъ дерзнулъ сказать императору Николаю: «Ваше величество! Заблужденія и преступленія этихъ молодыхъ людей суть заблужденія и преступленія нашего вѣка».

Суровая дёйствительность отошла, однако, далеко отъ краснорёчивыхъ заявленій и разсужденій гуманныхъ защитниковъ принципа милосердія и забвенія. Да иначе и не могло быть; трудно было ожидать иного рёшенія, при тёхъ вполнѣ опредѣленныхъ взглядахъ, которые съ самаго начала усвоилъ себѣ императоръ Николай относительно виновности и будущей судьбы зачинщиковъ декабрьскаго движенія.

По поводу дъйствій учрежденнаго государемъ комптета генералъадъютантъ Бенкендорфъ пишетъ въ своихъ запискахъ:

«Мы немедленно приступили къ нашимъ занятіямъ со всёмъ усердіемъ и жаромъ, какихъ требовало дёло, тёсно связанное съ политическимъ существованіемъ имперіи и съ безопасностію каждаго изъ ея подданныхъ. Государь подавалъ намъ лучшій примёръ дёятельности и рвенія къ общему благу. Онъ самъ призывалъ къ себё и предварительно допрашивалъ всёхъ заговорщиковъ, какъ захваченныхъ въ Петербургѣ, такъ и тёхъ, которыхъ постепенно привозили изъ разныхъ губерній и полковъ. Ни одинъ изъ соумышленниковъ, указанныхъ ихъ признаніями, не укрылся отъ бдительности правительства. Всё были забраны и представлены въ слёдственную комиссію.

«Во главѣ заговора въ Петербургѣ были: Рылѣевъ, писатель, служившій въ Россійско-американской компаніи, и князь Трубецкой. Послѣдній, несмотря на данный ему титуль диктатора, скрылся въ минуту опасности, а затѣмъ умолялъ государя на колѣняхъ не лишать его жизни, который на это соизволилъ; Рылѣевъ, съ своей стороны, бывшій



Графъ Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ. (Съ гравированнаго портрета Райта).

душею мятежа, призналь тоже за дучшее выждать ходь обстоятельствъ п вышель езъ комнаты только уже тогда, когда пришла за нимъ полиція. Нѣсколько дней позже, я увидѣль его, заливающагося слезами умиленія, можеть быть, и раскаянія, при вѣсти, что государь послаль находившемуся въ нуждѣ семейству его 3.000 рублей и взяль на себя попеченіе о дочери того, который поклялся лишить его жизни и ниспровергнуть престолъ.

«Съ одной стороны, по волѣ государя были даны самыя строгія и подробныя приказанія о хорошемъ содержаніи и охраненіи здоровья арестованныхъ; съ другой—прилагалось неусыпное стараніе тотчасъ освобождать тѣхъ немногихъ, которые были задержаны по ошибкѣ, или которыхъ вина оказывалась слишкомъ маловажною. Такая заботливость, при совершенной гласности всѣхъ распоряженій правительства, внушила къ нему общую довѣренность и признательность звв. Всѣ сердца обратились къ новому монарху, который въ первую минуту своего управленія, спасъ государство, а теперь польстиль общественному самолюбію, отдавая, такъ сказать, публичный отчеть во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ».

Въ такомъ же духѣ оцѣнивалъ дѣйствія комитета правитель дѣлъ этого учрежденія. Въ запискахъ Боровкова читаемъ:

«Комитеть, действуя въ духф кротости и снисхожденія августейшаго монарха, благосклонно спрашивалъ призванныхъ къ допросамъ, позволяль имь говорить свободно, выслушиваль теривливо. Заготовленные вопросы, послѣ личныхъ объясненій, отдавали имъ въ казематы, чтобы они могли обдумать свои отвёты. Главное упорство большой части допрашиваемыхъ состояло въ открытіи соумышленниковъ; но когда имъ показали бывшіе въ комитет списки членовъ ихъ обществъ, когда сказали имъ, что они почти всв уже забраны, тогда они стали чистосердечнъе. Однако комитетъ съ чрезвычайною осторожностью руководствовался ихъ указаніями; онъ не прежде призываль къ допросу, какъ удостов врившись въ соучастіи сличеніями разныхъ показаній и св вдівній. Великій князь Миханлъ Павловичъ часто говорилъ: «Тяжела обязанность вырвать изъ семейства и виновнаго, но запереть въ крѣпость невиннаго это убійство» <sup>389</sup>. Добрый предсёдатель комитета, не взирая на полную ко мнъ довъренность и убъждение въ моей осмотрительности, съ большимъ упорствомъ подписывалъ требованія о присылкъ членовъ злоумышленныхъ обществъ. «Смотри, братъ, — говаривалъ онъ миѣ, — на твоей душѣ грѣхъ, если подхватимъ напрасно». Допросы отбирались изустно въ полномъ присутствіи комитета, собиравшагося каждый вечерь; только въ Рождество Христово и Новый годъ не было заседанія. О всёхъ допросахъ и отвътахъ, тотчасъ послъ присутствія, составляль я ежедневно краткія меморіи для государя императора; он' подносились его величеству на следующій день поутру, какъ только онъ изволить проснуться. Конечно, эти меморіи, написанныя наскоро поздно ночью, послѣ тяжкаго утомительнаго дня, безъ сомнѣнія, не обработаны, но онѣ должны быть чрезвычайно вёрны, какъ отражение живыхъ свёжихъ впечатлѣній».

Нѣсколько иначе отзывались подсудимые относительно веденія дѣлъ въ комитеть, или, какъ его затьмъ върнѣе называли, «слѣдственной комиссін».

Munocomble Sauge og l Oufanair Menobut.

l. heabeen executy ough, I kpouremen reydobolbembieneb rumants gonecenie Rognyreau Komangupa o mpontu Ellen ob bacuebnobo; u afedaut de gonecerilher.
od onosen yheatab (uno oreally nyoudure) embio prumbelonbrue un surganes nose-Run Roneuso, reasponned moro up pair makognjenaro Remargueja bugubi mokt. Ropecoopeeich annum dant made. relferensis, a omrerog 6 ne mo modbouere blejnynuser revezheun ykjommel dynnolugunale. Me nodo. duber Rasuber Cujeare nagodno noubjobant cabjemenen, n nacioso de

Kojnyca baicun muchine ynomyes ines ux reachemen Ergion. Joing um, bealeus nove and guyens again une careoro opycia bbe nocuture greurmagums Beobe chalur, reaced a Ancy Place Kyglegore goucette ley ods neugacy Cui Cette de nogly nobe: 1 Leur Mai: Gaefer Hairmest om repoliciente ces tais be Higuero a omnigde be hpuryku gadbe bedu Chopeupo Bewelber Magnueurs Mayberran dyracyreceon noun ha Colquaenie Rognschaus Romandys Eun no nouseel cero bee you

njeng ammedel u reagaduoche te noberja stom mes nouchaire ne Dengles nowny Cojommes author Lea Kaglifoi. I euge nobmafico sono cue orgin greneasticul ynder cheen Sift aedecure neperologoobe: Myees selimbie 14 Ducea Er Wingelynd Rober & Shere Cary more very me un chy ceitair ght. nach nym Ceme ayer noughles of greath. Most 2 Tuesa hubent 1826 In 9 Tacobl no nough ku.

Theaten on read rugin a endaren gedreber bom han Rypheron Rompher omnpals leine Radius Radius Celle de Moracese nombre roge mona re ngucherym let Romin long und nglupan Herkolaw Natrobny und nglupanishinet, les Ve page Run Cen nochhui ngrens 2 nguch ung goberte yo congenis des Ropmens 2 nguch des Ropmens you con congenishing up a congenishing up o congenishing up a congenishing up o congenishing up of congenish

Безспорно, что многіе изъ подсудимыхъ приводились къ государю для допроса со связанными руками назадъ веревками 390. Въ уцълъвшихъ запискахъ бывшихъ декабристовъ этотъ печальный фактъ подтверждается самымъ положительнымъ образомъ. Затёмъ бывали случан, что государь повельваль непокорных заковывать въ кандалы; въ подобномъ положеніи инымъ приходилось оставаться болже или менже продолжительное время, смотря по степени ихъ дальнъйшаго упорства; къ такому испытанію нужно еще присоединить соотв'єтственную пищу, пос'єщенія священника, назидательныя увъщанія, сырой каземать, угрозы пытки со стороны нъкоторыхъ членовъ комитета, строгое одиночное заключение и проч. Само собою разумбется, что декабристы не могли одинаковымъ образомъ выдержать удручающаго вліянія обстоятельствъ; одни пали ранъе, другіе держались долье. Подъ вліяніемъ физическаго и нравственнаго гнета писались показанія, въ которыхъ нікоторые изъ полсупимыхъ при первыхъ допросахъ отказывали комитету; иной разъ проявлялось даже съ избыткомъ раскаяніе.

«Можете ли вы себѣ представить, что грезится человѣку въ такомъ положеніи,— пишеть одинъ изъ подсудимыхъ,—и какъ легко ему проговориться и прописаться, не щадя ни себя ни другихъ!»

Не всв привлеченные къ отвъту обладали такою силою воли и твердостію уб'єжденій, какъ, наприм'єрь, Якушкинь или Михаиль Бестужевь, последній въ особенности. Въ своемъ разсказ о событіяхъ 14-го декабря Бестужевъ пишетъ, что послѣ перваго же допроса онъ увидѣлъ для себя необходимость опуститься, какъ улитка, на самое дно раковины безусловнаго отриданія, чтобы утопая лишнимъ словомъ не топить другихъ. Онъ не увлекся льстивыми об'вщаніями, что единственный путь къ спасенію было чистосердечное раскаяніе. Система откровенности, которой поддались н'якоторые изъ декабристовъ, не спасла ихъ отъ ожидаемой печальной участи; они договорились лишь благополучно до висёлицы или до каторжной работы, втягивая къ тому же въ бѣду другихъ, часто неповинныхъ лицъ, запутывая самое дёло. Къ такимъ личностямъ принадлежали болве мягкія, поэтическія натуры, какъ, напримвръ, Рылвевъ, который передъ следственной комиссіей дошель до такихъ припадковъ откровенности, что при очной ставкѣ сказалъ одному изъ своихъ сотоварищей: «я сов'тую вамъ раскрыть вполн' сердце свое комитету, какъ я слёлаль это».

Николай Бестужевъ въ своихъ воспоминаніяхъ пишеть:

«Рылѣевъ старался передъ комитетомъ выставить общество и дѣла онаго гораздо важнѣе, нежели они были въ самомъ дѣлѣ. Онъ хотѣлъ придать вѣсу всѣмъ нашимъ поступкамъ и для того часто дѣлалъ такія показанія о такихъ вещахъ, которыя никогда не существовали. Согласно съ нашею мыслію, чтобы знали, чего хотѣло общество, онъ открылъ мно-

гія вещи, которыя открывать бы не надлежало. Со всёмъ тёмъ это не были ни ложныя показанія на лица, ни какія нибудь уловки для своего оправданія; напротивъ, онъ, принимая все на свой счетъ, выставляль себя причиною всего, въ чемъ могли упрекнуть общество. Сверхъ того, комитетъ употреблять всё непозволительныя средства: въ началё обёщали прощеніе; впослёдствіи, когда все было открыто, и когда не для чего было щадить подсудимыхъ, присовокупились угрозы, даже стращали пыткою. Комитетъ налагалъ дань на родственныя связи, на дружбу; всё хитрости и подлоги были употреблены».

Пругой свидътель оставиль не менъе внушительную картину слъдственной обстановки. По словамъ Фонвизина: «Обвиняемые содержались въ самомъ строгомъ заточеніи, въ крипостныхъ казематахъ и безпрестанномъ ожиданіи и страхѣ быть подвергнутыми пыткѣ, если будутъ упорствовать въ запирательствъ. Многіе изъ нихъ слышали изъ устъ самихъ членовъ слъдственной комиссіи такія угрозы. Противъ узниковъ употребляли средства, которыя поражали ихъ воображение и тревожили духъ, раздражая его то страхомъ мученій, то обманчивыми надеждами, чтобы только исторгнуть ихъ признанія. Ночью внезапно отпиралась дверь каземата; на голову заключеннаго накидывали покрывало, вели его по коридорамъ и по крѣпостнымъ переходамъ въ ярко освѣщенную залу присутствія. Туть, по снятій съ него покрывала, члены комитета д'ялали ему вопросы на жизнь и смерть и, не давая времени образумиться, съ грубостью требовали отв'етовъ мгновенныхъ и положительныхъ; царскимъ именемъ объщали подсудимому помилование за чистосердечное признаніе, не принимали никакихъ оправданій, выдумывали небывалыя показанія, будто бы сдівланныя товарищами, и часто даже отказывали въ очныхъ ставкахъ. Кто не давалъ желаемыхъ ими отвътовъ, по невъдънію происшествій, о которыхъ его спрашивали, или изъ опасенія необдуманнымъ словомъ погубить безвинныхъ, того переводили въ темный и сырой каземать, давали фсть одинь хлебь сь водою и обременяли тяжкими ручными и ножными оковами.

«Послѣ того, могли ли признанія обвиняемыхъ, вынужденныя такими насильственными средствами, почитаться добровольными? Часто они были не истинны, и показанія нѣкоторыхъ обвиняемыхъ, упавшихъ духомъ, содержали въ себѣ вещи несбыточныя и до того нелѣпыя, что человѣкъ въ здравомъ умѣ и съ полнымъ сознаніемъ никакъ не могъ бы наговорить такого вздора и во вредъ самому себѣ и товарищамъ» <sup>391</sup>.

Наконецъ, остается дополнить все вышесказанное слѣдующими строками изъ записокъ декабриста барона Розена. Онъ говоритъ, что лица, засѣдавшія въ слѣдственной комиссіи, были достойны уваженія по многимъ отношеніямъ, по невозможно признать въ нихъ судей свѣдущихъ и безпристрастныхъ. «Допросы й дѣлопроизводство этой комиссіи похо-

дили на личные допросы императора и очередныхъ трехъ генералъ-адъютантовъ, только въ общирнъйщихъ размърахъ и въ подробнъйщихъ частностяхъ, потому что въ комиссіи безпрестанно бывали очныя ставки. Если эта слъдственная комиссія, по своему назначенію, должна была составить судъ военный, то въ такомъ случать дѣло могло быть рѣшено въ 24 часа безъ помоща законовѣдовъ, и одинъ главный аудиторъ указалъ бы на статью воинскаго устава, по коей каждый обвиненный въ государственной измъпт весьма имълъ быть аркебузированъ! Иначе и не возможно было принять эту слъдственную комиссію, какъ за военный судъ; кромъ единственнаго Голицына, вст члены были военные, и, слава Богу, что между ними были лица образованныя и честныя зэг. Нельзя было ожидать суда, который долженъ былъ бы допустить и пренія и защитниковъ опытныхъ, но тогда этого у насъ не водилось; слъдственная комиссія представляла зрълище, куда вызывали обвиненныхъ, а обвинители ихъ были вмъстъ и судебными слъдователями и судьями».

Къ этой оцѣнкѣ дѣйствій комитета баронъ Розенъ присовокупляетъ еще нѣкоторыя замѣчанія. «Припомните,—пишеть онъ,— какъ содержались по этому дѣлу арестанты въ крѣпости, ихъ казематы; надѣвали наручники, кандалы, на нѣкоторыхъ и то и другое одновременно, уменьшали пищу, безпрестанно тревожили сонъ ихъ, отнимали послѣдній слабый свѣтъ, проникавшій чрезъ амбразуру крѣпостной стѣны въ окошечко съ рѣшеткою частаго переплета желѣзныхъ пластинокъ, и согласитесь, что эти мѣры стоили испанскаго сапога британскаго короля Іакова ІІ и всѣхъ прочихъ орудій пытки. Пытка при Іаковѣ продолжалась нѣсколько минутъ, часовъ, иногда въ присутствіи короля, а наша крѣпостная продолжалась нѣсколько мѣсяцевъ».

Не подлежить сомивнію, что разслідованіе о злоумышленных обществахь могло быть ведено даже и въ XIX столітіи согласно стариннымъ русскимъ преданіямъ, усвоеннымъ при веденіи прежнихъ, печальной памяти, политическихъ процессовъ; въ лицахъ же, которыя охотно приступили бы къ выполненію подобной задачи, конечно, не было недостатка. Мы уже упомянули о томъ, насколько возрадовались среди петербургскаго общества, когда стало извістнымъ, что государь не поручилъ веденія этого діла графу Аракчееву и Клейнмихелю. Но затімъ, хотя въ слідственной комиссіи и не было ни одной злой души, однако всі несовершенства нашей тогдашней судебной практики выказались въ полной мірть, какъ во время предварительнаго слідствія, такъ и въ засіданіяхъ учрежденнаго впослідствій верховнаго уголовнаго суда.

Сказаннаго довольно: покроемъ завѣсою эти печальныя страницы нашего прошлаго.

#### III.

20-го декабря 1825 года (1-го января 1826 года), состоялся первый пріемъ императоромъ Николаемъ Павловичемъ дипломатическаго корпуса въ Зимнемъ дворцѣ. Молодому государю впервые надлежало держать публично рѣчь къ представителямъ всѣхъ европейскихъ державъ; онъ, не приготовясь, произнесъ эту рѣчь, въ которой въ сильныхъ и ясныхъ выраженіяхъ изобразилъ свой взглядъ на дѣла и на ту политику, которой намѣренъ былъ слѣдовать.

«Господа,— сказалъ императоръ Николай,— я радъ, что вижу васъ всѣхъ вмѣстѣ и что могу выразить вамъ благодарность за участіе, принятое вами, какъ въ понесенной моимъ домомъ и Россіей весьма прискорбной утрать, такъ и въ печальныхъ обстоятельствахъ, ознаменовавшихъ столь грустнымъ образомъ первыя минуты моего вступленія на престолъ. Я хочу, чтобы Европа узнала всю истину о событіяхъ 14-го декабря. Знаю, что многіе изъ васъ были свидітелями-очевидцами оныхъ; такимъ образомъ, вы имъете возможность подтвердить предъ вашими дворами полную точность объихъ реляцій, сообщенныхъ вамъ по моему приказанію и уже доведенныхъ до свідінія всіхъ кабинетовъ. Объявляю вамъ: ничто не будетъ скрыто; причины, последствія, виновники заговора станутъ изв'єстны всему міру. Вы также знаете объ обстоятельствахъ, за ними следовавшихъ, о неожиданной кончине императора. Они послужили предлогомъ, не причиною подавленнаго возстанія. Заговоръ существоваль уже давно; покойный императорь зналь о немъ и относиль его начало къ 1815 году. По возвращении изъ чужихъ краевъ, нѣсколько офицеровъ, проникшись революціонными ученіями и смутнымъ желаніемъ улучшеній, начали мечтать о преобразованіяхъ и подготовлять обширный заговорь. Императорь, брать мой, имъвшій ко мнъ полное довъріе, часто говориль о томъ со мною.

«Я знаю,— съ этими словами государь обратился къ датскому посланнику графу Бломе,— что онъ и вамъ нѣсколько разъ повѣдалъ свои опасенія и подозрѣнія, но до сего времени не удавалось схватить нить, ни обнаружить дѣйствительныхъ внушителей этого заговора. Мы долго могли предполагать существованіе иноземныхъ вліяній. Что до меня касается, то, будучи воспитанъ въ строю и проводя всю жизнь мою въ постоянномъ соприкосновеніи съ офицерами и солдатами, признаюсь, что я никогда не могъ повѣрить, чтобы возможно было увлечь русскую армію къ нарушенію ея долга. Я получаль, напротивъ, ежедневно неопровержимыя доказательства преданности и любви солдатъ къ императору и ко всей нашей семьѣ, и то, что произошло, служитъ лишь несомнѣннымъ доказательствомъ, что я воздавалъ справедливость нашимъ вой-

скамъ. Ибо, вы должны знать это, господа, въ вѣрности солдата его клятвѣ вожаки и могли только найти единственное средство ввести его въ заблужденіе на одно мгновеніе. Ни къ какому иному соблазну и не прибѣгали; онъ оказался бы безполезнымъ, и тѣ, съ кѣмъ пришлось обращаться, какъ съ мятежниками, не послушались голоса убѣжденія только



Графъ Александръ Ивановичъ Рибопьеръ. (Оъ акварели Брюлова, 1829 года).

оттого, что были твердо увѣрены, что исполняютъ долгъ. А потому возстаніе это нельзя сравнивать съ тѣми, что происходили въ Испаніи и Піемонтѣ. Слава Богу, мы до этого еще не дошли и не дойдемъ никогда.

«Нужно будеть,—продолжаль государь,—провести большое разлиличіе между участниками заговора. Найдутся въ немъ безусловно виновные, какъ, напримъръ, князь Трубецкой, но еще болъе значительно число людей, введенныхъ въ заблуждение, которые не знали, куда ихъ ведуть. Въ прошлый понедальникъ вокругъ меня было насколько молодыхъ офицеровъ, прекрасно исполнившихъ свой долгъ и безъ колебаній атаковавшихъ ряды мятежниковъ; между тъмъ, многіе изъ нихъ участвовали въ заговорѣ, или по меньшей мѣрѣ знали о немъ, но, будучи связаны страшными клятвами, исторгнутыми у ихъ молодости и неопытности, они полагали, что честь воспрещаеть имъ разоблачить его. Великое счастіе для Россіи и, могу прибавить, для Европы, что заговорь разразился, потому что этотъ взрывъ, раскрывъ всв развътвленія заговора, даетъ намъ полную возможность предотвратить его последствія. Каждый день приносить новыя признанія и проливаеть больше свѣта на все дѣло. Вамъ будетъ сообщено все; я хочу, чтобы ничего не было утаено; я обязанъ дать этотъ примеръ Россіи, оказать эту услугу Европе. Мнѣ кажется, что я уже оказаль ей еще большую услугу, убѣдивъ, что съ довъріемъ и съ твердостью не невозможно обуздать дерзость революціонеровъ и разстроить ихъ злод'вйскіе умыслы. Но еще разъ повторяю вамъ: то было не возстаніе. Я болье, чымь когда либо, увърень въ своей армін. Заговорщики гораздо ранте попытались бы осуществить свой замысель, если бы могли придумать способъ, чтобы поколебать върность солдата. Революціонный духъ, внесенный въ Россію горстью людей, заразившихся въ чужихъ краяхъ новыми теоріями, пустилъ нѣсколько ложныхъ ростковъ и внушилъ нёсколькимъ злоденмъ и безумцамъ мечту о возможности революціи, для которой, благодаря Бога, въ Россіи н'ятъ данныхъ.

«Вы можете увърить ваши правительства,—заключиль императоръ ръчь свою,—что эта дерзкая попытка не будеть имъть никакихъ послъдствій. Я знаю, господа, что, въ 29 лъть и бывъ всегда только солдатомъ, я не въ правъ льстить себя надеждой, что съ самаго начала внушу вашимъ государямъ полное довъріе; единственныя ручательства, которыя я могу имъ дать,—мои намъренія и чувства. Но я могу завърить васъ,—воскликнуль Николай Павловичъ, ударивъ себя по груди,—что какъ тъ, такъ и другія чисты и полны откровенности. Къ счастію для меня, путь мой начертанъ, и, слъдуя тому, на которомъ покойный императоръ обръль уваженіе, довъріе и дружбу европейскихъ государей, я надъюсь заслужить отъ нихъ тъ же чувства. Передайте это, господа, ихъ величествамъ и поручитесь имъ безъ боязни, что поведеніемъ монмъ всегда будетъ руководить полнъйшее прямодушіе».

Французскій посолъ графъ Лаферронэ попытался выразить императору, съ какимъ участіємъ и безпокойствомъ дипломаты слѣдили за его дѣйствіями 14-го декабря, и какое удивленіе внушило имъ проявленное государемъ въ этотъ день мужество. «Не станемъ говорить объ этомъ,—

прервалъ его Николай Павловичъ,—я только исполнилъ свой долгъ. Въ подобныхъ обстоятельствахъ душа даетъ всегда добрый совѣтъ, и всякій, кто носитъ мундиръ, не поступилъ бы иначе. Къ тому же, я былъ слишкомъ увѣренъ въ большинствѣ своей гвардіи, чтобы хотя на минуту испытать малѣйшее безпокойство за исходъ дня».

Государь говориль громкимь, одушевленнымь голосомь. Лицо его было полно выразительности, и каждый разь, упоминая о своихъ намѣреніяхъ, онъ бралъ за руку близко стоявшаго къ нему Лаферронэ и крѣпко жалъ ее, какъ бы призывая его въ свидѣтели искренности своихъ рѣчей. Въ частности, онъ обратился лишь одинъ разъ къ датскому посланнику графу Бломе, а по окончаніи общей аудіенціи взялъ французскаго посла подъ руку и отвелъ его въ свой кабинетъ. Такой необычайный пріемъ привель въ смущеніе прочихъ дипломатовъ и возбудилъ среди ихъ немалую тревогу.

Лаферронэ пробыль наединѣ съ императоромъ цѣлый часъ.

Едва усп'яль посоль войти въ кабинеть, какъ Николай Павловичь, обнявъ его и заливаясь слезами, воскликнулъ: «Какъ счастливъ я быть съ вами и имъть возможность, наконецъ, свободно излить душу предъ другомъ, который сумбетъ понять меня! Постигаете ли вы, какія виечатлѣнія и чувства волнують и давять меня въ продолженіе цѣлаго мѣсяца? Я молодъ и неопытенъ, никогда не желалъ верховной власти и не мечталъ о ней, и вотъ, мой другъ, подъ какакими предзнаменованіями я вступаю на престоль! Посудите же, что должно происходить у меня въ душъ! Я говорю съ вами съ полною откровенностью и искренностью. Наше взаимное положение изм'внилось, но мое уважение и дружба къ вамъ не измѣнятся никогда. Я не знаю и не могу предвидѣть сущности отношеній, которыя можеть установить политика между русскимь императоромъ и посломъ французскаго короля; но въ чемъ я могу обязаться передъ вами честнымъ словомъ, такъ это, что Николай всегда останется тъмъ, чъмъ былъ доселъ для графа Лаферронэ, и надъюсь, что и съ вами будеть то же».

Императоръ перешелъ къ событіямъ, сопровождавшимъ его воцареніе. «Вы видѣли,—сказалъ онъ,—что произошло. Вообразите же, что я чувствовалъ, когда вынужденъ былъ пролить кровь, прежде чѣмъ окончился первый день моего царствованія! Никто, за исключеніемъ, быть можетъ, васъ и моей жены, не въ состояніи понять ту жгучую боль, которую испытываю я и буду испытывать во всю жизнь при воспоминаніи объ этомъ ужасномъ днѣ. Я зналъ заранѣе, какова подавляющая тяжесть короны, и Богъ мнѣ свидѣтель, что я всею силою своихъ помысловъ отвергалъ ту, которую необычайныя обстоятельства заставили меня принять. Между тѣмъ, злодѣи, задумавшіе этотъ мерзкій заговоръ, вынуждаютъ меня поступать такъ, какъ если бы мое намѣреніе было

вырвать корону изъ рукъ того, кому она принадлежитъ. Я знаю, что многіе станутъ порицать поспѣшность, съ которою я дѣйствовалъ въ минуту полученія извѣстія о кончинѣ императора. То, что произошло, дѣйствительно, какъ бы осуждаетъ поспѣшность, съ которою я призналъ брата Константина и принесъ ему присягу. Тѣмъ не менѣе, если бы я снова очутился въ прежнемъ положеніи, я не поступилъ бы иначе. Отдаю мое положеніе на вашъ судъ. Находясь одинъ въ Петербургѣ въ минуту смерти императора, могъ ли я, долженъ ли я былъ воспользоваться правомъ, истекающимъ изъ акта, о которомъ, за исключеніемъ



Императоръ Александръ I. (Съ гравюры Райта).

небольшого числа лиць, никто не зналь ничего во всей имперіи! Нѣтъ, я не должень быль это сдѣлать, особенно въ отсутствіе брата. И если, невзирая на мое поведеніе, невзирая на все совершенное мною, дабы доказать чистоту моихъ намѣреній, я былъ настолько несчастливъ, что усомнились въ моемъ прямодушіи и честности и внушили это сомнѣніе солдатамъ моей гвардіи, то что бы сказали, какое оружіе далъ бы я противъ себя въ руки людей злонамѣренныхъ, если бы, безъ всякихъ другихъ основаній, кромѣ акта отреченія, которое клевета могла бы назвать невольнымъ, я поспѣшилъ вступить на престолъ въ отсутствіе того, кто прямо призванъ къ тому порядкомъ престолонаслѣдія? Развѣ я этимъ не подалъ бы повода утверждать, что то самое начало законности, коего

мы себя провозглашаемъ защитниками, для насъ самихъ—лишь пустой звукъ, надъ которымъ мы первые насмѣхаемся, когда намъ внушаетъ это честолюбіе? Впрочемъ, кто посмѣетъ утверждать, что права мои на корону, единственно основанныя на манифестѣ покойнаго императора, который не могъ быть обнародованъ иначе, какъ по восшествіи моемъ на престоль, были бы признаны всѣми? И какимъ именемъ назвали бы, въ какихъ краскахъ изобразили бы мѣры, которыя пришлось бы принять для ихъ поддержанія? Если поспѣшность, съ которою я отвергъ эту корону, не помѣшала заподозрѣть во мнѣ похитителя власти, то чего бы



Императрица Елисавета Алексѣевна. (Съ гравюры Райта).

не сочли себя въ правѣ сказать, когда бы я устремился на престоль тотчасъ по его освобождени? Чѣмъ былъ я, всего нѣсколько дней назадъ, въ Европѣ, въ мірѣ, дабы имѣть право требовать, чтобы безъ доказательствъ повѣрили моей искренности и честности? Положеніе мое, дорогой другъ, было ужасно, и никто не сумѣлъ или не захотѣлъ понять его. Но призываю въ свидѣтели небо и клянусь честью, что я прислушивался только къ голосу моей совѣсти, сообразовался лишь съ моими чувствами, которыя нынѣ и всегда останутся запечатлѣнными въ душѣ. Я находилъ, нахожу и теперь, что если бы братъ Константинъ внялъ моимъ настойчивымъ моленіямъ и прибылъ въ Петербургъ, то мы избѣжали бы ужасающей сцены, коей вы были свидѣтелемъ, и опасности,

которой она подвергла насъ въ продолжение нъсколькихъ часовъ. Онъ не счель нужнымь уступить моимъ просьбамъ. Невозможность немедленно обнародовать все, происходившее между имъ и мною, необходимость положить конецъ продолжительной и опасной неизв'єстности, въ которой находилось общество, заставили меня тогда принять престоль. Но заговорщики вообразили, что они разомъ нашли и предлогъ и способъ дъйствовать. Они ухитрились внушить о разладъ между братомъ и мною, а мое поведение изобразили въ самомъ гнусномъ свътъ. Одною силою клеветы и ув'тривъ солдатъ, что государь, съ коимъ связывала ихъ первая присяга, находится въ заточении и вверяетъ имъ заботу отомстить за него, успёли ввести некоторыхъ изъ нихъ въ заблуждение. Вотъ, что дѣлало мое положеніе въ прошлый понедѣльникъ вътысячу разъ ужаснье, чыть я могу вамь это выразить. Я быль увлечень необходимостью, чтобы спасти столицу, быть можеть, имперію отъ страшной катастрофы, пролить кровь несчастныхъ, большая часть которыхъ доказывала своимъ участіємъ въ бунть, до чего можеть ихъ довести върность присягь и преданность царю».

Слезы въ изобиліи текли изъ глазъ императора, рыданіе заглушало его голосъ. Послів минутнаго перерыва онъ продолжаль:

«Извините меня, дорогой графъ. Я знаю, что передъ другомъ могу излить душу, раскрыть всв ея страданія, не опасаясь быть обвиненнымь въ слабости. Повторяю: вамъ обязанъ я первою минутой испытаннаго облегченія. Я в'єриль вашей дружб'є при обстоятельствахь, которыя не давали повода ни вамъ ни мнѣ подозрѣвать тѣ, въ коихъ мы находимся нынь. Желаль бы върить, нуждаюсь въ надеждь, что событія, совершившіяся на нашихъ глазахъ, не только ничего не изміняють въ вашихъ чувствахъ, но еще дадутъ мнѣ новое право на ваше уваженіе. Впрочемъ, душа моя глубоко опечалена, но не удручена, въ особенности же она не должна казаться такою націи, повел'євать которою составляетъ мою гордость. Да, вы можете мнв новърить: сквозь тучи, затемнившія на мгновеніе небосклонъ, я имѣлъ утѣшеніе получить тысячу выраженій высокой преданности и распознать любовь къ отечеству, отомщающую за стыдъ и позоръ, которые горсть злодбевъ пыталась взвесть на русскій народъ. Воть почему воспоминаніе объ этомъ презрічномъ заговорѣ не только не внушаетъ мнѣ ни малѣйшаго недовѣрія, но еще усиливаеть мою дов'врчивость и отсутствіе опасеній. Прямодушіе и дов'вріе в'трнье обезоруживають ненависть, чыть недов'тріе и подозрительность, составляющія принадлежность слабости. Я предчувствую всё свои обязанности, скоро узнаю ихъ и сумъю ихъ исполнить. Но въ дружеской бесѣдѣ я могу признаться въ тяжести бремени, возложеннаго на меня Провид'вніем'в. Въ 29 л'ять, дорогой графъ, позволительно въ обстоятельствахъ, въ какихъ мы находимся, страшиться задачи, которая, казалось

мить, никогда не должна была выпасть мить на долю, и къ которой, следовательно, я не готовился. Я никогда не молилъ Бога ни о чемъ такъ усердно, какъ чтобы Онъ не подвергалъ меня этому испытанію. Его воля рёшила иначе; я постараюсь стать на высотт долга, который Онъ на меня возлагаетъ. Я начинаю царствованіе, повторяю вамъ, подъ грустнымъ предзнаменованіемъ и съ страшными обязанностями. Я сумтью ихъ исполнить. Проявлю милосердіе, много милосердія, нѣкоторые даже скажуть—слишкомъ много; но съ вожаками и зачинщиками заговора будетъ поступлено безъ жалости, безъ пощады. Законъ изречетъ кару, и не для нихъ воспользуюсь я принадлежащимъ мит правомъ помилованія. Я буду непреклоненъ; я обязанъ дать этотъ урокъ Россіи и Европть. Но не устану вамъ повторять: сердце мое раздирается, и у меня постоянно предъ глазами ужасное зрёлище, ознаменовавшее день моего вступленія на престоль».

Государь быль глубоко взволновань. Лаферронэ замѣтиль, что Европа, узнавь о событія, содрогнется при мысли объ опасности, которой подвергаль себя императорь, но въ то же время испытаеть глубокое восхищеніе, убѣдившись, что тоть, кто призвань возсѣсть въ сонмѣ ея монарховь, съ перваго же дня показаль себя достойнымъ престола и твердою рукой защитиль и утвердиль свой вѣнець. «О, что до этого касается,—прерваль его государь съ выраженіемъ благородной гордости о взглядѣ и въ голосѣ,—ручаюсь вамъ, что то, что даль мнѣ Богъ, ни одинъ человѣкъ у меня не отниметь».

Николай Павловичь началь затёмъ подробно разсказывать своему собесёднику исторію заговора въ томъ видё, въ какомъ его выяснило дознаніе. Онъ имѣлъ обширныя развѣтвленія, преимущественно во второй арміи, въ которой служила большая часть офицеровъ, остававшихся долгое время во Франціи подъ начальствомъ графа Воронцова. Этотъ молодой генералъ самъ, по возвращеніи въ отечество, представилъ покойному императору записку, изложенную съ большою независимостью и энергіей. Въ ней требовались значительныя измѣненія въ существующемъ образѣ правленія, и подписалось подъ нею много лицъ весьма почтенныхъ. Хотя въ эту эпоху мысли императора Александра были несравненно менѣе враждебны либеральнымъ ученіямъ, чѣмъ стали впослѣдствіи, но все же онъ былъ крайне недоволенъ запиской, составитель которой оставался въ немилости нѣсколько лѣтъ.

Лаферронэ спросиль государя, не замѣшаны ли въ заговорѣ иностранцы. «Пока нѣтъ ни одного,—отвѣчалъ Николай Павловичъ, — повидимому, эти господа какъ бы полагали національное тщеславіе въ томъ, чтобы обдѣлать дѣло между собою».

Беседа еще долго длилась на ту же тему. Въ заключение императоръ Николай сказалъ: «Сегодня я не разговариваю съ вами о политикъ,

потому что она для меня вещь совершенно новая, и намъ нужно прежде всего знать, въ какихъ отношеніяхъ стоимъ мы ко всѣмъ державамъ. Тѣмъ не менѣе, мое искреннѣйшее желаніе—остаться со всѣми европейскими дворами въ положеніи полнаго довѣрія и близкихъ сношеній, существовавшихъ между ними и покойнымъ императоромъ. Я знаю, дорогой графъ, что его величество не могъ нахвалиться расположеніемъ короля, вашего повелителя, и его министровъ. И мнѣ кажется, что для Франціи и Россіи одинаково полезно вступить въ соглашеніе и дѣйствовать сообща. Впрочемъ, я не знаю еще, чего требуютъ обстоятельства и сочетанія, порожденныя ходомъ событій. Но я знаю, что пока вы съ нами, я буду вѣрить въ дружбу короля ко мнѣ, и всякое дѣло легко обсудится между вами и мною зода вѣрьте мнѣ: мы вмѣстѣ совершимъ добрыя дѣла. Впрочемъ, повторяю, я еще не посвященъ въ политику» зода.

Бесѣда императора Николая съ Лаферронэ продолжалась цѣлый часъ; пылкая и задушевная рѣчь государя произвела на французскаго дипломата весьма сильное впечатлѣніе. Лаферронэ прямо изъ дворца поѣхаль къ графу Рибопьеру. «Ну, — воскликнуль онъ, —у васъ есть властелинъ, какая рѣчь, какое благородство, какое величіе, и гдѣ до сихъ поръ онъ скрываль все это». Императоръ Николай явился ему, какъ онъ выразился, образованнымъ Петромъ Великимъ 395.

Продолжительная аудіенція французскаго посла у государя встревожила прочихъ дипломатовъ, въ особенности австрійскаго посла Лебцельтерна и англійскаго Странгфорда. Они опасались, не безъ нѣкотораго основанія, что политика Россія, въ особенности въ Восточномъ вопросѣ, можетъ принять съ наступленіемъ новаго царствованія характеръ, болѣе сродный русскимъ интересамъ, чѣмъ выгодамъ великаго европейскаго союза.

Вообще съ самаго 14-го декабря проницательный наблюдатель могъ уже составить себѣ понятіе о характерѣ новаго повелителя Россіи; чувствовалось, что съ этой минуты нѣчто новое, еще неизвѣстное будетъ играть роль въ политикѣ русскаго двора.

Припомнимъ здѣсь, что въ день 14-го декабря къ императору Николаю подошелъ тогдашній ганноверскій посланникъ при нашемъ дворѣ, графъ Дёрнбергъ. Иностранные министры, собравшіеся на бульварѣ, чтобы взглянуть на необычайное для Петербурга происшествіе этого дня, поручили престарѣлому графу испросить имъ позволеніе стать въ свиту государя, какъ бы въ сильнѣйшее еще подтвержденіе передъ народомъ законности его правъ. Принявъ милостиво привѣтъ Дёрнберга, Николай Павловичъ поручилъ ему, поблагодаривъ своихъ товарищей, сказать имъ: «que cette scène était une affaire de famille, à laquelle l'Europe n'avait rien à démèler». Этотъ отвѣтъ очень полюбился стоявшимъ

вокругъ русскимъ, пишетъ баронъ Корфъ, а иностраннымъ дипломатамъ далъ первое понятіе о характерѣ новаго монарха <sup>396</sup>.

Дъ́йствительно, вскоръ обрисовалось съ достаточною ясностью, что космополитизмъ Александровской эпохи во внѣшней, равно какъ и во внутренней политикъ, отжилъ свой въкъ.

«Теперь не существуеть болье политики англійской, французской, руской, прусской и австрійской, а существуеть только одна политика общая, которая для спасенія всёхъ должна быть усвоена сообща народами и государями», — такъ говориль въ 1822 году императоръ Александръ Шатобріану зэт. Императоръ Николай напротивъ былъ такого мнѣнія, что русская политика существуеть, и считалъ себя ея представителемъ. Хотя Николай Павловичъ оставался сторонникомъ Священнаго союза и готовъ былъ во всякое время протянуть руку помощи своимъ союзникамъ, руководствуясь одними побужденіями полнаго безкорыстія, но по складу своего ума новый державный повелитель Россіи не могъ сдѣлаться сторонникомъ туманнаго космополитизма на религіозной подкладкъ и не могъ жертвовать русскими интересами въ пользу соображеній какого-то высшаго порядка! Новая политическая система русскаго двора вскоръ выяснилась тъмъ, какимъ образомъ императоръ Николай отнесся къ стоявшему на очереди Восточному вопросу.

#### IV.

21-то декабря 1825 года (2-го января 1826 года) послѣдовалъ выносъ тѣла графа Милорадовича изъ Казанскаго собора для погребенія въ Невской лаврѣ. Императоръ Николай и великій князь Михаилъ Павловичъ почтили печальный обрядъ своимъ присутствіемъ, равно какъ всѣ первостепенные военные и гражданскіе чиновники. Динломатическій корпусъ также присутствовалъ на похоронахъ въ полномъ составѣ.

Въ числѣ лицъ, явившихся въ Казанскій соборъ, находился также графъ Аракчеевъ, который посиѣшилъ въ тотъ же день довести это необычайное событіе до свѣдѣнія императора Николая и писалъ государю:

«Мий именно запретили медики сегодня выйзжать, но я ихъ не послушался и быль ровно въ 9-ть назначенныхъ часовъ въ Казанскомъ соборй, дожидался моего государя императора, поклонясь ему, мимо меня прошедшему, върноподданническимъ образомъ, и, сдълавъ почитание върному и доброму товарищу, позавидовалъ ему, что онъ уже находится вмъстъ съ благословеннымъ Александромъ, вынужденъ былъ отъ болъзни своей возвратиться домой. Меня видъли многіе, между прочими и новый военный губернаторъ, Павелъ Васильевичъ Кутузовъ».

Къ этой рекламѣ о своей персонѣ Аракчеевъ прибавилъ и добрый совѣтъ: «Вашему императорскому величеству весьма нужно беречь свое здоровье. Оно нужно для блага цѣлой Россіи и для истребленія открытаго вами зла.

«Върнъйшій върноподданный до конца жизни графъ Аракчеевъ» <sup>398</sup>. Съ какимъ бы удовольствіемъ безъ лести преданный графъ принялся истреблять открытое зло; исцъленіе отъ всъхъ бользней послудовало бы, по всей въроятности, полное. Но, къ счастью, двери слъдственной комиссіи для него не раскрылись, а готовилось нъчто другое—полное крушеніе занимаемаго имъ первенствующаго положенія въ государствъ.

Среди разныхъ горестныхъ происшествій, закончившихъ собою 1825 годъ, послѣдовало и одно радостное событіе, встрѣченное съ сочувствіемъ современниками, къ которому и отдаленное потомство не можетъ отнестись равнодушно. Вслѣдъ за 14-мъ декабря насталъ тотъ вожделѣнный моментъ, когда графъ Аракчеевъ пересталъ наконецъ управлять Россійскою имперіею. Воцарился государь, который чувствовалъ въ себѣ достаточную мощь самому управлять Богомъ ввѣреннымъ его государствомъ, а потому паденіе прежняго значенія графа Аракчеева являлось дѣломъ нензбѣжнымъ; оно не заставило себя ждать.

Императоръ Николай началъ съ того, что уволилъ графа Аракчеева отъ завѣдыванія дѣлами комитета министровъ и собственной его величества канцеляріи. Это былъ, конечно, только первый шагъ къ предстоявшему въ ближайшемъ будущемъ освобожденію и военныхъ поселеній отъ тяжелой опеки ихъ суроваго творца. Но самое увольненіе графа Аракчеева императоръ Николай обставилъ такими особыми знаками изысканнаго вниманія, которые не часто встрѣчаются въ исторіи административныхъ перемѣщеній; они дѣлаются понятными, если припомнить, что государь имѣлъ дѣло не только съ довѣреннымъ совѣтникомъ, но и съ другомъ почившаго императора Александра, память о которомъ оставалась священною для его преемника <sup>399</sup>.

Для характеристики отношеній, установившихся между бывшимъ временщикомъ и молодымъ государемъ, обратимся теперь къ перепискѣ, завязавшейся между Николаемъ Павловичемъ и графомъ Аракчеевымъ, вскорѣ послѣ кончины императора Александра.

Хотя графъ Аракчеевъ послѣ присяги, принесенной цесаревичу Константину Павловичу, 30-го ноября внезапно выздоровѣлъ и снова вступиль въ управленіе военными поселеніями, но это чудесное исцѣленіе было непродолжительнымъ; по мѣрѣ угасанія надежды на воцареніе императора Константина, здоровье графа Алексѣя Андреевича стало снова

приходить въ худшее состояніе. Онъ заперся въ своемъ домѣ на Литейной, никого не принималъ у себя и нигдѣ не показывался. Когда же во время междуцарствія Николай Павловичъ пожелаль видѣть графа



Василій Сергѣевичъ Ланской. (Съ портрета, писаннаго масляными красками).

Аракчеева, последній написаль великому князю 10-го декабря 1825 года письмо, преисполненное элегическими возгласами:

«Богъ да вознаградитъ вашего императорскаго высочества Николая Павловича, что вы несчастнаго спроту впомнили въ его неутѣшной пе-

чали, который потеряніемъ своего государя вмѣстѣ съ онымъ лишился отца и благодѣтеля. Желаніе мое теперь только существуетъ въ безпрестанной ко Всевышнему Богу просьбѣ, дабы онъ скорѣе меня соедпнилъ съ покойнымъ монмъ благодѣтелемъ, въ чемъ я и не сомнѣваюсь, что Богъ услышитъ мою молитву.

«Пока же угодно Богу оставить меня на страданія въ сей жизни, то отъ вашего императорскаго высочества зависьть будеть назначить мнѣ день и часъ и мѣсто, когда и куда явиться мнѣ къ вашему императорскому высочеству; но рабски прошу васъ принять меня наединѣ, ибо съ людьми я быть никакъ не могу, свидѣтельствуясь въ ономъ самимъ Богомъ.

«Вашего императорскаго высочества вѣрноподданный графъ Арак-чеевъ»  $^{400}$ .

Свиданіе Николая Павловича съ графомъ Аракчеевымъ действительно состоялось 10-го декабря; во время происшедшаго тогда разговора графъ Алексви Андреевичъ упомянуль о существовании заговора, прибавивъ, что не знаетъ, на чемъ дѣло остановилось. Нужно полагать, что сообщенныя имъ тогда великому князю свъдънія были весьма неопределеннаго свойства и заключались, вероятно, только въ томъ, что напали на следъ какого-то заговора, на который нужно обратить вниманіе, потому что не подлежить сомнѣнію, что только донесеніе генераль-адъютанта барона Дибича бросило лучь світа въ темныя догадки, безпокоившія уже съ ніжотораго времени Николая Павловича. Когда же великій князь, почти наканун' своего водаренія, присладъ къ Аракчееву генералъ-губернатора для разъясненія этого важнаго діла, то, какъ выше упомянуто, безъ лести преданный графъ не допустилъ къ себѣ Милорадовича, несмотря на сдѣланное имъ заявленіе, что онъ присланъ великимъ княземъ, подъ предлогомъ, что принялъ за правило никого у себя не видъть, даже и по службъ.

Послѣ 14-го декабря элегическое настроеніе графа Аракчеева быстро перешло уже въ настойчивое желаніе полнаго удаленія отъ дѣлъ. Государь, конечно, не отказалъ Аракчееву въ немедленномъ удовлетвореніи выраженнаго имъ желанія и написалъ 20-го декабря графу письмо, къ которому приложилъ собственноручно написанную черновую записку относительно перевода собственной его величества канцеляріи въ непосредственное государя завѣдываніе и одновременнаго увольненія графа Аракчеева и отъ завѣдыванія канцеляріею комитета министровъ. «Я ожидаю отъ васъ вашихъ на оную замѣчаній, — писалъ Николай Павловичъ,—вмѣстѣ съ возвращеніемъ ко мнѣ оной. Я желаю симъ исполнить долгъ мой и удовлетворить справедливому желанію вашему» 401.

На это милостивое письмо императора Николая графъ Аракчеевъ отвѣтилъ въ тотъ же день слѣдующими строками:



императоръ николай і.

Съ портрета, писаннаго Крюгеромъ, по копіи, сдъланной проф. Швабомъ.



# «Ваше императорское величество, «Всемилостивъйшій государь!

«Принося върноподданническую душевную мою благодарность за милостивое ваше къ подданному вниманіе, которое я не успъль вашему величеству заслужить, но пріемлю сію вашу милость продолженіемъ милостей ко мнѣ покойнаго моего отца и благодѣтеля въ Бозѣ почившаго императора Александра Павловича, осмѣливаюсь представить другой проектъ рескрипта, коимъ я буду доволенъ, а для порядку нуженъ особый указъ и комитету гг. министровъ, который при семъ и представляю.

«Сія вѣрноподданная моя благодарность отправлена съ г.-м. Клейимихелемъ, который имѣетъ препорученіе мое представить лично вашему императорскому величеству расписаніе корпуса военныхъ поселеній и на апробацію приказъ, издаваемый по корпусу, по случаю воспослѣдовавшаго на мое имя вчерашняго рескрипта вашего императорскаго величества 402.

«До конца жизни моей пребуду в рн в йшимъ в в рноподданнымъ.

«Г. Аракчеевъ».

Къ этому письму былъ приложенъ проектъ рескрипта, писанный рукою графа Аракчеева карандашемъ, коимъ согласно заявленію, сдѣланному государю, онъ останется доволенъ. Передѣлывая высочайшій рескриптъ, графъ Аракчеевъ выпустилъ изъ него все относящееся до военныхъ поселеній <sup>403</sup>.

Императоръ Николай не вемедлилъ исполнитъ желаніе Аракчеева, удостоивъ его рескриптомъ, согласнымъ съ проектомъ графа и помѣченнымъ 20-мъ же декабря 1825 года:

# «Графъ Алексъй Андреевичъ!

«Желая сохранить здоровье ваше, столь сильно потерпѣвшее отъ поразившаго насъ общаго несчастія и столь мнѣ и отечеству нужное, я согласно желанію и просьбѣ вашей увольняю васъ отъ занятій дѣлами по собственной моей канцеляріи, которая посему и будетъ находиться въ непосредственномъ моемъ завѣдываніи; равномѣрно, удовлетворяя желанію вашему, предоставляю вамъ и канцелярію комитета министровъ поручить управляющему дѣлами сего комитета дѣйствительному статскому совѣтнику Гежелинскому, о чемъ указъ комитету сего числа послѣдовалъ.

«Съ истиннымъ уваженіемъ пребываю вамъ навсегда доброжелательнымъ.

«Николай» 404.

#### ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Но императоръ Николай не ограничился приведеннымъ здѣсь милостивымъ рескриптомъ. Наканунѣ, 19-го декабря, государь осчастливилъ еще Аракчеева упомянутымъ уже выше другимъ рескриптомъ, относящимся до дѣятельности графа по военнымъ поселеніямъ и напечатаннымъ въ газетахъ того времени. Въ немъ императоръ говорилъ, что надѣется, что графъ попрежнему будетъ служить его величеству, какъ служилъ покойному государю.

Вотъ содержание этого рескрипта:

# «Графъ Алексъй Андреевичъ!

«Въ Бозѣ почивающему императору Александру Павловичу благоугодно было учредить военныя поселенія для пользы государства нашего, и вы, будучи всегда точнымъ и вѣрнымъ исполнителемъ воли его, усиѣли достигнуть цѣли благихъ его намѣреній. Предполагая и вмѣняя себѣ въ обязанность поддерживать устройство начатаго дѣла, я надѣюсь, что вы будете мнѣ вспомоществовать въ ономъ съ тѣмъ же чистымъ усердіемъ, которое всегда отличало васъ въ глазахъ покойнаго императора, и вслѣдствіе того предоставляю вамъ дѣйствовать тѣми постановленіями и узаконеніями, кои доселѣ по военному поселенію были изданы, и въ случаѣ надобности повелѣваю вамъ входить ко мнѣ съ докладами и испрашивать разрѣшенія тѣмъ самымъ порядкомъ, какъ исполняли оное при покойномъ государѣ. Пребываю вамъ всегда благосклонный

«Николай».

Обрадованный графъ Аракчеевъ поспѣшилъ 20-го декабря разослать копію съ высочайшаго рескрипта по поселеннымъ войскамъ, при слѣдующемъ приказѣ:

«Войска поселенныя! Государю императору Николаю Павловичу благоугодно было, въ 19-й день сего мѣсяца, удостоить меня высочайшимъ рескриптомъ, которымъ соизволилъ объявить, что поддержитъ устройство военнаго поселенія, начатаго императоромъ Александромъ Павловичемъ, для пользы государства Россійскаго. Я спѣшу препроводить сей рескриптъ къ общему свѣдѣнію вашему. Да порадуется каждый изъ васъ, что благосостояніе ваше остается непоколебимымъ, и да усугубятся стараніе и усердіе всѣхъ васъ оправдать память императора, въ Бозѣ почивающаго, и заслужить милость всемилостивѣйшаго государя царствующаго».

По поводу рескрипта 19-го декабря Михайловскій-Данилевскій пишеть: «Странно, что къ одному графу Аракчееву пишуть о продолженіи его службы; въ такомъ случав надлежало бы писать, по крайней мврв,

и къ обонмъ главнокомандующимъ, графамъ Витгенштейну и Сакену, чтобы и они остались на службъ, или другимъ особамъ, занимающимъ важныя должности; но такъ какъ нётъ указа или приказа объ увольненіп ихъ, равно какъ и Аракчеева отъ службы, то не существуеть и достаточной причины для написанія къ нимъ подобныхъ рескриптовъ. Но я думаю, что поводомъ къ оному были двѣ причины: во-первыхъ, графъ Аракчеевъ, противъ котораго по смерти Александра всѣ явно вопіяли, и желали симъ рескриптомъ, напечатаннымъ въ в'єдомостяхъ, общенародно доказать, что онъ остается попрежнему при дворъ, а. вовторыхъ, другая побудительная причина, которая мив кажется болве основательною, есть та, чтобы объявить волю монаршую о высочайшемъ намърении оставить попрежнему военныя поселения. Извъстно, что сіе учрежденіе вѣка Александра вооружило противъ себя Россію, и потому по кончинъ его думали, что преемникомъ его оное будеть или отманено, или не будеть более распространяться; но симъ рескриптомъ, последовавшимъ на имя графа Аракчеева, ясно изображается высочайшая воля и въ семъ отношеніи поступить по прим'тру Александра» 405.

Такъ разсуждали многіе изъ современниковъ разбираемой эпохи; дѣйствительно съ перваго взгляда могло казаться, что поселенной идилліи суждено продолжаться на прежнемъ основаніи. Но эти опасенія продержались недолго; уже приближался моментъ разлуки несчастнаго сироты съ своимъ дѣтищемъ! Что же касается поселеній, то они стали постепенно терять прежній характеръ, и затѣмъ не получили того дальнѣйшаго, пагубнаго для Россіи, расширенія, которое, угрожая имперіи новыми бѣдствіями, замышлялось еще недавно его творцами.

Между тѣмъ русское общество продолжало относиться съ прежнею строгостью къ бывшему временщику. Начавшееся паденіе его не возбудило и тѣни сожалѣнія; никто не помянулъ графа Аракчеева добрымъ словомъ 406. Напротивъ того, даже въ донесеніяхъ высшей полиціи его дѣлали отвѣтственнымъ за неудовольствіе, вызвавшее взрывъ 14-го декабря. Такъ, напримѣръ, въ письмѣ М. М. Фока къ генералъ-адъютанту Бенкендорфу, отъ 20-го іюля 1826 года, мы читаемъ:

«Въ сущности нѣкоторые изъ новаторовъ попросту задались мыслью отмѣтить злоупотребленія, указывая въ то же время и на лѣкарство. По ихъ мнѣнію, великія внѣшнія войны и иностранная политика до того поглотили все вниманіе правительства, что управленіе внутренними дѣлами страдало, находясь въ рукахъ нѣсколькихъ лицъ, органовъ и креатуръ единственнаго человѣка, облеченнаго довѣріемъ государя и до того честолюбиваго подъ личиною безкорыстія, что онъ пожертвовалъ честолюбію наиболѣе близкими интересами управляемыхъ и заставилъ правительство слѣдовать системѣ управленія, сущность кото-

рой заключалась въ придиркахъ, а цѣль въ жаждѣ нераздѣльнаго господства; такимъ образомъ недовольство, безпрерывно возрастая, въ силу необходимости должно было привести въ концѣ концовъ къ взрыву. Затѣмъ эти же самые новаторы, не имѣя ни власти, ни средствъ, возвели себя на степень распорядителей и неизбѣжно должны были прибѣгнутъ къ преступнымъ мѣрамъ, чтобы развить свои планы и привести ихъ въ исполненіе. Итакъ, если, съ одной стороны, ничто не можетъ извинить предпріятій, отвергаемыхъ законами божескими и человѣческими, то, съ другой стороны, очевидно, что все было сдѣлано, чтобы вызвать недовольство, и ничего для того, чтобы подавить его въ самомъ зародышѣ» 407.

25-го декабря 1825 года быль при дворѣ выходъ. Царедворцы, по свидѣтельству очевидца, были недовольны его мрачнымъ видомъ. Въ то время начали распространяться «всевозможные разсказы о разныхъ выдающихся личностяхъ, замѣшанныхъ въ преступномъ заговорѣ».

Тъмъ не менъе въ этотъ день и въ Новый годъ роздано было великое множество наградъ. Упомянемъ здъсь о нъкоторыхъ изъ нихъ. Командиръ лейбъ-гвардіи Коннаго полка, генералъ-адъютантъ, генералъ-майоръ, Алексъй Өедоровичъ Орловъ, возведенъ былъ 25-го декабря 1825 года въ графское достоинство, «въ воздаяніе отличнаго служенія намъ и отечеству», а, какъ говорили тогда, для отличія отъ брата, Михаила Өедоровича, который былъ сильно замъшанъ въ дъло о злоумышленныхъ обществахъ 408. Военный министръ Татищевъ получилъ орденъ св. Владимира 1-й степени, генералъ-адъютанты Закревскій и Бенкендорфъ—орденъ св. Александра Невскаго и т. д.

Графу Модену повелѣно было быть при императрицѣ Александрѣ Өеодоровнѣ въ должности гофмейстера; кромѣ того, онъ былъ награжденъ Александровскою лентою.

Великій князь Михаилъ Павловичъ назначень былъ членомъ государственнаго совѣта, равно какъ и петербургскій генералъ-губернаторъ, генералъ-адъютантъ Голенищевъ-Кутузовъ.

Свита воцарившагося государя также сразу разрослась до почтенной цифры. Въ періодъ времени съ 14-го декабря до Новаго года назначены были 20 новыхъ генералъ-адъютантовъ и 38 флигель-адъютантовъ.

Назначеніе новыхъ генералъ-адъютантовъ навело Михайловскаго-Данилевскаго, находившагося въ это время въ Кременчугѣ, на слѣдующія размышленія:

«Изъ новыхъ генералъ-адъютантовъ, назначенныхъ приказомъ по армін 15-го декабря, большая часть людей незначительныхъ, и, за исключеніемъ Сукина, Воинова, Демидова и Шеншина, пріобрѣтшихъ долголѣтнею службою и ранами уваженіе соотечественниковъ, всѣ другіе

не что иное, какъ люди, занимавшіеся фрунтовою частью. Не знаю, что именно происходило въ Петербургѣ во время возмущенія 14-го декабря; можеть быть, сіи господа имѣли случай показать чрезвычайную храбрость свою и необыкновенную преданность нашему новому монарху, и мнѣ пріятно думать, что они оказали опыты своего мужества, но, прочитавъ описаніе несчастнаго мятежа, происходившаго въ Петербургѣ



Петръ Андреевичъ Каховскій (декабристъ). (Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова).

14-го декабря, я не постигаю, что они могли сдёлать отличнаго; за исключеніемъ полковъ Кавалергардскаго и Коннаго, ходившихъ на бунтовщиковъ въ атаку, тутъ прочимъ генераламъ не было случая блеснуть; досадовалъ я, что назначенія въ званія, на которыя мы привыкли смотрёть съ особеннымъ уваженіемъ, должны были послёдовать по той причинѣ, что гвардейскіе полки, можетъ быть, колебались въ принятіи присяги, и что командиры оныхъ оказали твердость и присутствіе

духа. Въ такомъ случав они достойны возможной награды. Нельзя, однако же, при семъ не привести на память генералъ-адъютантовъ царствованія Александра, который, за нѣкоторыми исключеніями, облекалъ въ это званіе людей, первѣйшія мѣста въ имперіи занимающихъ. Не отнимая заслугъ у вновь произведенныхъ генералъ-адъютантовъ, но съ прежними ни въ какомъ отношеніи сравнить ихъ невозможно, это сущіе пигмен, а потому я и полагаю, чтобы возвысить сіе званіе, надобно будетъ назначить въ оное нѣсколькихъ отличныхъ генераловъ. Догадка моя отчасти оправдалась, увидя изъ высочайшаго приказа, отданнаго 25-го декабря, о назначеніи вице-адмирала Сенявина въ генералъ-адъютанты».

Вскор' посл' воцаренія императоръ Николай не замедлиль вспомнить объ одномъ изъ опальныхъ д'ятелей прошлаго царствованія, бывшемъ генералъ-адъютантъ императора Александра І-го, князъ Александра Сергаевича Меншикова. Припомнима здась, что 24-го ноября 1824 года генераль-майорь, генераль-адъютанть князь Меншиковъ уволенъ былъ отъ службы, по домашнимъ обстоятельствамъ, съ мундиромъ; онъ впалъ въ немилость послъ удаленія князя Волконскаго отъ управленія главнымъ штабомъ его императорскаго величества. Съ тъхъ поръ князь Меншиковъ проживалъ съ семействомъ въ Москвъ въ полномъ отчуждении отъ дёлъ. Государь вызвалъ князя Меншикова, который немедленно вы халь 29-го декабря 1825 года и, прибывъ въ Петербургъ 1-го января 1826 года, остановился у графа А. Ө. Орлова. На другой день князь Меншиковъ явился къ возвратившемуся уже изъ Таганрога генералъ-адъютанту Дибичу, предложившему ему начальство надъ Кавказскою линіею; но князь отказался отъ подобнаго назначенія. 3-го января, князь Меншиковъ быль принять императоромъ Николаемъ; государь предложилъ ему вхать съ особымъ поручениемъ въ Персію. Въ это время Россіи грозило новое столкновеніе съ шахомъ, и начались споры съ персидскимъ правительствомъ по поводу разграниченія земель, уступленныхъ имъ по Гюлистанскому миру 1813 года. Князь Меншиковъ согласился принять это дипломатическое порученіе. Послѣ разговора съ государемъ, въ высочайшемъ приказѣ, отъ 6-го января 1826 года, объявлено было: «Уволенный изъ свиты его императорскаго величества по квартирмейстерской части генераль-майорь князь Меншиковъ-въ ту же часть» 409.

Послѣ неоднократныхъ совѣщаній князя Меншикова съ генералъадъютантомъ Дибичемъ и графомъ Нессельроде, по возложенному на него порученію, онъ выѣхалъ изъ Петербурга въ Тифлисъ 9-го (21-го) февраля 1826 года.

1-го (13-го) января 1826 года, обнародованъ былъ манифестъ, начинавшійся словами:

«Право миловать и щадить признавая драгоцѣннѣйшимъ преимуществомъ данной намъ отъ Бога самодержавной власти, мы съ восшествіемъ нашимъ на престолъ положили въ сердцѣ своемъ хранить сіе право во всей полнотѣ его, какъ залогъ, ввѣренный намъ отъ Бога, употребляя его всегда сообразно благу общему, и не въ ослабленіе правосудія, на коемъ утверждаются престолы, и зиждется благосостояніе царствъ земныхъ».

Затёмъ манифестомъ постановлялись различныя льготы относительно преступниковъ, осужденныхъ до 19-го ноября 1825 года, и слагались многія казенныя денежныя взысканія по службё и недоимки. Въ заключеніе манифеста сказано было, «что вёрные наши подданные признаютъ въ сихъ изъятіяхъ, колико мы желаемъ чувства сердца нашего, о всёхъ болёзнующаго, согласить по крайней возможности съ непреложною силою закона общаго».

Въ дополнение краткаго обзора различныхъ распоряженій, послѣдовавшихъ послѣ воцаренія императора Николая, остается еще упомянуть о торжественной раздачѣ, на основаніи приказа по россійскимъ войскамъ отъ 15-го декабря 1825 г., мундировъ императора Александра I полкамъ лейбъгвардіи; этой милости не удостоились только лейбъгвардіи Гренадерскій и Московскій полки вслѣдствіе участія, принятаго ими въ мятежѣ 14-го декабря.

19-го января, взводы отъ полковъ, назначенныхъ къ принятію мундировъ, выстроились противъ Салтыковскаго подъёзда Зимняго дворца, а затёмъ, по перенесеніи ихъ въ соотвётственныя части, на полковыхъ дворахъ отправлена была панихида <sup>410</sup>.

Въ донесеніяхъ полиціи по поводу этой церемоніи сказано:

«Во дворцѣ къ чести въ немъ по обязанности бывшихъ замѣчена не только грусть, но и самыя слезы; равнодушнѣе всѣхъ были придворные. Черный народъ съ благоговѣніемъ взиралъ на церемонію; по счастію менѣе просвѣщенные даже и молились священнымъ памятникамъ. Но фраки, эти подлыя твари, вездѣ равны; слѣдственно и сей случай не безъ осужденія» 411.

Съ нижними чинами лейбъ-гвардіи Московскаго и Гренадерскаго полковъ, принимавшими участіе въ мятежѣ, императоръ Николай поступилъ весьма милостиво. Изъ нихъ сформированъ былъ сводный гвардейскій полкъ въ составѣ двухъ баталіоновъ, подъ начальствомъ полкоєника лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка Шипова, который былъ отправленъ на Кавказъ для усиленія находившихся тамъ войскъ, въ виду предстоявшей войны съ Персіею. Сводный полкъ выступиль изъ Петербурга 27-го февраля 1826 года, послѣ смотра, сдѣланнаго ему государемъ <sup>412</sup>; полкъ слѣдовалъ сухимъ путемъ до Рыбинска, а оттуда на судахъ рѣкою Волгою до Астрахани, потомъ Каспійскимъ моремъ до Шандруковской пристани, гдѣ, выйдя на берегъ, черезъ Кизляръ и Моздокъ прибылъ въ Тифлисъ 16-го (28-го) августа.

### V.

Пока въ печальное время междуцарствія въ Петербургѣ рѣшался вопросъ, кому быть императоромъ, положеніе генералъ-адъютанта барона Дибича, находившагося въ Таганрогѣ, было крайне затруднительнымъ. Онъ не зналъ, къ кому обратиться за необходимыми повелѣніями; на свои донесенія въ Варшаву онъ получалъ оттуда совѣты писать въ Петербургъ насчетъ требуемыхъ разрѣшеній. Изъ Петербурга же Дибичъ не получалъ никакихъ приказаній, а только извѣщенія, что въ столицѣ ожидаютъ съ нетерпѣніемъ пріѣзда императора Константина.

Дѣйствительно, затруднительность положенія, въ которое быль поставленъ генераль-адъютанть Дибичь, лучше всего видна изъ двухъ писемъ къ нему цесаревича Константина Павловича отъ 25-го ноября и 1-го декабря 1825 года.

«Спѣту васъ увѣдомить,—пишетъ Константинъ Павловичь,—что я остаюсь при теперешнемъ моемъ мѣстѣ товарищемъ вашимъ и посему ни въ какія распоряженія не могу войти, и получите вы ихъ изъ Петербурга отъ кого слѣдуетъ»... «Впрочемъ, ежели угодно будетъ вамъ при семъ случаѣ принять мой дружескій совѣтъ, я полагаю, что о всякихъ дѣлахъ, разрѣшенія отъ высочайшей власти требующихъ, должно вамъ относиться въ С.-Петербургъ, а ко мнѣ подобныхъ представленій не присылать»... «Ваше превосходительство, какъ начальникъ главнаго штаба его императорскаго величества, по высочайше предоставленной сему званію власти, можете дѣйствовать со всею требуемою въ такихъ случаяхъ рѣшительностью и принимать соотвѣтственныя важности обстоятельствъ мѣры, заставляя каждаго, отъ кого зависѣть будетъ, исполнить все, что требуетъ долгъ всякаго, по возложенной на него обязанности».

Едва генераль-адъютанть Дибичь, въ отвѣтъ на отправленный всеподданиѣйшій рапорть императору Константину, получиль изъ Варшавы
увѣдомленіе, что цесаревичь остается на прежнемъ мѣстѣ, какъ въ Таганрогъ дошло повелѣніе о повсемѣстной въ Россіи присягѣ Константину Павловичу. Дибичу снова пришлось писать цесаревичу, какъ императору, и донести о присягѣ, принесенной въ Таганрогѣ. Цесаревичъ,
въ свою очередь, продолжалъ возвращать Дибичу всѣ пакеты, адресованные на имя императора, нераспечатанными, «какъ по титулу, на
оныхъ надписанному, до меня не принадлежащіе», объясняетъ Константинъ Павловичъ. Затѣмъ въ томъ же письмѣ отъ 15-го (27-го) декабря цесаревичъ для оправданія усвоеннаго имъ образа дѣйствій пишетъ: «Я не вмѣшиваюсь, что въ С.-Петербургѣ дѣлаютъ, гдѣ, несмотря
на то, что открыли въ государственномъ совѣтѣ пакетъ, и хранится та-



Михаилъ Александровичъ Бестужевъ (декабристъ). (Съ гравюры Сърякова, приложенной къ "Русской Старинъ" 1886 г.).

ковой же въ сенатъ, въ которомъ явственно означена воля покойнаго государя императора, что по добровольному моему отреченію назначенъ наслъдникомъ престола его императорское высочество великій князь Николай Павловичъ, но сего не привели въ исполненіе, я же напротивъ, исполняя свято и ненарушимо его священную волю, остаюсь непоколебимымъ въ исполненіи оной и въ своемъ рѣшеніи».

Цесаревичь изъ присланныхъ къ нему пакетовъ распечаталъ только одинъ съ надписью: нужное въ собственныя руки, въ которомъ Дибичъ сообщаль въ Варшаву сведения о заговоре. Константинъ Павловичь отнесся къ этому дёлу свысока, не придавая ему никакой важности; цесаревичу весь заговоръ представился гнусной интригой генерала Витта. «Офицеръ Вадковскій, котораго я знаю,—отв'ячаль цесаревичъ Дибичу, —есть дрянь, и всв прочіе, о которыхъ поминается, и которыхъ хотя не знаю, но тоже дрянь, унтеръ-офицеръ 3-го Бугскаго уланскаго полка Шервудъ долженъ быть большой плутъ, и за нимъ нужно весьма кринко и близко поглядить, также капитань Майборода, который явился къ генералъ-лейтенанту Роту съ доносомъ, долженъ быть такой же плуть, да какъ я понимаю и генерала Рота, онъ человъкъ затъйливый, хитрый и не весьма прямой, какъ бы слёдовало: а миё кажется, что главная всему этому есть пружина генераль-лейтенанть графъ Витть, который, чтобы подслужиться покойному государю императору и сдълаться нужнымъ, нарочно надълалъ безпокойства и подвелъ свои хитрыя пружины; тутъ, можетъ быть, явятся еще какія письма, которыя будуть перехватывать, но мнъ кажется, что это все плутни, и по-моему графъ Виттъ есть такого рода человѣкъ, который не только чего другого, но недостоинъ даже, чтобы быть тершиму въ службѣ, и мое мнѣніе есть, что за нимъ надобно имъть весьма большое и кръпкое наблюпеніе».

Въ французскомъ собственноручномъ письмѣ тому же Дибичу цесаревичъ выразилъ свое мнѣніе о заговорѣ и графѣ Виттѣ въ еще болѣе рѣзкихъ выраженіяхъ 413; послѣдняго цесаревичъ прямо признаваль достойнымъ висѣлицы, негодяемъ, какихъ свѣтъ не производилъ (le général Witt est une canaille dont le monde-ci ne produit peut-être pas un autre, sans foi ni loix ni probité et ce que l'on appelle en français un gibier de potence) 414.

Между тѣмъ, какъ въ Таганрогѣ получались изъ Варшавы совѣты, столь мало соотвѣтствовавшіе печальной дѣйствительности, отъ распорядительности и пониманія дѣла генералъ-адъютанта Дибича зависѣли, можно сказать, спокойствіе и цѣлость имперіп. Къ счастью, начальникъ главнаго штаба оказался, среди этой затруднительной обстановки, вполнѣ на высотѣ занимаемаго имъ исключительнаго положенія; онъ безъ колебанія и потери времени рѣшился принять мѣры, вызываемыя чрезвычайными обстоятельствами этой тревожной эпохи, и, не ожидая особыхъ полномочій, дѣйствовалъ самостоятельно и рѣшительно 415.

Выше упомянуто было, что полковникъ Николаевъ и Шервудъ отправились, по порученію генераль-адъютанта Дибича, въ Курскъ къ Вадковскому. Здѣсь, 3-го декабря, Шервуду удалось получить отъ Вадковскаго письмо на имя полковника Пестеля, которое полковникъ Нико-

лаевъ тотчасъ привезъ въ Таганрогъ <sup>416</sup>. По прочтеніи этого письма генералт-адъютантъ Дибичъ призналъ необходимымъ послать 10-го (22-го) декабря полковника Николаева снова въ Курскъ; ему поручено было арестовать прапорщика Вадковскаго и отправить его въ Шлиссельбургскую крѣпость, а бумаги его доставить въ Таганрогъ. Приказаніе Дибича было въ точности приведено въ исполненіе 13-го (25-го) декабря.

Генералъ-адъютантъ Чернышевъ, посланный уже ранѣе къ графу Витгенштейну, въ главную квартиру второй арміи въ Тульчинѣ, также усиѣшно выполнилъ данное ему порученіе. Полковникъ Пестель, генералъ-интендантъ второй арміи Юшневскій и другіе члены тайныхъ обществъ, находившіеся во второй арміи, были арестованы. Въ одномъ только отношеніи миссія генералъ-адъютанта Чернышева потериѣла неудачу; ему не удалось захватить бумаги Пестеля 417. Самая существенная ихъ часть, въ предвидѣніи возможныхъ случайностей, была зарыта въ землю и найдена, уже нѣсколько времени спустя, при содѣйствіи одного изъ соучастниковъ заговора въ февралѣ 1826 года: это была знаменитая Русская Правда.

Послѣ арестованія главныхъ членовъ тайныхъ обществъ Южнаго и Соединенныхъ Славянъ генералъ-адъютантъ Дибичъ могъ наконецъ покинуть Таганрогъ и отправиться въ Петербургъ; дорогою онъ остановился еще въ Могилевѣ, чтобы дать необходимыя указанія главнокомандующему первою армією, графу Сакену, а затѣмъ начальникъ главнаго штаба продолжалъ безостановочно путь въ столицу, чтобы занять при новомъ государѣ то мѣсто, на которое онъ былъ призванъ довѣріемъ Александра І-го. Это довѣріе Дибичъ блистательно оправдалъ при исключительныхъ трудныхъ обстоятельствахъ.

Положеніе, въ которое быль поставлень начальникъ штаба второй армін, генераль-адъютанть Павель Дмитріевичь Киселевь, открытіемь заговора, было крайне тяжкое. На него взводились подозрѣнія, что онъ зналь о существованіи тайнаго общества; одинь изъ декабристовъ въ своихъ запискахъ даже прямо утверждаетъ подобное предположение п пишеть: «Никакого нътъ сомнънія, что Киселевъ зналь о существованія тайнаго общества и смотрѣлъ на это сквозь пальцы» 418. Другіе обвиняли его, по меньшей мфрф, въ бездфиствіи власти. Даже императоръ Николай, хотя и не сохранилъ противъ Киселева малъйшаго неудовольствія или подозрвнія, но не могь удержаться отъ справедливаго замвчанія, что значительная часть главной квартиры была замешана въ заговоре, котораго въ теченіе долгаго времени не могли открыть, им'я въ непосредственномъ распоряжении полицію. Впрочемъ, подобныя чудеса совершались въ то время въ Россіи повсемъстно; дъйствительно, какъ справедливо замѣчаетъ декабристъ Александръ Никитичъ Муравьевъ въ своихъ запискахъ, «существование тайнаго общества въ течение десяти лѣтъ

при неограниченномъ и подозрительномъ правительствъ заключаетъ въ себъ что-то феноменальное. (L'existence de la société occulte pendant dix années devant un gouvernement arbitraire et soupçonneux a quelque chose de phénoménal)».

Всѣ эти обстоятельства побудили генералъ-адъютанта Киселева, по пріѣздѣ въ Петербургъ, въ январѣ 1826 года, написать государю письмо, въ которомъ жалуется, что на него пало, если не положительное обвиненіе, то неопредѣленное подозрѣніе, которое еще въ тысячу разъ тягостнѣе (je suis atteint sinon d'une accusation positive, du moins d'un soupçon vague et par là mille fois plus douloureux). Въ заключеніи письма Киселевъ просилъ лишь суда, чтобы быть оправданнымъ или наказаннымъ <sup>419</sup>.

Это письмо оставлено было безъ послѣдствій, и въ пріемѣ, оказанномъ Киселеву государемъ, онъ продолжалъ встрѣчать отсутствіе того царскаго благоволенія, къ которому привыкъ въ своихъ сношеніяхъ съ императоромъ Александромъ; но это обстоятельство не помѣшало, однако, Павлу Дмитріевичу сдѣлаться впослѣдствіи однимъ изъ самыхъ приближенныхъ и вліятельныхъ совѣтниковъ императора Николая. Пока же Киселевъ остался на занимаемомъ имъ мѣстѣ и получилъ разрѣшеніе прибыть въ Москву къ предстоявшей въ 1826 году коронаціи.

Въ безыменномъ доносъ 1826 года на генералъ-адъютанта Киселева возводились слъдующія обвиненія:

«Общій гласъ винить его въ бездійствіи и совершенной безпечности, бывшихъ поводомъ къ свободнымъ съёздамъ и совещаніямъ преступниковъ чрезъ столь долгое время въ городки весьма необщирномъ; по мнѣнію многихъ, и лѣниваго любопытства было бы достаточно, чтобъ узнать причину сборовъ людей, къ арміи не принадлежащихъ, но часто главную квартиру посъщающихъ. Мое же мнъніе о немъ: тайное ободреніе чрезъ пожатіе руки и явная хула всему свыше непримѣтнымъ образомъ увлекли къ преступленію всёхъ его адъютантовъ, не за тёломъ, но за душею его стремившихся. Къ сему им'во дополнить и следующій случай, въ памяти моей сохранившійся: въ 1822 году предложена была ему инструкція, къ лицу и дійствію генераль-полицеймейстера составленная; отвергнувъ оную, онъ далъ чувствовать, что и одной собственной его расторопности достаточно къ удержанію арміи въ желаемой чистотъ, но поелику таковой въ настоящее время не оказалось, то и позволяю себъ мысль, что я столько же въ чаяніи своемъ на расторопность его ошибся, сколько онъ былъ удостовъренъ, что и самый плохой блюститель порядка могъ быть опасенъ адскому плану, имъ ободряемому» 420.

#### VI.

Послѣ происшествія 14-го декабря можно было, конечно, опасаться, что и въ другихъ мѣстностяхъ Россіи новая присяга вызоветъ замѣшательства, а, можетъ быть, и безпорядки. Подобныя опасенія тревожили немало императора Николая. Тѣмъ не менѣе присяга по всей имперіи совершилась вполнѣ благополучно. Своевременные аресты главныхъ заговорщиковъ во второй арміи прервали въ корнѣ всякія попытки, клонившіяся къ возбужденію мятежа среди войскъ. Безпорядки проявились только въ первой арміи, въ Черниговскомъ пѣхотномъ полку, входящемъ въ составъ третьяго корпуса; стеченіе особыхъ, совершенно исключительныхъ обстоятельствъ вызвало мятежъ.

Въ Черниговскомъ полку служилъ одинъ изъ дѣятельныхъ сотрудниковъ тайнаго общества, подполковникъ Сергѣй Муравьевъ-Апостолъ,
бывшій офицеръ лейбъ-гвардіи Семеновскаго полка, прекрасныя душевныя
качества котораго пріобрѣли ему уваженіе и безпредѣльную преданность
своихъ однополчанъ, какъ офицеровъ, такъ и солдатъ; арестованіе Сергѣя
Муравьева вызвало открытое сопротивленіе, перешедшее въ бунтъ. Полковой командиръ, подполковникъ Гебель, былъ тяжело израненъ <sup>421</sup>; затѣмъ Муравьевъ объявилъ нижнимъ чинамъ, что цесаревичъ Константинъ
Павловичъ не согласился на отреченіе, а назначенная новая присяга
есть незаконная. Черниговскій полкъ, за исключеніемъ трехъ ротъ, послѣдовалъ за Муравьевымъ, который, сосредоточивъ возмутившихся солдатъ, 30-го декабря 1825 года, въ Васильковѣ, двинулся съ ними къ
Бѣлой Церкви, чтобы соединиться съ 8-ю пѣхотною дивизіею, расположенною за Житомиромъ, гдѣ мятежники разсчитывали на поддержку
находившихся здѣсь членовъ тайнаго союза.

Передъ выступленіемъ въ походъ уб'єдили полкового священника отслужить молебенъ и прочитать передъ войсками возмутительный катихизись, составленный Серг'ємъ Муравьевымъ и подпоручикомъ Бестужевымъ-Рюминымъ. Въ немъ излагались на основаніи превратныхъ толковъ священнаго писанія обязанности воина къ Богу и отечеству, въ соединеніи съ оскорбительными разсужденіями противъ верховной власти.

Командиръ 3-го корпуса, генералъ Ротъ, немедленно двинулъ противъ мятежниковъ войска и окружилъ ихъ со всѣхъ сторонъ. 3-го (15-го) января 1826 года, завязалось дѣло съ гусарами и конною артиллеріею, предводительствуемыми генералъ-майоромъ барономъ Гейсмаромъ. Послѣ нѣсколькихъ выстрѣловъ изъ орудій Сергѣй Муравьевъ рѣшился прекратить неравный бой и началъ махать бѣлымъ платкомъ, но упалъ пораженный картечью. Когда онъ очнулся, то увидѣлъ себя и отрядъ свой въ илѣну. Вмѣстѣ съ нимъ захваченъ былъ братъ его, отставной

подполковникъ Матвѣй Муравьевъ-Апостолъ; младшій братъ, прапорщикъ квартирмейстерской части, послѣ дѣла застрѣлился изъ пистолета.

Первое извѣстіе о возмущеніи Черниговскаго полка императоръ Николай получиль 5-го (17-го) января 1826 года. Государь немедленно сообщиль цесаревичу Константину Павловичу, что онъ препоручаеть ему начальство надъ 3-мъ пѣхотнымъ корпусомъ и уполномочиваетъ принять всѣ мѣры, могущія воспрепятствовать распространенію мятежа. Императоръ выразиль въ письмѣ своемъ только одно желаніе, чтобы цесаревичъ ввелъ войска польской арміи въ Россію лишь въ крайнемъ случаѣ, а дѣйствовалъ бы противъ мятежниковъ съ подчиненными ему Литовскимъ и 3-мъ корпусами 422.

Въ томъ же письмѣ отъ 5-го (17-го) января государь выразилъ цесаревичу опасеніе, чтобы число бунтовщиковъ не возросло до 6.000 или 7.000 человѣкъ: «à moins qu'il ne se trouve des honnêtes gens qui sauront maintenir l'ordre».

Генералъ-адъютанту барону Дибичу императоръ Николай писалъ:

«Считаю нужнымъ объявить въ приказѣ, что я Константину Павловичу самому поручилъ всѣ распоряженія по укрощенію начала сего возмущенія. Этимъ каждый увидитъ, что, хотя бунтовщики дѣйствуютъ его именемъ, я ему самому предоставляю всѣ мѣры противъ сихъ злодѣевъ» 423. Тревога, возбужденная извѣстіями, полученными изъ первой арміи, продолжалась недолго. 8-го (20-го) января, получено было донесеніе отъ главнокомандующаго первою арміею графа Сакена, что возмущеніе Черниговскаго полка совершенно прекращено.

Въ тотъ же день объявленъ былъ приказъ начальника главнаго штаба барона Дибича съ разъясненіемъ случившагося дѣла. Въ этомъ приказѣ между прочимъ сказано было:

«Государь императоръ, принявъ за правило дѣйствовать со всею откровенностію предъ войсками, коихъ вѣрность и непоколебимость къ законной власти испыталъ при самомъ вступленіи своемъ на престолъ, высочайше повелѣть мнѣ соизволилъ объявить имъ о всемъ вышеизъясненномъ, дабы, предавъ ихъ презрѣнію имя преступника Муравьева-Апостола, сдѣлать извѣстными имена подполковника Гебеля, майора Трухина и поручика Павлова, заслуживающихъ непоколебимымъ усердіемъ своимъ уваженіе храбрыхъ и вѣрныхъ россійскихъ войскъ».

Замѣтимъ здѣсь, что три роты Черниговскаго полка, оставшіяся вѣрными законному правительству, ушли отъ мятежниковъ подъ командою майора Трухина, а полковой адъютантъ, поручикъ Павловъ, спасъ полковую печать и бумаги<sup>424</sup>.

Въ письмѣ отъ 10-го (22-го) января, цесаревичъ благодарилъ государя за оказанное довѣріе, но такъ какъ, слава Богу, дѣло кончено,



Александръ Александровичъ Бестужевъ (Марлинскій). (Съ портрета, рисованнаго акварелью и принадлежащаго П. Я. Дашкову).

то, по мнѣнію Константина Павловича, онъ не считаетъ себя болѣе въ правѣ вмѣшиваться въ эти происшествія, о чемъ и поставилъ въ извѣстность графа Сакена<sup>425</sup>.

11-го (23-го) января, императоръ Николай заключиль свою переписку съ цесаревичемъ по поводу Черниговскаго дѣла слѣдующими строками:

«Мой курьеръ и то, что онъ привезъ вамъ отсюда, докажутъ, что при всей надеждѣ на божественную милость смотрѣлъ на все въ худшемъ свѣтѣ (au pire), и что мѣры, которыя я счелъ долгомъ предло-

жить вамь, были въ этомъ духѣ. Повидимому, Провидѣнію было угодно дать при посредствѣ этого событія новое доказательство своего неисчерпаемаго милосердія къ намъ, допустивъ разразиться событію, заранѣе предусмотрѣнному со всѣми его ужасными послѣдствіями, и позволивъ покончить съ нимъ такъ же легко, какъ здѣсь, чтобы дать невѣрующимъ филантропамъ вѣка еще новое доказательство послѣдствій, къ которымъ приводятъ ихъ начала, а честнымъ людямъ — неоспоримое доказательство того, что если есть негодяи, то находятся также и честные люди, умѣющіе, какъ взяться за дѣло въ подобномъ случаѣ» 426.

Своеобразную сторону мятежа Черниговскаго полка представляетъ захваченный тогда возмутительный катихизисъ. Содержаніе этого катихизиса такое, что онъ и теперь не можетъ быть воспроизведенъ въ печати; зам'єтимъ зд'єсь, что по ц'єли и по духу онъ близко подходитъ къ прокламаціи, подброшенной въ 1820 году въ Преображенскомъ полку, во время изв'єстнаго происшествія въ Семеновскомъ полку, авторъ которой остался неизв'єстнымъ 427.

#### VII.

Императоръ Николай не ограничился бесѣдою 20-го декабря съ графомъ Лаферронэ. Вскорѣ французскій посолъ получилъ отъ графа Нессельроде записку съ извѣщеніемъ, что ему поручено отъ имени императора пригласить графа Лаферронэ явиться на другой день, во фракѣ, къ великому князю Николаю. Фельдъегерь долженъ былъ провести его прямо во внутренніе покои, минуя пріемную залу, гдѣ находилось дежурство 428.

Императоръ Николай, обнявъ графа, сказалъ ему, что, пользуясь минутою досуга, онъ желалъ провести ее съ другомъ. «Для меня это отдыхъ,—продолжалъ государь.—Сверхъ того, я самъ хотѣлъ извѣстить васъ о результатѣ нашихъ первыхъ разслѣдованій, дабы облегчить вамъ средство сообщить королю самыя точныя свѣдѣнія объ этомъ заговорѣ, который надѣлаетъ столько шума, вызоветъ столько предположеній и предсказаній. Тѣмъ не менѣе я уже далъ и возобновляю предъ вами обѣщаніе ничего не скрывать, высказать и сообщить все. Но я знаю также, что послѣ такого событія я не могу предотвратить ни преувеличенія страха, ни догадки неблагонамѣренности. Нелѣпыя басни, распространяемыя даже здѣсь, даютъ понятіе о тѣхъ, что будутъ выдуманы въ чужихъ краяхъ, и все, что я прочелъ о смерти императора въ вашихъ газетахъ, собирающихъ и переводящихъ вѣсти изъ газетъ англійскихъ, должно подготовить меня къ весьма страннымъ разсужденіямъ относительно происшедшаго здѣсь. Я предвижу, что потребуется много



Императрица Александра Осдоровна.

Съ портрета, писаннаго Гессе въ Верлинъ.



времени, чтобы ослабить впечатление и успокоить боязнь, порожденную этимъ заговоромъ во всей Европе. Спокойствиемъ, хладнокровиемъ и большою твердостью я надеюсь достичь разсеяния тревоги и признания того, что я оказалъ важную услугу всёмъ монархамъ.

«Возстанія, коихъ мы были свидётелями въ послёдніе годы, привели къ наказанію лишь малое число виновныхъ и не вполнѣ обнаружили ихъ замыслы. Новая попытка, совершенная здёсь, надёюсь, поможетъ намъ дойти до источника зла и разоблачить наконецъ истинныя намъренія заговорщиковъ. Признаюсь вамъ, мнъ случалось иногда находить преувеличенными опасенія, высказываемыя покойнымъ императоромъ. Я думалъ, что они основаны боле на иностранныхъ внушеніяхъ, чъмъ на положительныхъ данныхъ. Я никогда бы не допустиль возможности въ Россіи задумать, подготовить и совершить заговоръ, столь обширный, какъ тотъ, что обнаруженъ нынѣ. Убѣдить меня могла одна только очевидность, но теперь уже неть места сомнению. Это не военный бунть, а обширный заговорь, стремпвшійся, путемъ гнусныхъ преступленій, къ достиженію самой безсмысленной ціли, и въ которомъ, къ сожалѣнію, замѣшано множество семействъ. Признанія виновныхъ, уже арестованныхъ, и бумаги, найденныя у нихъ, даютъ намъ гораздо болъе разъясненій, чъмъ я могъ ожидать. Если, съ одной стороны, прискорбно узнать, что люди, которые, по носимому ими имени, по значенію ихъ семей, по положенію ихъ въ обществь, должны были, повидимому, представить всё ручательства, обусловливаемыя состояніемъ и воспитаніемъ, могли участвовать въ столь отвратительномъ заговор'є, то, съ другой стороны, сдъланныя намъ признанія возбуждають надежду, что въ рукахъ у насъ всѣ нити заговора, и что мы получимъ возможность вырвать его корни до последняго. Я решился довести разследование сколь возможно дальше. Опасность, коей мы подверглись, была предостереженіемъ свыше, и было бы преступно имъ не воспользоваться. Дѣло идеть не только о существованіи Россіи, но и о спокойствіи всей Европы.

«Мы захватили три проекта конституціи, одинаково нелѣпые, и каждый изъ нихъ имѣлъ своихъ сторонниковъ и защитниковъ. Одни хотѣли республики безусловной (pure et simple), съ тремя консулами, съ трибунами, и эти заговорщики распускали армію, образовывая національную гвардію, исключительно предназначенную для защиты страны отъ иностраннаго вторженія, и немедленно объявляли полную свободу крестьянъ. Другіе требовали президента и образъ правленія, сходный съ тѣмъ, что существуетъ въ Соединенныхъ Штатахъ. Наконецъ, Пестель, одинъ изъ самыхъ предпріимчивыхъ людей партіп, котораго мы только что арестовали во второй арміи, хотѣлъ конституціи, вполнѣ аристократической, съ сохраненіемъ крѣпостного права, съ удержаніемъ

арміи на нынѣшней ногѣ и съ немедленнымъ объявленіемъ войны всѣмъ законнымъ правительствамъ.

«Первоначально заговоръ долженъ былъ вспыхнуть 12-го марта, въ годовщину вступленія покойнаго императора на престоль. Каждый заговорщикъ носилъ желъзное кольцо, на которомъ выгравировано было число 71, представляющее сумму 31-го дня января, 28-ми дней февраля и 12-ти первыхъ дней марта. Неожиданная кончина императора разстроила этотъ замыселъ, и въ первую минуту вожаки заговора отложили исполнение его до коронации. То, что послъ смерти императора произошло между Константиномъ и мною, глухое броженіе, возбужденное этимъ въ нѣкоторомъ родѣ междуцарствіемъ среди гвардіи, внушило находившимся въ Петербургѣ заговорщикамъ мысль, что настоящій случай благопріятнъе всякаго другого, могущаго представиться впредь для того, чтобы ввести солдать въ заблуждение и обратить ихъ заодно въ соучастниковъ и въ орудіе ихъ замысловъ.... Такъ какъ Константинъ отказался отъ короны, они импровизировали то средство, къ которому прибъгли на вашихъ глазахъ. Впрочемъ, они не были согласны другъ съ другомъ. Князь Трубецкой, напримъръ, былъ противъ предпріятія 14-го декабря, утверждая, что оно погубить все дёло, потому что заговорщики въ Москвъ, въ Варшавъ и въ арміи, не имъя возможности знать о томъ, что происходить въ Петербургѣ, не произведутъ ни малъйшаго движенія, тогда какъ для обезпеченія заговору успъха слъдовало согласовать мёры такъ, чтобы взрывъ быль всеобщій и внезапный. Онъ замѣтилъ, что если замышляемая вспышка не удастся, то все будеть открыто, и заговорщиковь арестують во всёхь концахь имперіи прежде даже, чѣмъ узнаютъ, что произошло въ Петербургѣ.

«Событія подтвердили справедливость такого разсужденія, и этимъ достаточно объясняется поведеніе князя Трубецкого во весь день 14-го декабря. Къ счастію, мнівніе его не было принято. Рылівевь и Якубовичь, пользуясь взволнованнымъ состояніемъ умовъ, уб'єдили, что никогда не представится болже благопріятнаго случая для возбужденія къ бунту солдать, которые, будучи связаны первою присягою, вообразять, что исполняють долгь, отказывая въ той присягь, которую отъ нихъ потребують, а затъмъ, коль скоро они будутъ скомпрометированы, ихъ уже можно будеть повести куда угодно. Мнвніе это, развитое съ жаромъ обоими названными лицами, обладающими большимъ красноръчіемъ, сильною энергіей и далеко превосходящими князя Трубецкого, было принято съ одушевленіемъ. Заговорщики распредѣлили роли между собою. Во всѣ казармы были посланы эмиссары, но необходимость действовать поспешно привела къ тому, что м'тры были плохо согласованы. Страшно подумать о поразительныхъ ужасахъ, которые совершились бы въ этомъ злополучномъ городъ, если бы Провидъніе не позволило намъ, давъ къ тому

средство, разстроить этотъ адскій умысель. Съ перваго появленія на революціонномъ поприщѣ русскіе превзошли бы вашихъ Робеспьеровъ и Маратовъ, и когда этимъ злодѣямъ сказали, что они несомнѣнно сами пали бы первыми жертвами столь ужаснаго безумія, они дерзко отвѣчали, что знаютъ это, но что свобода можетъ быть основана только на трупахъ, и что они гордились бы, запечатлѣвая своею кровью то зданіе,



Никита Михайловичъ Муравьевъ (декабристъ). (Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова).

которое хотѣли воздвигнуть. Слава Богу, мы въ правѣ надѣяться, что все обнаружено, что въ рукахъ нашихъ всѣ нити заговора, и только для того, чтобы не порвать ихъ, еще отлагается наказаніе виновныхъ..... Мы трудимся день и ночь и надѣемся не только уничтожить зло въ настоящемъ, но и предупредитъ возможность его повторенія.

«Вы видите, — обратился императорь къ послу, — что я говорю съ вами съ неограниченнымъ довърјемъ. Я не стараюсь что либо утанть отъ васъ относительно размъровъ и значенія опасности, коей мы под-

вергались. Но съ тою же искренностью ручаюсь вамъ, что мы въ правѣ вполнѣ успокоиться насчетъ будущаго. Даю вамъ слово, что не испытываю болѣе ни малѣйшей тревоги, и я самъ хотѣлъ сказать вамъ это, дабы предоставить вамъ возможность успокоить короля касательно исхода событія, которое дѣйствительно могло имѣть ужасающія послѣдствія. Къ несчастію, оно оставитъ въ Россіи продолжительное и мучительное впечатлѣніе. Мятежъ, подавленный въ зародышѣ, будетъ имѣть для насъ нѣкоторыя изъ тѣхъ злополучныхъ послѣдствій, которыя влечеть за собою мятежъ совершившійся. Онъ внесетъ смуту и разладъ въ великое число семей, умы долго еще останутся въ состояніи безпокойства и недовѣрія. Со временемъ, терпѣніемъ и мудрыми мѣрами мнѣ, надѣюсь, удастся окончательно разсѣять это тягостное впечатлѣніе, но потребуются годы, чтобы исправить зло, причиненное намъ въ нѣсколько часовъ горстью злодѣевъ».

Во время продолжительной бесёды съ Лаферронэ императоръ Николай только вскользь коснулся внёшней политики, сказавъ, что онъ пока еще недостаточно подготовленъ къ подобному разговору, но не замедлитъ въ скоромъ времени объясниться съ посломъ о внёшнихъ дёлахъ съ тою же откровенностью, съ которою говорилъ о русскихъ домашнихъ интересахъ. Государь отпустилъ посла съ словами: «Сегодня я хотёлъ только дать вамъ средство успокоитъ тревогу, которую безуміе нашихъ русскихъ либераловъ могло возбудить въ Парижѣ, и вы можете поручиться, что долго они не въ состояніи будутъ повторить подобную попытку».

Какъ ни прямодушна и откровенна была рѣчь императора Николая, пишетъ С. С. Татищевъ, ей не удалось разсѣять опасенія французскаго посла. «Вполнѣ признавая разумность и твердость правительственныхъ мѣръ, быстроту и энергію въ приведеніи ихъ въ исполненіе, онъ продолжаль съ трепетомъ взирать на будущее въ глубокомъ убѣжденіи, что, несмотря на многочисленные аресты, истинные вожди и руководители заговора не обнаружены, что самое движеніе 14-го декабря было лишь частною вспышкою, и что участники его, обреченные на смерть, только орудія въ рукахъ лицъ, болѣе искусныхъ, которыя и послѣ ихъ казни станутъ продолжать свою преступную дѣятельность».

Вотъ на какихъ воззрѣніяхъ, исполненныхъ полнѣйшаго пессимизма, остановился графъ Лаферронэ, разсуждая о русскихъ внутреннихъ дѣлахъ того времени; онъ основывалъ свое мнѣніе на двухъ соображеніяхъ: на полномъ зараженіи высшаго русскаго общества революціонными идеями и на вопіющихъ безпорядкахъ и злоупотребленіяхъ во внутреннемъ строѣ имперіи. Лаферронэ дошелъ до такого увлеченія въ своихъ мрачныхъ предсказаніяхъ, что началъ даже осуждать людей разумныхъ реформъ въ русскомъ государственномъ строѣ и послѣ мя-

тежа 14-го декабря. Онъ пишетъ: «Главная бъда въ томъ, что люди, самые благоразумные, тъ, кто съ ужасомъ и отвращениемъ взирали на совершившияся события, думаютъ и громко говорятъ, что преобразования необходимы, что нуженъ сводъ законовъ, что слъдуетъ видоизмънитъ совершенно и основания и формы отправления правосудия, оградитъ крестьянъ отъ невыносимаго произвола помъщиковъ; что опасно пребывать въ неподвижности и необходимо, хотя бы издали, но итти за въкомъ и медленно готовиться къ еще болъе ръшительнымъ перемънамъ».

По свидътельству Лаферронэ, чувство тревоги и безпокойства охватило все русское общество, считающее всв эти преобразованія безотлагательными и неизбѣжными. Но, по его мнѣнію, возможно ли совершить ихъ безъ потрясеній въ странь, какъ Россія, гдь разврать и продажность начинаются у подножія престола и простираются до посліднихъ общественныхъ слоевъ? Конечно, можно составлять планы и проекты; но трудно будеть указать, быть можеть, и на средство прекратить зло; но когда придется применить къ делу систему, требующую почти огульной перемёны въ личномъ составё администраторовъ, кому ввърить ея исполнение? Чтобы понять всю трудность предпріятія, необходимость коего признается, однако, всёми, надо знать, до какой степени доведена продажность во всёхъ отрасляхъ управленія, и какой чудовищный безпорядокъ царитъ внутри Россіи. Если бы новый государь, разсуждаеть посоль, вступившій на престоль при столь трудныхь обстоятельствахъ, могъ исключительно заняться упорядоченіемъ внутренняго строя имперіи; если бы онъ посвятиль всі свои силы немедленному и разумному подготовленію міръ, могущихъ исцілить зло, то положение его оказалось бы менте критическимъ. Проявленныя имъ качества, крипость духа и сила воли, позволяють предположить, что онъ оказался бы на высот'в выпавшей ему на долю исполинской задачи. Но внѣшнія дѣла отвлекають его вниманіе оть внутреннихь, усложняють его положение и создають новыя опасности.

На первомъ планѣ стоялъ тогда роковой и сложный, столь важный для Россіи Восточный вопросъ.

# VIII.

Когда разыгрался мятежъ 14-го декабря и открытъ былъ повсемѣстный заговоръ въ Россіи, цесаревичъ Константинъ Павловичъ утѣшалъ себя сначала надеждою, что поляки къ этому дѣлу не причастны и останутся въ сторонѣ. Намеки въ подобномъ смыслѣ встрѣчаются въ письмѣ его къ императору Николаю отъ 25-го декабря 1825 года, и цесаревичъ съ удовольствіемъ отмѣчаетъ: «Благодареніе Богу, до настоящаго времени среди этихъ гнусныхъ открытій не скомпрометировано имя кого бы то ни было изъ тѣхъ, которыхъ мой покойный благодѣтель соблаговолилъ ввѣрить моему начальствованію. Здѣсь все спокойно и удивлено и возмущено петербургскими ужасами» 429.

Вскорѣ, однако, цесаревичу пришлось разочароваться въ своихъ надеждахъ, возлагаемыхъ на поляковъ. Ближайшее разслѣдованіе заговора въ С.-Петербургѣ открыло слѣдъ сношеній и переговоровъ между членами русскихъ тайныхъ обществъ и представителями подобныхъ же обществъ, существовавшихъ въ Польшѣ. Пестель и Бестужевъ-Рюминъ не замедлили выдать своихъ польскихъ собратьевъ головою, представивъ даже, можетъ быть, установившіяся между ними сношенія въ преувеличенномъ видѣ 430. Цесаревичъ пытался, насколько могъ, выгородить виновныхъ поляковъ въ глазахъ императора и писалъ 7-го (19-го) января 1826 года государю:

«У насъ до настоящаго времени все, славу Богу, совершенно спокойно, и, полагаясь на Его милость, надфюсь, что такъ оно и продолжится. Благоволите разр'вшить мн , дорогой брать, представить вамъ одно замѣчаніе по поводу всѣхъ сдѣланныхъ вамъ показаній: мнѣ кажется, что эти несчастные русскіе, оказавшись по своему поведенію недостойными этого имени и видя, что до настоящаго времени среди скомпрометированныхъ нътъ ни одного поляка, за отсутствиемъ доказательствъ, пытаются набросить на нихъ подозрѣнія; мой долгъ велитъ мнѣ обратить на это ваше вниманіе въ виду того, чтобы тѣ, которые пользовались покровительствомъ покойнаго императора, не сдълались жертвами интриги, подозрѣній и сомнѣній. Замѣтьте при этомъ, что всѣ сдѣланныя показанія заставляють подразумѣвать, что я задержанъ здась, что я долженъ прівхать въ Петербургъ и т. д., и многое другое въ томъ же родъ. Повторяю вамъ, дорогой братъ, отъ глубины привязанности, питаемой мною къ вамъ, что мое присутствіе здёсь болѣе импонируетъ имъ, какъ русскимъ, такъ и полякамъ. Обдумайте это, и вы поймете справедливость того, что я говорю» 431.

Черезъ день, 9-го (21-го) января, цесаревичъ въ дополненіе къ сказанному имъ въ предшествовавшемъ письмѣ просилъ императора Николая прислать въ Варшаву довѣренное лицо, которое могло бы засвидѣтельствовать, что въ Польшѣ все спокойно, и дѣла идутъ, какъ въ царствованіе покойнаго императора; въ показаніяхъ арестованныхъ цесаревичъ продолжаетъ видѣть одну грубую интригу, сшитую бѣлыми нитками, которую не трудно разобрать съ перваго раза <sup>432</sup>. Армія, завѣрялъ цесаревичъ, одушевлена наилучшимъ духомъ.

Впрочемъ, защищая поляковъ отъ привлеченія къ отвѣтственности за принадлежность къ тайнымъ обществамъ, цесаревичъ заступался также за одного русскаго, подполковника лейбъ-гвардіи Гродненскаго полка Лунина. Объ немъ Константинъ Павловичъ писалъ Ф. П. Опочинину для доклада государю:

«Статься можеть, что онь, находясь въ неудовольствіи противу правительства, могъ что либо насчеть онаго говорить, какъ сіе случается не съ однимъ имъ,—даже его императорское величество изволитъ припомнить, что мы даже иногда между собою, сгоряча, не обдумавшись, бывали въ подобныхъ случаяхъ не всегда умѣренными; но это еще не означаетъ какого либо вреднаго направленія. Винить его въ томъ, что онъ зналъ о тайномъ обществѣ и не донесъ тогда правительству, хотя можно, но надобно принять въ соображеніе и то, что въ оное, какъ теперь открылось, столько входило двоюродныхъ и троюродныхъ братьевъ и другихъ родственниковъ его» 433.

Подобную точку зрѣнія трудно было удержать надолго, по мѣрѣ дальнѣйшихъ разоблаченій, добытыхъ въ С.-Петербургѣ, въ особенности послѣ допроса арестованнаго князя Яблоновскаго.

28-го января (9-го февраля) 1826 года, императоръ Николай заговориль уже въ письмѣ къ брату о «mesures de rigueur» и прислаль ему необходимыя полномочія, чтобы дѣйствовать цесаревичу вполнѣ по его усмотрѣнію, не выходя изъ обычной колеи (sans sortir du train ordinaire). «Конечно,—прибавиль государь,—нужно дѣйствовать съ величайшею мягкостью, чтобы не дать пищи недовольнымъ, но мнѣ кажется, что еще болѣе запаздывать карою было бы преступною слабостью съ нашей стороны; впрочемъ, скажу еще разъ: полная свобода вамъ дѣйствовать такъ, какъ вы найдете необходимымъ» 434.

Цесаревичъ призналъ невозможнымъ продолжать бездѣйствіе въ прежнемъ смыслѣ, и, 7-го (19-го) февраля, учрежденъ былъ въ Варшавѣ слѣдственный комитетъ для открытія тайныхъ обществъ, существовавшихъ, какъ въ царствѣ Польскомъ, такъ и въ областяхъ, отъ прежней Польши къ имперіи присоединенныхъ. Комитетъ состоялъ изъ десяти членовъ, пяти русскихъ и пяти польскихъ, а именно: предсѣдателя сената графа Станислава Замойскаго, дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Новосильцова, сенаторовъ и воеводъ графа Станислава Грабовскаго и Франциска Грабовскаго, исправлявшаго должность военнаго министра, генерала Гауке, генералъ-лейтенанта Куруты, дивизіоннаго генерала Раутенштрауха, барона Моренгейма, генералъ-майора Кривцова и капитанъ-командора Колзакова.

Въ дополненіе къ офиціальнымъ донесеніямъ цесаревичъ писалъ императору Николаю 9-го (21-го) февраля:

«Я дъйствоваль въ этомъ случать такъ, какъ ноступиль бы при жизни покойнаго императора, и согласно приказаніямъ, которыя онъ даваль мит, то-есть во всякихъ важныхъ случаяхъ заставлять поляковъ дъйствовать самихъ; слъдственный комитетъ составленъ изъ вставъ наи-

болѣе выдающихся и именитыхъ людей страны; это довѣріе заставитъ замолчать критиковъ, прекратитъ слухи и тому подобныя вещи, порождающія безпокойство въ умахъ, и всѣ убѣдятся, въ чемъ дѣло. Никто не былъ арестованъ иначе, какъ на основаніи требованій самого комитета, и слѣдовательно я остаюсь совершенно въ сторонѣ и не могу быть обвиненъ въ лицепріятіи и произволѣ; я становлюсь исполнителемъ, а не источникомъ приказаній. Все это крайне необходимо, чтобы придать еще болѣе важности всему, что дѣлается. Я почти увѣренъ, что эти господа окажутся еще болѣе суровыми и строгими, чѣмъ мы были бы сами» 435.

Между тѣмъ удалось захватить бумаги генерала Княжевича; въ нихъ найдены были копіи писемъ, которыми обмѣнялись императоръ Александръ и Костюшко, послѣ занятія Парижа въ 1814 году <sup>436</sup>. Цесаревичъ воспользовался этимъ случаемъ, чтобы въ мысляхъ, высказанныхъ тогда государемъ польскому патріоту, найти новые аргументы для оправданія цѣлей, которыми задались члены польскихъ тайныхъ обществъ. 15-го (27-го) февраля 1826 года, Константинъ Павловичъ писалъ императору Николаю:

«Бумаги, найденныя у генерала Княжевича, являются подтвержденіемъ того, что я постоянно говориль вамъ, дорогой братъ, по поводу объщаній, на которыхъ поляки основывали свои надежды; это-копіи переписки генерала Костюшки, и кто можетъ поручиться, что не существуетъ другихъ, распространенныхъ среди поляковъ? Прочтите конецъ письма покойнаго императора 437, и вы найдете въ немъ разгадку всего «національнаго общества (société nationale)»; что же вы хотите, чтобы посл'в столь положительных об'вщаній, на которых они основывали свои надежды, имъ говорили въ опровержение ихъ поступковъ и ихъ намфреній; посудите сами безпристрастнымъ образомъ о положеніи вещей; я увфренъ, что, быть можеть, къ концу царствованія императора было многое, отъ чего бы онъ отказался, но было слишкомъ поздно, и объщание, разъ ужъ оно было дано при наличи всевозможныхъ неоспоримыхъ документовъ, не могло быть взято обратно; сверхъ того, вся совокупность обстоятельствъ положительно доказала бы цёль покойнаго императора, направленную къ обезпеченію успъха задачи, которую онъ поставиль себъ; и не далье, какъ во время своего послъдняго пребыванія, онъ дважды положительно это высказываль намъ, моей жень и мнь; та же рычь была повторена имъ множеству лицъ, какъ военныхъ, такъ и гражданскихъ.

«Нашъ слѣдственный комитетъ работаетъ своимъ порядкомъ, и я скажу болѣе, работаетъ хорошо, съ усердіемъ и настойчивостью. Поляки вообще возмущены и огорчены самымъ чувствительнымъ образомъ тѣмъ, что между ихъ соотечественниками могли встрѣтиться такія лица,

которыя встунили въ прямыя сношенія съ революціонерами у васъ; комитеть прилагаетъ всѣ усилія, чтобы открыть ихъ всѣхъ, и общественное миѣніе высказывается въ крайне здравомъ смыслѣ, говоря, что если русскій долженъ быть наказанъ одинъ разъ, то полякъ долженъ быть наказанъ десять разъ, само собою разумѣется, въ томъ случаѣ, если они состояли въ связи съ революціонерами, чтобы все поставить вверхъ дномъ,



Артамонъ Захаровичъ Муравьевъ (декабристъ). (Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова).

или даже если бъ они руководствовались личными побужденіями, чтобы дъйствовать такимъ образомъ повсюду; большаго нельзя требовать отъ нихъ послъ объщаній, которыя были даны имъ столь положительнымъ образомъ. Уныніе—всеобщее, и вст съ огорченіемъ видятъ, что событія принудили— и основательно — дъйствовать со строгостью въ отношеніи части ихъ соотечественниковъ, между тъмъ какъ они надъялись на противное, что свидътельствуетъ о хорошемъ духъ, одушевляющемъ ихъ; я прилагаю вст усилія, чтобы усноконть ихъ, и неустанно повторяю

имъ, что нѣсколько паршивыхъ овецъ не могутъ вліять на остальныхъ, разъ онѣ будутъ отдѣлены отъ нихъ, и что стадо останется прекраснымъ, и что оно таково, какимъ должно быть» <sup>438</sup>.

Императоръ Николай въ отвѣтъ на доводы, представленные цесаревичемъ въ пользу и въ извиненіе поляковъ, отвѣчалъ брату 20-го февраля (4-го марта):

«Содержаніе вашего посл'єдняго письма доставило мн'я величайшее удовольствіе въ виду т'яхъ изв'ястій, которыя вы сообщаете ми'я относительно настроенія умовъ, господствующаго въ Варшавѣ; признаюсь, что у меня никогда не было ни малѣйшаго безпокойства на этотъ счетъ, ни сомниній относительно впечатлинія, которое должно было произвести на людей разсудительныхъ, върныхъ и любящихъ порядокъ, извъстіе о проискахъ, направленныхъ къ ниспроверженію его подъ прикрытіемъ чувства, крайне почтеннаго, но обмануться насчеть котораго могуть, конечно, только немногіе, такъ какъ громадная разница, желать ли чего либо почти объщаннаго (presque promise) или же предупреждать (prévenir) правительство въ его мфропріятіяхъ путемъ тайныхъ и, слфдовательно, преступныхъ (coupable) средствъ. Такимъ образомъ, при установленныхъ вами порядкахъ, они могли бы видёть въ этомъ лишь полное дов'тріе со стороны правительства и, будучи польщены въ своемъ національномъ самолюбіи, усмотрѣть доказательство, что правительство не слабъеть въ виду опасности, а принимаеть мъры, чтобы предупредить и пресвчь зло, прежде чвмъ оно разовьется; нужно было быть сумасшедшимъ, чтобы не быть довольнымъ этимъ, и, конечно, ужъ не я подумаль бы, что они могуть быть таковыми; прибавьте къ этому чувство благодарности, которымъ они обязаны нашему ангелу! Что же касается тахъ, которые непабажно, хотя и въ небольшомъ числа, будутъ неповинно смѣшаны съ истинными виновными, мнѣ кажется, что въ интересахъ каждаго порядочнаго человѣка желать, чтобы рано или поздно съ него было снято всякое подозрѣніе; поэтому знать, что тебя подозр'ввають, и не им'ять возможности оправдаться, по крайней м'яр'я, на мой взглядъ, невыносимое чувство. Мы арестуемъ не для того, чтобы искать жертвъ, а для того, чтобы оправдать оклеветанныхъ. Все, что вы сдёлали для слёдствія, превосходно и можетъ имёть лишь наилучшіе результаты» <sup>409</sup>.

Независимо отъ сообщенія императору Николаю своего мнѣнія по дѣламъ царства Польскаго и по поводу учрежденнаго варшавскаго слѣдственнаго комитета, цесаревичъ писалъ о тѣхъ же вопросахъ въ еще болѣе откровенныхъ выраженіяхъ своему другу Ф. П. Опочинину, съ просьбою сообщить содержаніе этихъ писемъ государю, «pour fixer son opinion».

Приведемъ здѣсь наиболѣе существенную часть письма цесаревича отъ 5-го (17-го) февраля 1826 года.

«Изъ прочитанныхъ мною показаній Яблоновскаго, — писалъ Константинъ Павловичъ, — я усматриваю лишь естественныя послёдствія того положенія, въ которомъ находится эта страна, и тіхъ різчей, которыя были произнесены съ высоты престола во время бывшихъ здёсь трехъ сеймовъ; кромѣ того, всѣ эти господа видять, что старая Финляндія была присоединена къ новой, а не новая къ старой; теперь спрашиваю я васъ: какъ хотите вы, чтобы подобный примѣръ не вскружиль имъ голову? Имъ всѣмъ были хорошо извѣстны слова и образъ мыслей покойнаго императора, потому что онъ и не скрывалъ ихъ передъ ними и даже, наконецъ, въ последнее время высказалъ ихъ, какъ статскимъ, такъ и военнымъ лицамъ. Говоря чистосердечно, можете ди вы ихъ въ томъ упрекнуть? Войдите въ ихъ положение и предположите, что Россія подверглась бы такому же раздёлу, какъ Польша, какой въ такомъ случав быль бы вашь собственный образь действій и взглядь? Доложите все это императору, такъ какъ желтый и малиновый цвътъ у васъ не настолько въ виду, какъ здъсь, равно какъ и въ Литвъ. Развъ они слівны и глухи? Предположенія покойнаго императора были мнів извістны; однимъ словомъ я прошу нодумать немного о прошломъ и поставить себя на занимаемое мною мъсто. Тогда увидять затруднительное положеніе, въ которомъ я нахожусь, чтобы действовать, впрочемъ, умёя только повиноваться, я именно буду поступать такъ же, какъ и прежде, съ тѣмъ же усердіемъ и тою же преданностью. Императоръ, при восшествіи своемъ на престоль, об'єщаль манифестомъ, даннымъ этой стран'ь, следовать стопамъ покойнаго императора, и привелъ этимъ всёхъ въ восторгъ; теперь же увидятъ, быть можетъ, иное. Истина должна быть высказана, и я высказываю ее такою, какою она представляется моему сужденію, и буду ее повторять, пока мнѣ это позволять и пока желають ее отъ меня выслушивать. Если я получу приказаніе молчать, я подчинюсь со всею покорностью, которая, какъ вамъ изв'єстно, свойственна мив со дня рожденія. Прочтите все сказанное зд'ясь императору, ему необходимо это знать, чтобы установить свое митніе» 443.

Черезъ день цесаревичъ Константинъ Павловичъ въ перепискѣ съ Опочининымъ снова возвращается къ затронутому имъ вопросу, въ письмѣ отъ 7-го (19-го) февраля, прибавивъ къ нему слѣдующія собственноручныя строки <sup>441</sup>:

«Согласно нам'вреніямъ императора и повелініямъ, сообщеннымъ мні по этому поводу графомъ Грабовскимъ, я облеченъ властью, такъ сказать, диктаторскою и неограниченною, чтобы приступить къ разслідованіямъ въ этой страні, руководствуясь показаніями князя Яблоновскаго. Вы поймете сами, и я попрошу васъ обратить вниманіе его величества на то, что положеніе мое въ этой страні становится весьма щекотливымъ и, сверхъ того, благодаря обстоятельствамъ, весьма

труднымъ. Умъя только повиноваться и примъняясь къ инструкціямъ, паннымъ мнъ покойнымъ благодътелемъ моимъ насчетъ этой страны и образа въ ней дъйствія, мнъ казалось полезнымъ учредить здъсь по примъру С.-Петербурга слъдственный комитеть, направление и наблюденіе за которымъ я предоставляю себів, а такъ какъ между лицами, которыхъ комиссія будеть призывать, допрашивать и даже арестовывать, могуть быть подданные имперіи (поляки) и королевства, а также русскіе, то я назначиль членами комитета: Новосильцова, Куруту, Кривнова, Колзакова и Морейнгейма, какъ русскихъ, а затѣмъ: графа Замойскаго, президента сената, Соболевскаго, министра юстиціи, графа Грабовскаго, министра духовныхъ дѣлъ, Гауке, военнаго министра, воеводу Грабовскаго и генерала Раутенштрауха, въ качествъ секретаря: Такимъ образомъ въ комитетѣ соединены люди разныхъ цвѣтовъ, разныхъ убъжденій и всь занимающіе общественныя должности. Ихъ образъ дъйствій сниметь съ нихъ личину и заставить умолкнуть толки и сплетни свъта; тогда они увидять, въ чемъ дъло, и какую цъль преслъдують люди, стремящіеся къ ниспроверженію установленнаго порядка. Наибольшая гласность и наибольшее довфріе къ этимъ господамъ заставить ихъ действовать и поражать виновныхъ. C'est un indiciam delegate mixtum. Всв эти секретныя следствія противны общественному мивнію и духу времени, а такъ какъ мы живемъ здёсь при конституціонномъ порядкъ вещей, то все остается здъсь въ смыслъ установленнаго правленія и не выходить, сверхъ того, изъ правиль. Сообщите мнф, что скажеть императорь; я не могь лучше действовать при моемь взгляде на вещи» 442.

12-го (24-го) февраля, цесаревичь продолжаль:

«Скажу вамъ теперь, что комитетъ, о которомъ я васъ предувѣдомлялъ въ прошедшемъ письм'в, что я учредилъ зд'всь, по предоставленной мн'в власти государемъ императоромъ дъйствовать неограниченно насчетъ открытій тайныхъ обществъ, началъ свои засъданія съ прошедшаго понедѣльника. Объ арестованныхъ по сіе время лицахъ препровождаю при семъ списокъ; далее, кто будетъ, буду васъ уведомлять. О сю пору при всемъ неутомимомъ стараніи и изысканіи комитета ничего еще не открывается между какъ nationalité. Cie самое поставляетъ меня въ обязанность повторить еще вамъ, что я уже писалъ отчасти, что надобно войти въ тонкость всёхъ обстоятельствъ и поводовъ, которые были даны полякамъ питать въ себъ этотъ духъ. Я ихъ нимало не защищаю: пускай что угодно будеть съ ними сдёлано; но долгъ мой есть поставить на видъ всю истинную правду и обстоятельства, которыя мнъ ближе всёхъ извёстны, ибо и мое положение въ теперешнее время насчетъ сего весьма есть критическое. Покойному государю императору угодно было не только дать имъ питаться надеждою, но десять леть сряду

словами и дъяніями своими вкореняль и внушаль онь въ нихъ сію мысль; и по сему самому что же мий оставалось дилать, какъ исполнять волю государя и съ оною сообразоваться. Я поставляю вамъ въ свидетели: Василія Сергфевича Ланского, который теперь въ С.-Петербургф, и Николая Николаевича Новосильцова, что я имъ говорилъ тогда, когда первые дошли сюда слухи насчеть возстановленія царства Польскаго, что по-моему бы лучше прислать сюда губернаторовъ и вице-губернаторовъ, и даже поименовывалъ таковыхъ 443. Къ открытію перваго сейма, бывшаго въ 1818 году, я ничего не зналъ, какая приготовляется рѣчь; статсъ-секретарь Каподистріо въ то время насчеть оной мив сказаль: «посмотрите, что будеть; она не только на одну Польшу, но на Россію и на всю Европу сдълаетъ вліяніе». Я также поставляю въ свидътели его императорское высочество великаго князя Михаила Павловича, бывшаго во время сейма въ Варшавъ въ 1818 году, что, прівхавши съ государемъ императоромъ отъ развода, когда мы входили съ нимъ по круглой лестнице въ его комнаты, я осмелился его императорскому величеству отв'вчать насчеть его предположенія и представительнаго правленія. На что государь императоръ даже съ нікоторымъ гнівомъ изволиль мив отозваться. Потомъ, во всёхъ случаяхъ, изволилъ мив всегда твердить: «развѣ ты не понимаешь, что не имъ даютъ вмѣсто желтыхъ красные воротники, а вамъ вмъсто красныхъ желтые». Сверхъ того, во всёхъ польскихъ губерніяхъ, присоединенныхъ къ Россіи, государь императоръ изволилъ назначить губернаторовъ и вице-губернаторовъ изъ поляковъ; впоследствии для всехъ сихъ губерній мундиры даны были съ малиновыми воротниками, и наконецъ во время последняго пребыванія въ Варшав'я всего Литовскаго корпуса генераламъ, адъютантамъ и другимъ чинамъ вмѣсто краснаго цвѣта приказалъ имѣть на воротникахъ и прочемъ обмундированіи малиновый, и даже угодно было, чтобы и шитье генеральское на мундирахъ было золотое, но такое же самое, какъ у польскихъ генераловъ; я уже упросилъ его императорское величество оставить прежнее, и въ доказательство сего, что его было такое намфреніе, вфрно цфлъ и хранится еще въ гардеробф въ С.-Петербургѣ воротникъ генеральскій, который онъ приказалъ сдѣлать на образецъ съ шитьемъ золотымъ на малиновомъ сукнѣ по образцу польскаго. Словомъ сказать, государь императоръ не только во всёхъ своихъ рѣчахъ къ сеймамъ и дѣйствіяхъ, но даже въ разговорахъ во многихъ случаяхъ съ польскими, какъ статскими, такъ и военными чинами, откровенно изъяснялъ свои насчетъ ихъ намъренія; слъдовательно, что же мудренаго, что у нихъ вскружились головы на чувствахъ nationalité? Имъ сіе безпрестанно внушалось, они привыкли къ сей мысли и полагали, что сіе есть положительное; винить же ихъ за это, кажется, не можно: кто бы такой, будучи на ихъ месте, не пожелаль сего? Въ нихъ эта мысль общая; развѣ всѣхъ ихъ можно за оную истребить? А между тѣмъ, они хвастаются и весьма дорожатъ тѣмъ, что у нихъ съ самыхъ древнихъ временъ даже въ исторіи нѣтъ примѣра, чтобы были въ Польшѣ цареубійцы. Впрочемъ, я повторяю вамъ еще, что я далекъ отъ той мысли, чтобы защищать виновныхъ поляковъ; но только долгъ истины и обязанности моей побуждаетъ меня все сіе объяснить и просить васъ доложить его императорскому величеству, не благоугодно ли будетъ обратить особенное свое на оное вниманіе.

«Рѣчи на сеймахъ при открытіи и закрытіи государемъ препровождаются при семъ. Онѣ служатъ доказательствомъ моимъ словамъ. Многіе думали и думаютъ, что это воля государя, чтобъ готовить умы. Еще же имъ кружитъ умы Финляндія и ея соединеніе въ одно. Vous n'avez qu'à juger vous-même de ce qui en est».

Насчетъ того, что примъръ Финляндіи служитъ для поляковъ соблазномъ, цесаревичъ снова писалъ Опочинину въ письмѣ отъ 22-го февраля (6-го марта):

«Прошу доложить его императорскому величеству, что всв поляки однѣхъ мыслей, и, сколько мнѣ случалось слышать, желаніе ихъ есть общее соединеніе отошедшихъ провинцій, но, чтобы предпринимать какія для сего произвольныя дѣйствія, они отъ сего весьма далеки и никакъ не одобряють таковыхъ намѣреній; а напротивъ весьма оныя съ прискорбіемъ хулятъ, ибо сіе могло быть мыслію только какого нибудь князя Яблоновскаго и ему подобныхъ; но поводы, данные имъ, а наиболѣе примѣръ, утверждаютъ ихъ въ ихъ желаніи; они видѣли, что когда новая Финляндія была присоединена къ Россіи, и сдѣлано было, подобно царству Польскому, великое княжество Финляндское, то не новую Финляндію присоединили къ старой, а старую къ новой. Слѣдовательно и они шитаютъ такую же надежду. Я совсѣмъ далекъ выводить насчетъ сего какое либо мое собственное заключеніе, но только когда таковой примѣръ мнѣ выставятъ на видъ, прошу разрѣшить меня, что мнѣ на оное отвѣчать».

Когда Опочининъ прочелъ императору Николаю письмо цесаревича, государь пожалъ плечами и сказалъ: «ахъ!». Опочининъ сообщилъ Константину Павловичу этотъ эпизодъ, сопровождавшій чтеніе письма, и получилъ въ отвѣтъ слѣдующія строки:

«На статью, въ которой описываете, что при чтеніи письма моего касательно мнѣній поляковъ и ихъ сравненія положенія ихъ съ финнами государь императоръ изволилъ пожать плечами и сказать: ахъ! скажу, что хотя этотъ ахъ! весьма справедливъ, но поляки, имѣя предъ своими глазами примѣръ Финляндіи, какой давать имъ отвѣтъ, когда выставляютъ на видъ оный?» 444

Прямого отвъта на поставленный столь категорическимъ образомъ вопросъ цесаревичъ не получилъ, и онъ замолкъ по поводу сравненія, настойчиво проводимаго имъ между Финляндіею и Польшею. Въ перепискъ стали зато появляться намеки на дряхлость: «Старъ уже сталъ и дряхлъ,—писалъ Константинъ Павловичъ къ Опочинину,—кости болятъ; пора меня въ какую нибудь Цурукантскую крѣпость въ плацъмайоры, а если будетъ особенная милость, то въ коменданты». Въ письмахъ же къ государю цесаревичъ заговорилъ о старости и сталъ неръдко называть себя ветераномъ и инвалидомъ.

#### IX.

Перейдемъ теперь къ польскому вопросу, какъ его понималъ въ то время императоръ Николай.

Царствованіе императора Александра І-го далеко отодвинуло насъ отъ екатерининскихъ воззрѣній на польскій вопросъ, или, вѣрнѣе сказать, на значеніе, которое въ этомъ вопросѣ играютъ области, доставшіяся намъ по тремъ раздѣламъ Рѣчи Посполитой; цѣлая пропасть раздѣляетъ политическія воззрѣнія двухъ столь различныхъ между собою эпохъ русской исторіи. Достаточно припомнить всю опредѣленность взглядовъ императрицы Екатерины ІІ на историческое право, принадлежащее Россіи на эти земли, чтобы оцѣнить коренное измѣненіе, послѣдовавшее въ позднѣйшихъ правительственныхъ мѣропріятіяхъ. Взгляды императрицы съ полною яркостью выразились въ медали, которая появилась послѣ второго раздѣла Польши съ надписью: «отторженная возвратихъ». Подобная медаль не могла бы занять мѣсто въ лѣтошсяхъ царствованія императора Александра; она служитъ нагляднымъ выраженіемъ политическаго антагонизма, существовавшаго между бабушкою и внукомъ.

Еще опредѣленнѣе и яснѣе Екатерина II выразила свои мысли по поводу разбираемаго вопроса въ письмѣ къ Гримму отъ 5-го апрѣля 1795 года. Когда политическій противникъ Россіи, прусскій министръ Герцбергъ, высказывалъ мнѣніе о принадлежности Западнаго края къ Польшѣ, императрица писала:

«Эта скотина Герцбергъ заслуживаетъ, чтобы его порядкомъ побили,—у него столько же познаній въ исторіи, какъ у моего попугайчика. (Cette pécore de Hertzberg seule mérite d'être tapée d'importance: il n'a pas plus des connaissances en fait d'histoire que ma perruche). Онъ смѣетъ говорить, что Россія не могла доказать своихъ правъ, присоединяя Полоцкъ; онъ могъ бы сказать, что Россія не придаетъ никакого значенія устарѣлымъ доказательствамъ, ибо Полоцкъ былъ отданъ Владимиромъ І

старшему изъ двѣнадцати его сыновей Изяславу, отъ котораго произошли князья полоцкіе».

Переходя, затёмъ, къ образованію Литовскаго княжества, императрица продолжаетъ:

«Иятый сынъ Ольгерда, Ягеллонъ, сталъ въ 1386 году королемъ Польши, принявъ латинство и женившись на Ядвигѣ, королевѣ польской. Онъ-то именно и присоединилъ Литву къ Польшѣ, но глупый, невъжественный министръ ничего этого не знаетъ; высокомъріе дълаетъ его глупымъ и грубымъ, какъ померанскій быкъ. Онъ не знаетъ, что не только Полоцкъ, но и вся Литва производила во всёхъ судахъ всё дъла свои на русскомъ языкъ, что веъ акты литовскихъ архивовъ писались на русскомъ языкъ и русскими буквами, что лътосчисление въ нихъ велось по нашему греко-церковному обычаю отъ сотворенія міра, при чемъ греческіе церковные индикты служили постоянно закономъ. Это доказываетъ, что до XVII въка не только въ Полоцкъ, но и во всей Литвъ греческое исповъдание было господствующимъ, и что его исповъдывали князья и великіе князья, что даже вст церкви, особливо же соборы, строились алтаремъ на востокъ, по обычаю восточной церкви. Если вамъ нужны еще доказательства, можете потребовать — правду доказать не трудно. Сверхъ того, Полоцкъ и Литва разъ двадцать переходили изъ рукъ въ руки, и ни одного договора не было заключено безъ того, чтобъ та или другая сторона не требовала части или цёлаго, смотря по обстоятельствамъ. Глупый государственный министръ можетъ быть при случат еще болже побитъ за свое незнаніе... Осель!» 445

Когда же Гриммъ сообщилъ Екатеринѣ, что поляки совѣтуютъ ей принять титулъ королевы польской, императрица отвѣчала ему 16-го сентября 1795 года: «При раздѣлѣ я не получила ни одной пяди польской земли. Я получила то, что сами поляки не переставали называтъ Червонною Русью: Кіевское воеводство, Подолію и Волынь; Литва же никогда не была коренною частью Польши, равно какъ и Самогитія. Такимъ образомъ, не получивъ ни пяди польской земли, я не могу принять и титулъ королевы польской» 446.

Императоръ Александръ I-й, относившійся вообще критически и съ недоброжелательствомъ ко всёмъ начинаніямъ своей бабки, усвоиль себё съ молодыхъ лётъ совершенно иную точку зрёнія на этотъ вопросъ. Она выразилась окончательно въ рёшеніи государя принять въ 1815 году титулъ короля польскаго; вмёстё съ тёмъ на Вёнскомъ конгрессё изъ обрёзковъ Варшавскаго герцогства создано было конституціонное королевство Польское, которое одинъ польскій писатель, Мохнацкій, признаетъ «настоящей политической змёсй за назухою самодержавной Россіи».



Императрица Александра Осодоровна съ великимъ княземъ Александромъ Николаевичемъ и великой княжной Маріей Николаевной.

Съ граворы Райта. сдъланной съ портрета писаннаго доу.



Въ разговорѣ съ Лагарпомъ въ Вѣнѣ, въ октябрѣ 1814 года, императоръ Александръ высказалъ своему бывшему наставнику мысли, которыми намѣревался руководствоваться при рѣшеніи польскаго вопроса. «Невозможно, — сказалъ государь, — чтобы полякъ забывалъ, что онъ принадлежитъ къ народу, нѣкогда бывшему независимымъ. Я чувствую что, родись я полякомъ, я думалъ бы точно также. Поэтому слѣдуетъ



Князь Сергъй Григорьевичъ Волконскій (декабристь). (Съ портрета, приложеннаго къ его "Запискамъ").

ожидать, что поляки будуть пользоваться всякимъ случаемъ, чтобы вернуть свое политическое существованіе, какъ народа; такимъ образомъ мнѣ придется осудить себя въ отношеніи ихъ на постоянную недовѣрчивость, принимать, быть можетъ, инквизиторскія мѣры, которыя усилять ихъ недовольство, не приводя къ успокоительнымъ результатамъ. Въ ихъ глазахъ я буду притѣснителемъ, противъ котораго они могутъ не возмутиться, помня великодушіе, съ которымъ я простилъ все; но они будутъ считать себя свободными отъ всякой благодарности въ отно-

шенін монхъ преемниковъ. По моему мнінію, лучше ужъ немедленно и по собственному побужденію дать имъ то, чего они такъ горячо желають; это совийстить въ себи одновременно и справедливость и хорошую политику. (Il est impossible qu'un polonais oublie qu'il appartient à une nation jadis indépendante. Je sens, que né polonais, je penserais de même. On doit donc s'attendre que les polonais profiteront de toutes les occasions, pour recouvrer leur existence politique, comme nation; ainsi il faudra me condamner, à leur égard, à une perpétuelle défiance, prendre peut-être des mesures inquisitoriales, qui accroîtront leur mécontentement, sans avoir de résultats tranquillisants. A leurs yeux je serai un oppresseur contre lequel il est possible qu'ils ne s'insurgent pas, en se rappelant la générosité avec laquelle j'ai tout pardonné; mais ils se regarderont comme déliés de toute reconnaissance à l'égard de mes successeurs. Il vaut mieux, ce me semble, leur accorder tout de suite et de bonne grâce, ce qu'ils désirent avec tant d'ardeur; il y a là justice et bonne politique à la fois)» 447.

Но Александръ, создавая вновь королевство Польское, не довольствовался подобнымъ отступленіемъ отъ основныхъ началъ Екатерининской политики; онъ, не стёсняясь, при разныхъ случаяхъ, высказывалъ полякамъ свое непреклонное намърение дать королевству внутреннее расширеніе, возвративъ ему губерніи имперіи, ніжогда входившія въ составъ Ръчи Посполитой. Въ этихъ видахъ послъдовало объединение въ военномъ отношеніи, а именно цесаревичъ Константинъ Павловичъ, носившій званіе главнокомандующаго польскою армією, командоваль также литовскимъ корпусомъ, мундирамъ котораго присвоены были польскіе цвіта; составъ офицеровъ также быль преимущественно польскій. Сверхъ сего, Литва и западныя губерній подчинены были негласно цесаревичу и въ гражданскомъ отношеніи. Подобныя м'єропріятія должны были утвердить въ польскихъ умахъ убъжденіе, что присоединеніе къ Польшѣ такъ называемаго забраннаго края составляетъ только вопросъ времени. Поэтому неудивительно, что даятельность тайныхъ обществъ направлена была къ той же цёли, клонившейся именно къ осуществленію наміченнаго правительствомъ исправленія исторической несправедливости; усердно работая въ этомъ духф, общества подготовляли почву для великаго переворота, въ теченіе многихъ літь настойчиво возвѣщавшагося съ высоты престола.

Такимъ образомъ императоръ Александръ въ порывѣ великодушнаго увлеченія посѣялъ вѣтры; расточая щедрою рукою обѣщанія, которымъ вслѣдствіе внезапной кончины государя не суждено было перейти въ жизнь, онъ невольно предоставилъ своему преемнику печальную участь пожинать бурю, которая въ 1831 году привела къ тому, что императоръ Николай нашелся вынужденнымъ писать цесаревичу Константину

Павловичу: «Qui des deux doit périr, car il parait que périr il faut, est-ce la Russie ou la Pologne. Decidez vous-même?» 448.

Но возвратимся къ 1826 году. Нужно сказать, что императоръ Николай Павловичъ поставилъ сразу спорный вопросъ въ настоящія рамки. Воцарившійся молодой государь не замедлилъ произнести свой приговоръ надъ бывшими дотолѣ въ ходу мечтаніями, въ выраженіяхъ рѣзкихъ, можетъ быть, даже суровыхъ, но зато вполнѣ ясныхъ, не допускавшихъ превратныхъ толкованій. Спорный вопросъ распадался на двѣ части. Съ одной стороны, императоръ Николай твердо рѣшился строго соблюдать и поддерживать въ царствѣ Польскомъ дарованную предшественникомъ его конституцію и слово свое сдержалъ ненарушимо, въ чемъ отдаютъ ему теперь справедливость даже недоброжелатели его изъ польскаго лагеря.

Одинъ польскій историкъ пишетъ:

«Наши историки, смотрящіе на вещи лишь сквозь призму 1831 года, говорять о презрѣніи и непоборимомь отвращеніи императора Николая къ конституціонному устройству Польши. Въ этой оцінкі можеть заключаться доля правды, такъ какъ характеръ государя съ трудомъ поддавался малъйшему раздълу власти; тъмъ не менъе, въ течение первыхъ четырехъ лътъ своего царствованія, императоръ Николай не только пальцемъ не затронулъ учрежденій Польши, но не переставалъ выполнять свои обязанности конституціоннаго короля лучше, чёмъ его предшественникъ..... Въ концѣ концовъ, быть можетъ, это былъ все-таки государь, наиболье подходящій для того, чтобы приспособить поляковь къ условіямъ ихъ существованія и заставить ихъ утратить много дурныхъ привычекъ, усвоенныхъ ими въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ» 449. Но, съ другой стороны, свято соблюдая ненарушимость польской конституціи, императоръ Николай, вмѣстѣ съ тѣмъ, провель рѣшительную грань между Польшею и Россіею, и не ратификоваль загадочныхъ объщаній, которыя расточаемы были при разныхъ случаяхъ Александромъ I.

Основной взглядъ государя на этотъ спорный вопросъ лучше всего выразился въ слѣдующихъ строкахъ письма Николая Павловича къ цесаревичу:

«Честный человѣкъ, даже среди поляковъ, отдастъ мнѣ справедливость, сказавъ: я ненавижу его, потому что онъ не исполняетъ нашихъ желаній, но я уважаю его, потому что онъ насъ не обманываетъ. (Je le hais parce qu'il n'accomplit pas nos voeux, mais je l'estime, parce qu'il ne nous trompe pas)».

На этой почвѣ произопло полное разногласіе въ мнѣніяхъ между Константиномъ Павловичемъ и государемъ. Цесаревичъ упорно отстаивалъ Александровскую точку зрѣнія, усвоенную имъ во время десятилѣтняго пребыванія своего въ Варшавѣ, и полагалъ справедливымъ

исправить историческую несправедливость, совершенную Екатериною II, императоръ же являлся защитникомъ русской государственной точки зрѣнія и признавалъ для русскаго монарха невозможнымъ какое бы то ни было посягательство на цѣлость имперіи.

Не желая, чтобы поляки оставались въ недоумѣніи насчетъ взглядовъ правительства, императоръ Николай даровалъ Литовскому корпусу мундиры съ русскими цвѣтами, а затѣмъ предписалъ измѣненія въ порядкѣ комплектованія этого корпуса, не назначая для сего мѣстныхъ уроженцевъ, но русскихъ рекрутъ. Какъ эти мѣропріятія ни огорчали цесаревича, онъ долженъ былъ покориться волѣ своего державнаго брата, тщетно пытаясь въ продолженіе двухъ лѣтъ убѣдить его въ превосходствѣ прежней, Александровской политики.

Разность взглядовъ двухъ братьевъ въ польскомъ вопросѣ отразилась всего лучше въ перепискѣ ихъ, получившей временно полемическій оттѣнокъ. Приведемъ изъ нея выдержки, относящіяся къ разбираемому вопросу и могущія служить къ освѣщенію этой любопытной страницы русской исторіи.

«Я остаюсь при глубокомъ убѣжденіи,—писалъ императоръ Николай, что продолжать питать и поддерживать иден, которыя зав'ядомо невозможно осуществить вследствіе неудобствъ, крайне важныхъ и влекущихъ серьезныя последствія, значило бы совершенно не выполнять нашъ долгъ, какъ русскихъ. Вы сами высказали это Грабовскому: «будьте полякомъ, что же касается меня, я — русскій и останусь русскимъ». Я же говорю: «будьте полякомъ, а я самъ буду тъмъ и другимъ». Такимъ образомъ я долженъ быль бы перестать быть русскимъ въ своихъ собственныхъ глазахъ, если бы я вздумалъ върить, что возможно отделить Литву отъ Россіи въ тесномъ смысле этого слова. Поэтому оставимъ все въ его настоящемъ положеніи; не пойдемъ далѣе этого, будемъ сопротивляться темъ, которые пожелали бы итти дале и, по крайней мірі, сохраними ви войскахи сознаніе, которое вы таки хорошо поддерживали въ нихъ до сихъ поръ, что они русскія. Вотъ какъ я далеко зашелъ въ споръ, крайне важномъ, но разъ я, не преднолагая, зашель такъ далеко, увлеченный сердцемъ, которое постоянно раскрывается нараспашку, когда обращается къ вамъ, я прибавлю, что полагаль бы крайне полезнымъ, насколько только возможно, скрещивать русскихъ въ средѣ офицеровъ съ литовцами» 450.

Цесаревичь написаль по поводу мыслей, высказанныхъ государемъ, слѣдующее возраженіе:

«Что касается Литвы, то это тема слишкомъ длинная для письма, и въ особенности для письма, нацарапаннаго и сочиненнаго мною. Благоволите разрѣшить мнѣ изложить мои мысли въ отдѣльномъ мемуарѣ, который я пришлю вамъ, какъ только онъ будетъ готовъ; но

что я позволю себѣ высказать здѣсь, это то, что душею и сердцемъ я быль, есмь и буду, пока буду живь, русскимь, но не однимь изъ тъхъ ствиыхъ и глупыхъ русскихт, которые держатся правила, что имъ все позволено, а другимъ ничего. «Матушка наша Россія беретъ добровольно, наступивъ на горло», — эта поговорка въ очень большомъ ходу между нами и постоянно возбуждала во мнѣ отвращеніе. Единственная положительная наука здёшняго міра это — математика, а она доказываеть, что, когда данныя невърны, выводы тоже дълаются невърными; неправое діло никогда не станеть правымь; это были бы лишь палліативы болье вредные, чыть что бы то ни было другое...» 451. «Ныть поляка, къ какой бы партіи онъ ни принадлежаль, который не быль бы убъжденъ въ истинъ, что его отечество было захвачено (spolié), а не завоевано (conquis) Екатериною въ продолжение трехъ произошедшихъ раздёловь, которая поступила такь въ мирное время и безъ объявленія войны, прибъгнувъ при этомъ ко всъмъ наиболъе постыднымъ средствамъ, которыми побрезгалъ бы каждый честный человъкъ. Одно лишь царство Польское было завоевано (est de bonne prise), и это было освящено договорами послѣ войны и явилось слѣдствіемъ заключенія мира; это чувствуется всёми и цёлымъ свётомъ; завоеваніе есть плодъ побъды, тогда какъ захватъ — постыдный грабежъ, который рано или поздно падетъ на голову грабителя» <sup>452</sup>.

Но еще до полученія записки, об'єщанной цесаревичемъ, императоръ Николай въ письм'є, отъ 24-го октября (5-го ноября) 1827 года, снова коснулся вопроса, которому не переставалъ придавать первостепенное значеніе.

«Моя совъсть побуждаеть меня, дорогой Константинъ, — писалъ государь, — вернуться къ предмету, слишкомъ важному и для будущаго, въ виду лежащей на мнъ отвътственности, чтобы я не ръшился еще поговорить съ вами объ этомъ, рискуя встрітить съ вашей стороны противоположный взглядъ. Все время, пока я буду находиться на посту, на который вы и нашъ покойный ангелъ поставили меня, я не могу, не долженъ дёлать ничего непоследовательнаго; въ виду этого я совершиль бы одну изъ непростительнъйшихъ непослъдовательностей, если бы нисколько не заботился, чтобы мои поступки отвѣчали моимъ мыслямъ въ вопросъ, составляющемъ одну изъ важнъйшихъ сторонъ моихъ обязанностей. Пока я существую, я никоимъ образомъ не могу допустить, чтобы идеи о присоединеніи Литвы къ Польш'я могли быть поощряемы, такъ какъ, по моему убъжденію, это вещь неосуществимая, и которая могла бы повлечь за собою для имперіи самыя плачевныя послъдствія. При всемъ томъ это не мъщаетъ мнъ быть столь же хорошимъ полякомъ, какъ и хорошимъ русскимъ; я доказалъ и при кажломъ случав буду доказывать это строгимъ и вврнымъ соблюденіемъ и охраненіемъ привилегій, которыя нашъ покойный ангелъ даровалъ королевству; но, пока я живъ, я не могу потеритъ ни малтишей понытки сверхъ этого, направленной ко вреду имперіи, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова; вслѣдствіе этого я не могу питать, а еще менѣе поощрять, какія либо подобныя надежды; поэтому необходимо, чтобы часть вашего комплектованія была набрана въ русскихъ губерніяхъ, и чтобы въ обмѣнъ часть комплектованія изъ литовскихъ губерній была размѣщена по прочимъ корпусамъ армін. Къ несчастію, старые русскіе офицеры вашего корпуса исчезають, а большинство молодежи — поляки; черезъ десять лътъ полки будутъ русскими лишь по названію, а въ сущности будутъ польскими; поэтому пора подумать предотвратить это. Итакъ, я предлагаю вамъ сохранить, напримфръ, рекрутъ гродненскихъ, волынскихъ, бѣлостокскихъ и минскихъ, а виленскихъ и подольскихъ предоставить остальной армін; въ обмінь я предложу вамъ псковскихъ и тверскихъ и проч. или же какихъ либо другихъ по вашему выбору. Въ следующий разъ мы возьмемъ другія губерніи, чтобы народности перекрещивались.

«Ми $^{\pm}$  тяжело затрогивать эту струну, но это мой долгъ передъ Богомъ и передъ вами, такъ какъ я никогда не буду въ состояни обманывать васъ, хотя бы приходилось рисковать временно причинить вамъ неудовольствіе»  $^{453}$ .

Между тѣмъ записка цесаревича была окончательно выработана; отсылая ее къ государю, Константинъ Павловичъ сопровождалъ ее 31-го октября (12-го ноября) 1827 года слѣдующими строками:

«Благоволите позволить мнѣ представить вамъ прилагаемую при семъ записку, внушенную мнѣ моею вѣрностью моимъ государямъ въ теченіе минувшихъ тридцати двухъ лѣтъ. Долгій опытъ, безпрерывныя наблюденія во все продолженіе моей службы, отсутствіе какихъ бы то ни было личныхъ видовъ, однимъ словомъ, однъ лишь откровенность и прямодушіе нашли въ ней свое выраженіе съ ясностью, какую только я могъ вложить въ нее; прочтите ее съ вниманіемъ, милостиво, съ благоволеніемъ и снисходительностью. Покойный императоръ пріучилъ меня время отъ времени посылать ему подобныя записки, и оставался доволенъ ими. Истина изложена въ ней такою, какою я понимаю ее; я не подчиняю истину мелочной и узкой политикѣ, а излагаю взгляды широкіе, великодушные, благородные и чистые, которые предъ лицемъ всего міра покажуть вамь, чёмь должень быть государь великой имперіи. Впрочемъ, если я ошибся, если мой поступокъ покажется вамъ смѣлымъ или неумъстнымъ, благоволите простить мнъ его и признать въ немъ лишь проявление усердія и преданности вашей августъйшей особъ; это послужить миж предупреждениемь для будущаго не пользоваться правомъ, пріобрѣтеннымъ при нашемъ покойномъ императорѣ, и котораго



Михаилъ Өедоровичъ Орловъ (декабристъ). (Съ портрета, приложеннаго къ "Русской Старинъ" 1877 г.).

онъ приказывалъ и совѣтовалъ держаться; много разъ онъ бранилъ меня за то, что я пользовался имъ со слишкомъ большою скромностью, и не позднѣе еще, какъ во время гнусной семеновской исторіи, когда онъ былъ огорченъ тѣмъ, что не поступилъ такъ, какъ я совѣтовалъ. Но не принимайте меня за самонадѣяннаго, осмѣливающагося давать вамъ совѣты; какъ я далекъ отъ подобной мысли! Но чувства, излагаемыя брату и идущія изъ преданнаго сердца, не суть совѣты, а дань, воздаваемая ненарушимой привязанности, питаемой къ нему. Однимъ словомъ, прочтите записку и поступите, какъ вамъ заблагоразсудится, а

я выполнилъ долгъ моей совъсти безупречной и чистой передъ Богомъ, вами и людьми»  $^{454}$ .

12-го (24-го) ноября, императоръ Николай отвъчалъ цесаревичу по поводу затронутыхъ имъ политическихъ вопросовъ и писалъ:

«Я смотрёль бы почти такъ же, какъ вы, дорогой Константинъ, на предметь вашей записки, если бы мы не исходили изъ различныхъ точекъ зрѣнія. Ни Пруссія, ни Австрія совершенно не имѣютъ Польши, за исключеніемъ ихъ владіній въ Познани и Галиціи; обі эти провинціи слились съ государствами, которымъ он' принадлежать, и, по крайней мъръ, въ Пруссіи, за исключеніемъ названія, не замътно никакого различія между этой и прочими провинціями королевства, и мнѣ кажется, до настоящаго времени то же самое въ Галиціи. Литва и пр. русская провинція; она не можеть возвратиться къ Польш'я, потому что это значило бы посягать на цёлость территоріи имперіи, —примёръ того, что было испробовано съ Выборгскою губерніею, влечеть уже за собою до того важныя неудобства, что возможно возвращение ея къ имперіи въ собственномъ смыслів слова. Исходя изъ этого начала, я вижу, что въ Австріи и Пруссіи существуеть одна и та же форма, и я не вижу особенной формы для войскъ этихъ провинцій (т.-е. Галиціи и Познани), входящихъ въ составъ остальной арміи. У насъ же для войскъ Литовскаго корпуса существуетъ особая форма; до тахъ поръ пока ее носять русскіе, это не представляеть никакого значенія, такъ какъ, какой бы цветъ ни заставили ихъ носить, они останутся русскими; но дёло обстоитъ иначе съ поляками, въ глазахъ которыхъ этотъ цвътъ пріобрътаетъ значеніе, клонящееся къ поддержанію въ нихъ надежды, отнын немыслимой, возвратиться къ королевству, отделившись отъ имперіи. Поэтому мой долгъ, какъ честнаго человѣка, ослаблять эту надежду, насколько только могу я, во всякомъ случай не поощрять ея явно, упорствуя при первомъ же представившемся наглядномъ случав (occasion ostensible) въ системв, раздвлять которую не могу. Вотъ, дорогой Константинъ, моя откровенная и прямодушная испов'єдь, какою она была бы передъ Богомъ.

«Вѣрность Литовскаго корпуса была образцовая, и вотъ новое право для васъ на признательность со стороны отечества; но, дорогой Константинъ, мнѣ пріятнѣе тотчасъ же знать, кто недовольные, чѣмъ создавать ихъ, безпрерывно обманывая ихъ неосуществленіемъ надежды, неблагоразумно поддерживаемой и поощряемой. Поляки, разсѣянные въ русскихъ войскахъ, будутъ столь же хорошими солдатами, каковыми они были постоянно; дворяне станутъ служить попреимуществу, быть можетъ, въ королевствѣ, или же не будутъ служить. И вотъ, черезъ двадцать лѣтъ, съ Божьей помощью, этотъ порядокъ вещей смягчится, такъ какъ впечатлѣнія будутъ менѣе непосредственны, менѣе тяжелы.

Если я ошибаюсь, повторяю, я предпочитаю заранѣе знать, на кого я могу полагаться, и честный человѣкъ среди нихъ самихъ отдастъ мнѣ справедливость, сказавъ: я ненавижу его, потому что онъ не исполняетъ нашихъ желаній, но я уважаю его, потому что онъ насъ не обманываетъ» <sup>455</sup>.

Насколько искренни были слова императора Николая, что онъ считаетъ себя обязаннымъ быть столь же хорошимъ русскимъ, какъ и хорошимъ полякомъ, можно видёть изъ просьбы, съ которою обратился въ то время государь къ цесаревичу.

«Позвольте, дорогой Константинъ,—писалъ императоръ Николай 23-го ноября (5-го декабря) 1827 года, — чтобы въ качествъ отца я выравиль вамь желаніе, котораго вы, тоже какъ отець, не отвергнете и, быть можетъ, простите мнѣ мою назойливую нескромность. Я дѣлаю, что могу, чтобы привить моему первенцу привычку къ языкамъ, знаніе которыхъ необходимо для него; поэтому-то, помпмо русскаго, онъ знаетъ французскій и німецкій языки настолько, что можеть говорить на нихъ, и учится польскому и англійскому; необходимо, чтобы въ особенности польскій языкъ быль, по возможности, настолько же близко знакомъ ему, какъ и русскій; онъ можетъ пріобрѣсти подобную легкость лишь подъ вліяніемъ необходимости и привычки быть обязаннымъ постоянно говорить на немъ. Чтобы достичь этой цёли, я осмёливаюсь просить васъ приказать избрать стараго солдата, надежнаго, хорошо знающаго свое дело солдата-фронтовика и уменощаго говорить лишь попольски. Я желаль бы, чтобы этоть ветерань состояль при моемъ мальчикт въ качествт дядьки, какъ при немъ уже состоить одинъ изъ его зд'вшняго полка, который, наблюдая за нимъ въ продолжение его игръ, въ то же время упражняеть его и заставляеть его проделывать все, какъ должно. Имѣя съ тою же цѣлью возлѣ себя поляка, онъ, самъ того не подозр'ввая, пріобр'втеть привычку говорить по-польски. Простите, что я обращаюсь къ вамъ съ подобною просьбою, и усматривайте въ ней лишь полное дов'тріе, съ которымъ я отношусь къ вашей дружб'т и къ вашимъ милостямъ ко мнѣ и къ моимъ мальчуганамъ» 453.

. Что же касается цесаревича, нельзя не замѣтить, что было время, когда онъ по отношенію къ польскому вопросу проводиль совершенно иную точку зрѣнія, чѣмъ ту, которую онъ защищаль съ такимъ упорствомъ въ 1826 году и въ теченіе послѣдующихъ затѣмъ годовъ.

Сообщая въ 1814 году графу В. Ф. Васильеву слухъ, что къ герцогству Варшавскому будутъ присоединены Литва, Подолія и проч., цесаревичь замѣтилъ: «Кажется, по законамъ нашимъ кореннымъ, родового имѣнія отдавать нельзя», а затѣмъ продолжалъ: «Хотятъ законовъ, а начинаютъ посягательствомъ на уже существующіе. Герцогство Варшавское должно существовать, какъ оно есть, безъ приращеній и должно управляться русскимъ, на русскій образецъ (à la

гизѕе), но составлять отдѣльную часть. Я бы это дѣло взялъ на себя. Но лучше было бы раздѣлить ее согласно съ прежнимъ раздѣломъ. Сохрани Богъ, подъ какимъ бы то ни было предлогомъ, производить раздробленіе Россіи. Къ несчастію, мы уже совершили нѣчто подобное въ Финляндіи, являющееся дѣломъ смѣшнымъ въ немалой стєпени. Какая слава для насъ, что то, чего не могъ сдѣлать непріятель, мы сдѣлаемъ сами; это исторія пеликана навыворотъ (c'est l'histoire du pélican à retours). Такимъ образомъ оказывается, что иногда пародіи нравятся болѣе, чѣмъ оригиналы» 457.

Но съ тѣхъ поръ, какъ цесаревичъ писалъ эти строки, прошло болѣе десяти лѣтъ, и въ это время онъ долженъ былъ сообразоваться съ волею государя и стоять на стражѣ системы, остроумно названной въ 1814 году исторіею пеликана навыворотъ. Неудивительно, что въ 1826 году цесаревичъ, по прошествіи дѣятельности, продолжавшейся цѣлое десятилѣтіе въ извѣстномъ направленіи, признавалъ уже для себя невозможнымъ отступать назадъ; поэтому онъ упорно отстаивалъ взгляды Александра I, намѣревавшагося сдѣлать изъ поляковъ свояхъ ве нгерцевъ. «Я внутренно убѣжденъ,—писалъ цесаревичъ,—что тѣ, которые хотятъ и любятъ выставлять поляковъ не тѣмъ, что они есть, воздадутъ имъ должное» 458.

Въ то время, когда процессъ надъ участниками польскихъ тайныхъ обществъ еще не былъ оконченъ, генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ сдѣлалъ слѣдующую характеристику политическаго положенія дѣлъ по отношенію къ польскому вопросу. Онъ писалъ, 26-го февраля 1827 года, барону Дибичу:

«Теперь дёло въ томъ, чтобы знать, какой исходъ получить судъ надъ поляками; публика говоритъ объ этомъ мало; но злонамъренные ожидають и надёются найти пищу для критики. Съ этимъ связывается вопросъ о ноціональности, и каждый оттінокъ будеть схвачень съ поспѣшностью. Это шагь довольно трудный, потому что онъ послужить законной основой для большихъ или меньшихъ надеждъ, которыя мсгуть быть дарованы Польшь, для большаго или меньшаго удара, нанесеннаго самолюбію Россіи. Этоть великій польскій вопрось — камень преткновенія, о который разбилась любовь русскихъ къ императору Александру; мы болъе чъмъ ясно почувствовали и увидъли это во время слѣдствія 459. Я понимаю лучше, чѣмъ публика, всѣ почти непреодолимыя затрудненія, окружающія нашего монарха, но нужно, чтобы его цёль заключалась постоянно въ сглаживаніи ихъ, избёгая ломки, и въ измѣненіи чрезмѣрно большихъ притязаній со стороны метрополіи, показывая видъ, что онъ какъ бы разделяетъ ея возгренія. Это прекрасное дёло составить силу царствованія и послужить основой спокойствія будущихъ царствованій» 460.

#### X.

Междуцарствіе, водворившееся въ Россіи послѣ 19-го ноября 1825 года, было причиною, что если не позабыли о своевременномъ погребеніи тѣла императора Александра, то во всякомъ случаѣ, за отсутствіемъ полновластнаго распорядителя, дѣло затянулось. На запросы, дѣлаемые изъ Таганрога къ цесаревичу, получался отвѣтъ: обратиться за распоряженіями отъ кого слѣдуетъ въ Петербургъ. А между тѣмъ въ столицѣ ожидали повелѣній изъ Варшавы. Въ сущности же не знали, гдѣ находится императоръ, которому присягнула вся Россія; нѣкоторые полагали, что Константинъ Павловичъ выѣхалъ въ Таганрогъ, другіе же были того мнѣнія, что онъ слѣдуетъ въ Петербургъ.

Неопредѣленное положеніе дѣлъ дошло мѣстами до того, что, напримѣръ, къ генералу Михайловскому-Данилевскому, командовавшему въ то время въ Кременчугѣ бригадою, пріѣхалъ отъ корпуснаго командира генерала Рота жандармъ съ циркулярнымъ предписаніемъ отъ главнокомандующаго, спрашивавшаго, не извѣстно ли бригадному начальству мѣстопребываніе императора Константина, и не проѣзжалъ ли государь въ Таганрогъ и по какой дорогѣ. Съ подобнымъ вопросомъ жандармъ долженъ былъ объѣхатъ расположеніе всего третьяго корпуса. «Такимъ образомъ,—пишетъ Данилевскій,—россійскаго самодержца отыскивали посредствомъ военной полиціи» 461.

Наконецъ, 3-го (15-го) декабря, пятнадцать дней по прошествіи кончины Александра Павловича, императрица Марія Өеодоровна написала князю Волконскому письмо, въ которомъ поручала ему, отъ имени всей семьи, испросить у императрицы Елисаветы Алексѣевны приказанія насчетъ перевозки тѣла почившаго государя, и прибавила: «Je vous réponds, je vous répète, de l'assentiment de l'empereur Constantin».

Просьбу императрицы-матери повториль въ письмѣ къ князю Волконскому отъ того же числа великій князь Николай Павловичь. Онъ писаль, что, такъ какъ рѣшеніе императрицы можетъ касаться только до общихъ распоряженій, то на князя падаетъ «тяжелая обязанность всѣхъ необходимыхъ приличныхъ чести русскаго имени и памяти нашего ангела распоряженій».

«Потому беру я на себя,—продолжаль Николай Павловичь,—просить васъ войти въ сношеніе со всёми м'єстными начальствами, съ главнокомандующимъ и съ прочими м'єстами, съ коими нужно будеть, довольствуясь прямо мн'є доносить о принятыхъ уже м'єрахъ, разр'єшая напередъ все, что найдете приличнымъ. Для сего, а равно и для ув'єдомленія, что императрица изволитъ р'єшить относительно отъ взда, дороги и времени прибытія сюда, равно и что самой государын ваблагоразсудится дѣлать, прошу сейчасъ прислать мнѣ увѣдомленіе; всѣ же сношенія, нужныя съ мѣстами, здѣсь находящимися, прошу дѣлать непосредственно черезъ меня. Дабы быть всегда извѣстному, какъ о здоровьѣ государыни, такъ и о вашихъ распоряженіяхъ, нужнымъ считаю просить присылать увѣдомленіе, по крайней мѣрѣ, черезъ два дня. Государь предоставилъ мнѣ всѣ по оному распоряженія. Статья важная, и которую сама государыня изволить рѣшить, есть—везти ли тѣло отца нашего на Москву или иной дорогой; ей одной должно и можно сіе рѣшить. Съ нетерпѣніемъ жду вашихъ извѣстій—повторяю, помните, кого храните, и чей государь онъ быль! Скорѣе много, чѣмъ мало. Вотъ мое мнѣніе» <sup>462</sup>.

Не легко было князю Волконскому исполнить порученную ему тяжелую обязанность и распоряжаться въ Таганрогѣ при столь исключительныхъ и небывалыхъ условіяхъ. Между тѣмъ въ Петербургѣ совершились извѣстныя событія, междуцарствіе кончилось, и послѣдовало воцареніе императора Николая Павловича. «Здѣсь все затихло,—писалъ государь князю Волконскому, — и Богъ видимо насъ благословиль; съ Его помощью надѣюсь истребить зло до корня» 463.

29-го декабря 1825 года (10-го января 1826 года) печальная процессія выступила изъ Тагангрога и направилась черезъ Харьковъ, Курскъ, Орелъ и Тулу въ Москву. Императрица Елисавета Алексѣевна поручила генералъ-адъютанту графу Василію Васильевичу Орлову-Денисову сопровождать прахъ почившаго императора до Петербурга. Выборъ лица вполнѣ согласовался съ мыслями императора Николая. Въ письмѣ къ князю Волконскому государь высказалъ одно желаніе: «Я кочу, чтобъ былъ русскій».

Во время движенія печальнаго шествія по Россіи не было недостатка въ разныхъ нелѣпыхъ слухахъ, распространяемыхъ неблагонамѣренными людьми. Въ особенности встревожило начальствующихъ лицъ донесеніе тульскаго гражданскаго губернатора Тухачевскаго отъ 29-го января 1826 года. Онъ писалъ слѣдующее:

«Дошли до меня слухи, что якобы въ Москвѣ есть намѣреніе злодѣевъ въ день вступленія печальной процессіи съ тѣломъ покойнаго государя императора начать грабежи и неистовства въ сей столицѣ, и что злодѣи сіи будто бы имѣютъ сношеніе съ тульскими оружейниками. Съ моей стороны я не замѣчаю въ городѣ Тулѣ никакихъ признаковъ, чтобы оружейники имѣли злое намѣреніе противъ тишины и спокойствія; но принялъ мѣры строгія безъ малѣйшей огласки къ надзору за всѣми дѣйствіями ихъ и живущихъ въ городѣ иногородныхъ чиновниковъ».

По полученіи графомъ Орловымъ-Денисовымъ свѣдѣній объ этихъ слухахъ, онъ донесъ государю 24-го января изъ г. Мценска, что «съ сего дня, подъ предлогомъ сильно тѣснящагося по городамъ народа,

приняль я строжайшія міры къ совершенной безопасности безціннаго праха, при неослабномь наблюденій вообще всіхъ мість, гді только имість проходить печальное шествіе, усилиль посты и предполагаю, въ случай подтвержденія слуховь, удвойть по возможности конвой.



Князь Александръ Ивановичъ Одоевскій (декабристъ). (Съ гравюры Сърякова, приложенной къ "Русской Старинъ" 1886 г.).

Благость Всевышняго, конечно, не допустить совершиться предположенію столь гнуснаго событія; но если неиспов'єдимымъ судьбамъ Его угодно будеть наказать россіянъ симъ б'єдствіемъ, см'єю ручаться вашему императорскому величеству, что посл'єдняя капля крови моей за-

стынеть у подножія гроба августійшаго усопшаго, и черезь хладный только трупь мой насильство достичь можеть дерзновеннаго прикосновенія. Свидітель оть самаго Таганрога до города Орла единодушных усилій всіхь сословій, стремящихся съ безпредільною ревностью ознаменовать свою приверженность къ вінценосцамь, я съ душевнымь прискорбіемь осмілился роковымь предположеніемь симь наполнить горестью благотворительное сердце милосерднійшаго монарха! Исполняя долгь свой, я твердо уповаю при малійшихь способахь успокоить ваше величество благополучнымь выступленіемь изъ Москвы, которая въ самыя бідственныя для Россіи минуты доказала непоколебимость, достойную столицы. Въ случай же крайности и теперь найду сподвижниковь, ревнующихь уничтожить міновенное заблужденіе, достодолжною съ моей стороны предпрінмчивостью» 464.

Несмотря на зловѣщіе слухи, въ Тулѣ не произошло ничего предосудительнаго, и самое строгое благочиніе не было ничѣмъ нарушено. Напротивъ того, 31-го января 1826 года, генералъ-адъютантъ Храповицкій (начальникъ 3-й гренадерской дивизіи) доносилъ барону Дибичу:

«Ничто такъ не поразило сопровождающихъ тѣло и всѣхъ свидѣтелей, какъ то, когда уже по окончаніи божественной службы гробъ быль поставленъ на колесницу, и все уже готово было, чтобъ тронуться шествію, и къ оному поданъ былъ знакъ, триста или болѣе человѣкъ перекрестясь распростерлись передъ гробомъ и, сдѣлавъ еще два земныхъ поклона, въ неизъяснимой тишинѣ повезли колесницу. Подобные поступки обитателей города Тулы обнадеживаютъ весьма много, что распущенные слухи есть выдумка» 465.

Вступленіе траурнаго шествія въ Москву также совершилось (3-го (15-го) февраля) въ должномъ порядкѣ; населеніе столицы встрѣчало вездѣ тѣло «въ величайшей тишинѣ и съ нарочитымъ умиленіемъ» <sup>466</sup>. Гробъ поставленъ былъ въ Архангельскомъ соборѣ. Но въ виду распространившихся тревожныхъ слуховъ приняты были строгія мѣры предосторожности для предупрежденія безпорядковъ и смутъ. Въ 9 часовъ вечера запирали ворота въ Кремль и у каждаго входа ставили заряженныя орудія. Пѣхота располагалась въ Кремлѣ, а кавалерійская бригада съ осѣдланными лошадьми въ экзерциргаузѣ. Въ городѣ всю ночь ходили патрули. Однако, ни малѣйшаго шума или безпорядка замѣчено не было.

6-го (18-го) февраля, печальное шествіе выступило изъ Москвы.

По прибытіи тѣла къ заставѣ, «ямщики Тверской Ямской свободы и крестьяне Хорошевской волости, испросивъ убѣдительнѣйшими просьбами везти тѣло на себѣ, отвезли оное отъ заставы до подъѣзднаго Петровскаго дворца, у коего оно было переставлено на дорожную колесницу и отправилось въ путь тѣмъ порядкомъ, какимъ шествовало до Москвы» 467.

Между тѣмъ въ Петербургъ начали съѣзжаться представители иностранныхъ державъ, присланные европейскими правительствами для изъявленія своего участія по поводу горя, постигшаго Россію, и для привѣтствія преемника Александра І. По поводу пріѣзда иностранныхъ гостей графъ Лаферронэ писалъ французскому министру иностранныхъ дѣлъ, барону Дамасу: «Я знаю изъ вѣрнаго источника, что государь съ искреннимъ неудовольствіемъ взираетъ на прибытіе столь великаго числа принцевъ и важныхъ особъ. Въ минуту, когда важность обстоятельствъ и обширность занятій поглощаютъ все его время, онъ вполнѣ естественно раздраженъ необходимостью удѣлять нѣкоторую часть его на этикетныя суеты, а, сверхъ того, ему можетъ быть непріятно имѣть столько свидѣтелей затруднительнаго положенія, въ коемъ самъ онъ находится» 458.

Въ прибавленіи къ «Русскому Инвалиду» отъ 21-го января 1826 года (№ 21) напечатана была по этому поводу слѣдующая статья:

«Нашимъ читателямъ извъстно, съ какимъ глубокимъ чувствомъ прискорбія и чуждые намъ народы узнали о кончинѣ незабвеннаго императора Александра. Не мы одни лишились въ немъ великаго государя: слава его принадлежала Европ' почти столько же, какъ Россіи, ибо она была ціною избавленія отъ общаго ненавистнаго ига: и въ самые дни мира благод втельное вліяніе его могущества распространялось на другія державы, служа и для нихъ надежнымъ залогомъ тишины и устройства. Сім знаки усерднаго участія въ нашей горести не прерываются. Дворы союзные, — а союзниками Александра были всв правительства просвещенныя, --кои столь часто изъявляли безпредёльную довёренность къ великодушнымъ правиламъ его политики, нынъ стараются воздать должную честь его священной памяти единодушнымъ изъявленіемъ дружелюбія и уваженія къ августейшему преемнику престола его. Между ими первый тоть, который въ самыхъ смутныхъ обстоятельствахъ не переставалъ въ сердцѣ быть другомъ нашего возлюбленнаго монарха и Россіи. король прусскій, назначиль своимь представителемь въ семъ важномь случав сына своего, принца Вильгельма. За нимъ вскорв прибыли къ императорскому двору связанные съ онымъ узами родства и любви, равно какъ п взаимностію политическихъ выгодъ, наслёдный принцъ Мекленбургъ-Шверинскій, маркграфъ Леопольдъ Баденскій, и его королевское высочество принцъ Оранскій, отличенный особенною нѣжною дружбою въ Бозѣ почивающаго императора, и при послѣдней съ нимъ разлук веще осыпанный новыми оной знаками; внезапно пораженный ужасною въстію, собственною неизъяснимою горестію и горестію супруги, онъ спѣшилъ въ мѣста, для него освященныя воспоминаніемт, поклониться драгоценному праху и разделить скорбь съ другими членами сътующаго августъйшаго семейства. Съ поручениемъ отъ императора австрійскаго, давнишняго, постояннаго союзника нашего отечества и личнаго друга покойнаго государя, здёсь также принцъ, ближній родственникъ его величества, эрцъ-герцогъ Фердинандъ Эсингскій (д'Есте), прославившій себя въ кампанію 1805 года, а правительство Великобританіи въ истолкователи своихъ чувствъ и нам'вреній избрало одного изъ героевъ нашего в'єка, полководца, который при Ватерлоо нанесъ посл'єдній ударъ Наполеону, и т'ємъ въ л'єтописяхъ міра присоединилъ имя свое къ имени главнаго освободителя Европы Александра І. По изв'єстіямъ, полученнымъ третьяго дня изъ Лондона, дюкъ Веллингтонъ долженъ былъ вскор'є вы в'єхать и будетъ въ Санктпетербургів, в'єроятно, къ исходу февраля».

Фельдмаршалъ Веллингтонъ прибылъ въ С.-Петербургъ 18-го февраля (2-го марта).

Къ поименованнымъ здѣсь иностраннымъ гостямъ нужно еще присоединить баварскаго фельдмаршала князя Вреде.

Карлъ X, желая засвидѣтельствовать свои дружескія чувства къ Россіи, не замедлиль также отправить въ С.-Петербургъ чрезвычайнаго посла, виконта де-Сенъ-При (Saint Priest), прежде служившаго въ Россіи, съ поздравительнымъ письмомъ короля къ императору Николаю; онъ прибылъ сюда въ первыхъ числахъ января 1826 года и былъ принятъ государемъ-8-го (20-го) января, который, обнявъ его, сказалъ: «Позвольте поцѣловать васъ, какъ стараго знакомаго. Избравъ васъ въ настоящемъ случаѣ, король далъ мнѣ новое доказательство своего вниманія и милости ко мнѣ».

- «— Я слишкомъ уважаю ваше величество, замѣтилъ между прочимъ Сенъ-При въ своей привѣтственной рѣчи, чтобы осмѣлиться вамъ льстить, но достопамятный вашъ образъ дѣйствій въ день 14-го декабря и проявленная вами твердость указываютъ, чего должны ждать отъ васъ враги порядка.
- «— О, что до этого касается, отвѣтилъ Николай Павловичъ, то вы можете положиться на меня. Я думаю, что оказалъ услугу всѣмъ правительствамъ, поступивъ такимъ образомъ; давно пора, чтобы люди эти, стремящіеся лишь къ возбужденію смутъ и возстаній, подверглись наказанію, и должно признаться, что ихъ слишкомъ щадили до сихъ поръ».

Въ бесѣдѣ съ Сенъ-При государь коснулся и усмиренія возстанія на югѣ, въ Черниговскомъ полку, и замѣтилъ: «Я радъ, что они обнаружили свои замыслы; они сами выдали себя и понесутъ заслуженную кару. Меня могутъ убить, это правда; каждый день мнѣ угрожаютъ смертью въ анонимныхъ письмахъ, но никто меня не запугаетъ. Да и въ этомъ случаѣ я получилъ трогательныя выраженія преданности. Народъ русскій покоренъ, и я горжусь тѣмъ, что повелѣваю имъ».

Зимній дворецт и дворцовая набережная вт 1806 году. Съ акнарели Патерсона, принадлежащей П. Я. Дашкову.





Михаилъ Сергъевичъ Лунинъ (декабристъ). (Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова).

Сенъ-При коснулся также европейскаго союза, коего императоръ Александръ былъ до нѣкоторой степени создателемъ и опорой, выразивъ надежду, что король найдетъ въ государѣ ту же поддержку. Императоръ Николай отвѣтилъ:

«— Король воздаетъ мнѣ справедливость. Основныя начала брата исповѣдуются и мною, и я надѣюсь найти во Франціи столь же вѣрную союзницу, какою она была въ отношеніи его».

Сенъ-При на эти слова государя сказалъ:

«— Союзъ этотъ такъ естественъ, услуги, оказанныя намъ императоромъ Александромъ, до того живы въ памяти короля и его подданныхъ, что вы можете вполнѣ разсчитывать на насъ. У Франціи и Россіи нѣтъ интересовъ, которые бы взаимно исключались; но не таковы соотношенія прочихъ державъ. Франція, государь, правильнѣе другихъ судила о намѣреніяхъ покойнаго императора въ важномъ вопросѣ, который ваше величество призваны разрѣшить. Король охотно приступитъ ко всѣмъ мѣрамъ, которыя, будучи приняты въ общемъ интересѣ Европы и ограждены отъ всѣхъ частныхъ интересовъ, будутъ направлены къ сохраненію мира и къ удовлетворенію пользы человѣчества».

Императоръ отвътилъ на эти слова посла выражениемъ мыслей, сходныхъ съ тъми, которыя были имъ уже высказаны ранъе графу Лаферронэ.

«— Въ настоящую минуту,—сказалъ государь,—я не могу еще заняться внѣшними дѣлами и трудною задачею, завѣщанною мнѣ братомъ. Надо упрочиться внутри, прежде чѣмъ думать о предпріятіяхъ внѣшнихъ, да, сверхъ того, все это для меня слишкомъ ново. Тѣмъ не менѣе, я смѣло ручаюсь вамъ за искренность моего желанія добра, желанія дѣйствовать сообща съ моими союзниками и въ особенности съ королемъ, отъ котораго я получаю столько выраженій драгоцѣннаго для меня участія. Онъ еще недавно далъ мнѣ величайшее доказательство въ томъ, оставивъ здѣсь графа Лаферронэ. Онъ не могъ сдѣлать ничего, что было бы мнѣ болѣе пріятно».

Во время прощальной аудіенціп, послѣдовавшей 17-го (29-го) января, Сенъ-При не скрыль отъ государя своихъ опасеній за будущее въ виду всеобщаго стремленія къ преобразованіямъ въ управленіи, необходимость коихъ сознается даже людьми самыми преданными и благоразумными.

«— Кому вы это говорите, —прервалъ его императоръ, —кто знаетъ это лучше меня? Въ сущности нельзя помѣшать вещамъ казаться такими, каковы онѣ въ дѣйствительности, и, быть можетъ, я самъ, —присовокупилъ онъ смѣясь, —въ бытность великимъ княземъ, былъ либераломъ въ этомъ смыслѣ. Но я отличалъ и всегда буду отличать тѣхъ, кто хочетъ справедливыхъ преобразованій и желаетъ, чтобы исходили они отъ законной власти, отъ тѣхъ, кто самъ хотѣлъ бы предпринятъ ихъ и Богъ знаетъ какими средствами. Все это, мой другъ, очень трудно. Въ концѣ концовъ, я полагаюсь на помощь Провидѣнія, которое такъ видимо покровительствовало намъ доселѣ и которое, надѣюсь, не оставитъ насъ».

Посоль воспользовался случаемъ, чтобы коснуться восточныхъ дѣлъ. «— Государь, — началъ онъ, — откровенность, съ которою вы удостонваете бесѣдовать со мною, вызываетъ и меня на таковую же. Ваше величество знаете сущность переговоровъ, происходившихъ по поводу Гре-

# императоръ николай первый

ціи. Одни хотѣли только примирительныхъ попытокъ; другіе сознавали необходимость понудительныхъ мѣръ противъ турокъ, и правительство короля придерживалось въ послѣднее время образа дѣйствій, наиболѣе близкаго видамъ императора Александра, который въ данномъ случаѣ тѣмъ болѣе заслуживалъ такого довѣрія, что онъ принялъ мужественное обязательство не руководиться никакими личными соображеніями, и что никакое реальное приращеніе не явится послѣдствіемъ его предпріятій, и мнѣ нѣтъ надобности настаивать предъ вашимъ величествомъ на необходимости такого ручательства для Европы и въ частности для Франціи».

«— Я приму на этотъ счетъ тѣ же обязательства, — отвѣчалъ императоръ, — вы можете быть въ томъ увѣрены. Я дамъ тѣ же ручательства и заявляю, что всякое приращеніе далеко отъ моихъ мыслей. Но нужно, чтобы союзники мои поддержали меня, чтобы они искренно помогли мнѣ разрѣшить вопросъ, послѣдствія коего могутъ быть столь важны. Если мнѣ въ томъ откажутъ, то я вынужденъ буду дѣйствовать одинъ, и я буду знать тогда, что мнѣ дѣлать».

Послѣднія слова государь произнесъ съ твердостью, обличавшею непреклонную рѣшимость. Николай Павловичъ разрѣшилъ Сенъ-При передать королю, что онъ не хочетъ войны и желалъ бы уговориться съ союзниками, прибавивъ: «Миѣ нужно согласіе всѣхъ моихъ союзниковъ, безъ исключенія. Впрочемъ, повторяю, я не могу еще заняться этимъ важнымъ дѣломъ. Съ меня пока довольно, что вы знаете о моихъ чувствахъ и доведете до свѣдѣнія короля, одобреніе котораго всегда миѣ будетъ дорого. Я говорилъ съ вами съ полною откровенностью потому, что, несмотря на носимый вами синій мундиръ, я не могу отвыкнуть отъ того, чтобы не считать васъ своимъ».

Покидая Россію, Сенть-При быль лично очаровань пріемомъ, сдівланнымъ ему императоромъ Николаемъ, и заявленіемъ его, что безкорыстіе Александра I и соглашеніе съ европейскими державами будутъ служить и впредь основаніемъ русской политики. «Во всемъ, что онъ говоритъ, — доносилъ Сенъ-При своему правительству, — звучитъ правдивость и искренность, которыя въ соединеніи съ даромъ слова, съ видомъ, полнымъ благородства и доброжелательства, пліняютъ и убіждаютъ. При покойномъ императорів достоинства его не иміли случая выказаться. Онъ быль занятъ мельчайшими подробностями службы, въ которой проявлялъ строгость, не умножавшую числа его друзей; его держали въ удаленіи отъ діль; тімъ поразительніве видіть его нынів на высотів важныхъ событій, среди коихъ ему приходится дійствовать».

Относительно внутренняго положенія Россіи Сенть-При высказываль взгляды, совершенно сходные съ мнѣніями графа Лаферронэ, на которыя уже выше указано нами. Сенть-При казалось, что хотя положеніе Россіи не внушаеть безпокойства въ настоящую минуту, но нельзя не

бояться за будущее въ странъ, гдъ существують великія злоупотребленія, глі всі ихъ живо сознають и чувствують и почувствують еще сильнѣе, когда уляжется возбужденіе, обыкновенно сопровождающее каждую перемѣну царствованія, и когда дерзкая партія, эксплоатирующая всеобщее недовольство, снова подниметь поникшую голову. Сенъ-При свидътельствуетъ, что въ высшихъ слояхъ общества царитъ общій духъ нововведеній, даже среди людей болье благоразумныхъ, друзей порядка; что интается онъ всёми грёхами продажной администраціи, которою слишкомъ пренебрегаль покойный государь, и которую необходимо исправить. Духъ этотъ, — замъчаетъ Сенъ-При, — еще не проникъ въ высшіе общественные слои, но не они производять революціи, коимъ служать только орудіемъ. И безъ того, нізсколькимъ мятежнымъ офицерамъ едва не удалось совратить солдать. Должно надъяться, что мудрость и твердость императора разстроять замыслы бунтовщиковь. Этого нужно желать, ибо здъсь революція была бы ужасна. Дъло шло бы уже не о низведеніи съ престола одного государя для замѣны его другимъ, но весь общественный порядокъ быль бы поколеблень въ основаніи, и вся Европа покрылась бы его обломками» 469.

Наконецъ, 28-го февраля (12-го марта), печальная процессія съ тѣломъ императора Александра приблизилась къ Царскому Селу. Императоръ Николай съ великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ выфхаль навстрфчу шествію; государя сопровождали изъ прибывшихъ иностранных в гостей принцъ прусскій Вильгельмъ и принцъ Оранскій. Здѣсь же находились царскосельскіе жители съ духовенствомъ и крестьяне дворцоваго в'ядомства. День быль солнечный и довольно теплый, такъ что на шоссе таялъ снътъ и была грязь. Выйдя изъ коляски императоръ, приближаясь къ колесницъ, поклонился въ землю, потомъ, поднявшись на колесницу, упаль на гробъ и залился слезами; съ другой стороны колесницы то же сдълаль Михаилъ Павловичъ. По совершеніи литіи, шествіе двинулось къ Царскому Селу; государь съ братомъ въ траурныхъ плащахъ и распущенныхъ шляпахъ слъдовали непосредственно за колесницею пѣшкомъ до дворцовой церкви, въ которую внесенъ былъ гробъ и поставленъ на великолъпный катафалкъ подъ балдахиномъ.

«1-го (13-го) марта, отъ князя Голицына я получилъ приказаніе посившиве явиться къ нему,—пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ лейбъмедикъ Д. К. Тарасовъ.—Онъ съ озабоченнымъ видомъ спросилъ меня:

«— Можно ли открыть гробъ, и можеть ли императорская фамилія проститься съ покойнымъ императоромъ?

«Я отвѣтиль утвердительно и увѣриль его, что тѣло въ совершенномъ порядкѣ и цѣлости, такъ что гробъ могъ бы быть открытъ даже для всѣхъ. Потомъ онъ мнѣ сказалъ, что императоръ мнѣ приказалъ,

чтобы въ двънадцать часовъ ночи я при немъ и графъ Орловъ-Денисовъ со всею аккуратностію открылъ гробъ и приготовиль все, чтобъ императорская фамилія могла вся, кромъ царствующей императрицы, которая была тогда беременна, родственно проститься съ покойникомъ.

«Въ 11 съ половиною часовъ вечера, священники и всѣ дежурные были удалены изъ церкви, а при дверяхъ внѣ оной поставлены были часовые; остались въ ней князъ Голицынъ, графъ Орловъ-Денисовъ, я и камердинеръ покойнаго императора Завитаевъ. По открытія гроба я снялъ атласный матрацъ изъ ароматныхъ травъ, покрывавшій все тѣло, вычистилъ мундиръ, на который пробилось нѣсколько ароматныхъ спецій, перемѣнилъ на рукахъ императора бѣлыя перчатки (прежнія нѣсколько перемѣнили цвѣтъ), возложилъ на голову корону и обтеръ лицо, такъ что тѣло представилось совершенно цѣлымъ, и не было ни малѣйшаго признака порчи. Послѣ этого князъ Голицынъ, сказавъ, чтобъ мы оставались въ церкви за ширмами, поспѣшилъ доложитъ императору. Спустя нѣсколько минутъ, вся императорская фамилія съ дѣтьми, кромѣ царствующей императрицы, вошла въ церковь при благоговѣйной тишинъ, и всѣ цѣловали въ лицо и руку покойнаго. Эта сцена была до того трогательна, что я не въ состояніи вполнѣ выразить оную.

«По выходѣ императорской фамиліи я снова покрыль тѣло ароматнымъ матрацомъ и, снявъ корону, закрыль гробъ попрежнему. Дежурные всѣ и караулъ снова были введены въ церковь ко гробу, и началось чтеніе Евангелія» <sup>470</sup>.

Прусскій генераль Герлахь, сопровождавшій сына короля въ Россію, пишеть въ своемь дневникѣ, что при вскрытіи въ Царскомъ Селѣ гроба императора Александра присутствоваль также принцъ Вильгельмъ. По его разсказу, императрица Марія Өеодоровна нѣсколько разъ цѣловала руку усопшаго и говорила: «Oui, c'est mon cher fils, mon cher Alexandre, ah! comme il a maigri». Трижды возвращалась она къ гробу и подходила къ тѣлу. Принцъ Вильгельмъ, по свидѣтельству Герлаха, былъ также глубоко потрясенъ видомъ усопшаго императора <sup>471</sup>.

5-го (17-го) марта, тѣло императора Александра было перевезено изъ Царскаго Села въ Чесму и поставлено въ церкви дворца. Здѣсь тѣло императора присутствовавшими при этомъ генералъ-адъютантами изъ прежняго деревяннаго гроба, помѣщавшагося въ свинцовомъ гробѣ, переложено было въ новый великолѣпный гробъ. На другой день, 6-го (18-го) марта, шествіе двинулось изъ Чесменскаго дворца въ С.-Петербургъ. День этотъ съ утра былъ пасмурный, морозный, съ вѣтромъ и снѣгомъ. За гробомъ, начиная отъ заставы, слѣдовали императоръ Николай, великій князъ Михаилъ Павловичъ, чужестранные принцы, герцогъ Веллингтонъ и многочисленная свита, всѣ въ черныхъ распущенныхъ шляпахъ и мантіяхъ.

Въ половинѣ второго часа пополудни печальный поѣздъ прибылъ къ Казанскому собору <sup>472</sup>. Здѣсь закрытый уже гробъ императора Александра былъ выставленъ на поклоненіе всѣхъ сословій народа въ продолженіе семи дней.

По свидѣтельству Тарасова, «доложено было императору объ открытіи гроба для жителей столицы, но его величество не изъявиль на то своего согласія, и, кажется, единственно по той причинѣ, что цвѣтъ лица покойнаго государя быль немного измѣненъ въ свѣтло-каштановый, что произошло отъ покрытія онаго въ Таганрогѣ уксусно-древесною кислотою, которая, впрочемъ, нимало не измѣнила чертъ лица».

Мнѣніе, высказанное Д. К. Тарасовымъ въ своихъ запискахъ, вполнѣ расходится со взглядомъ, выраженнымъ княземъ Волконскимъ въ письмѣ изъ Таганрога къ Г. И. Виламову, значительно ранѣе, а именно еще 7-го (19-го) декабря 1825 года.

Князь Волконскій писаль:

«Миѣ необходимо нужно знать, совсѣмъ ли отпѣвать тѣло при отправленіи отсюда, пли отпѣваніе будетъ въ С.-Петербургѣ, которое, ежели осмѣливаюсь сказать свое миѣніе, приличнѣе полагаю сдѣлать бы здѣсь; ибо хотя тѣло и бальзамировано, но отъ здѣшняго сырого воздуха лицо все почернѣло, и даже черты лица покойнаго измѣнились, чрезъ нѣсколько времени еще потерпятъ; почему я думаю, что въ С.-Петербургѣ вскрывать гробъ не нужно, и въ такомъ случаѣ должно будетъ здѣсь совсѣмъ отпѣть, о чемъ и прошу васъ испросить высочайшее повелѣніе и меня увѣдомить чрезъ нарочнаго».

Въ С.-Петербургѣ такъ же, какъ и въ Москвѣ, въ ожиданіи печальныхъ церемоній, распускали нелѣпые слухи: разсказывали, что предположено злоумышленниками поставить четыре бочки съ порохомъ подъ Казанскимъ мостомъ и, когда повезутъ тѣло усопшаго государя, взорвать мостъ; то же самое злодѣяніе будто предполагаютъ исполнить и въ крѣпости. Ходили также не менѣе вздорные слухи о пороховыхъ подкопахъ подъ всѣми улицами, по которымъ должны были везти тѣло покойнаго императора. Порядокъ не былъ, однако, нарушенъ, и всѣ опасенія оказались напрасными.

13-го (25-го) марта, въ одиннадцать часовъ, во время сильной мятели, погребальное шествіе по прежнему церемоніалу направилось изъ Казанскаго собора въ Петропавловскую крѣпость; оно слѣдовало по Невскому, Большой Садовой, мимо Инженернаго, бывшаго Михайловскаго, замка, по Царицыну лугу черезъ Троицкій мостъ. По всему пути разставлены были войска. Въ тотъ же день послѣ литургіи происходило отпѣваніе и погребеніе. Въ три часа началась пальба съ крѣпости и изъ всѣхъ бывшихъ въ строю артиллерійскихъ орудій, а всѣми стоявшими въ строю войсками произведенъ былъ батальный огонь.



Виньетка къ «Полярной Звѣздѣ» 1861 г., изданной Герценомъ, съ портретами пяти декабристовъ.

«Симъ,—какъ сказано въ церемоніалѣ,—заключился послѣдній отданный долгъ незабвенному и вѣчной памяти достойному великому государю всероссійскому пмператору Александру І».

По окончаніи печальнаго обряда, государь съ великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ и принцами Оранскимъ и Прусскимъ, въ сопровожденіи фельдмаршала герцога Веллингтона и многочисленной свиты, возвратился въ Зимній дворецъ верхомт.

Цесаревичъ Константинъ Павловичъ не призналъ для себя возможнымъ покинуть Варшаву, чтобы раздѣлить горе императорской семьи во время этихъ печальныхъ фней. 16-го (28-го) марта, императоръ Николай писалъ брату: «Злополучные дни, предшествовавшіе 13-му числу, почти лишили меня всѣхъ моихъ способностей, физическихъ и духовныхъ, и только лишь со вчерашняго дня я вздохнулъ нѣсколько» 473.

«Я прекрасно понимаю, дорогой брать, — отвѣчалъ Константинъ Павловичъ, — состояніе, въ которомъ вы должны были находиться въ періодъ времени, предшествовавшій ужасному дню 13-го числа. Я живо раздѣляю его издалека, гдѣ нахожусь; да будетъ воздано благодареніе Всевышнему, что вся наша семья перенесла его бодро и съ покорностью судьбѣ, и что останки нашего дорогого и безсмертнаго императора покоятся въ мирѣ» 474.

Печаль императора Николая была искренняя и глубокая, и она не разъ выразилась въ прочувствованныхъ строкахъ къ брату. Однажды онъ писалъ цесаревичу:

«Вообще вы не пов'трите, или, в'трите, вы мн'т пов'трите, какое тяжелое ощущение испытываемы зд'тьсь; все въ его комнат'т осталось, какъ было въ его время: его шляпа, его перчатки, его эполеты, платки и проч.—все р'тительно, какъ будто онъ самъ долженъ находиться зд'тьсь; каждое мгновение ищемы его, каждое м'то до такой степени напоминаетъ его, что часто можно забыться; но зато и моментъ ужаснаго пробуждения отъ этой иллюзии невыносимъ» 475.

19-го марта 1826 года, въ воспоминаніе того памятнаго дня, въ который россійскія и союзныя намъ войска, подъ предводительствомъ императора Александра, вступили въ Парижъ, передъ Зимнимъ дворцомъ происходилъ большой парадъ войскамъ гвардейскаго корпуса; они два раза проходили церемоніальнымъ маршемъ мимо государя. Иностранные гости, съёхавшіеся въ С.-Петербургъ къ похоронамъ императора Александра, присутствовали на этомъ парадѣ. Прекрасная погода благопріятствовала торжеству; всё дома, площади, балконы, Адмиралтейскій бульваръ и тротуары съ ранняго утра наполнены были безчисленнымъ множествомъ зрителей.

Въ этотъ же день императоръ Николай увѣковѣчилъ подвигъ, совершенный Александромъ въ 1814 году, отдавъ по россійскимъ арміямъ слѣдующій приказъ:

«Въ манифестъ 30-го августа 1814 года благоугодно было въ Бозъ почивающему государю императору Александру Первому, предавая въ потомство достославныя происшествія войны 1812, 1813 и 1814 годовъ, между прочими памятниками постановить, дабы въ ознаменованіе признательности къ побъдоносному воинству, въ сей брани подвизавше-

муся, учреждена была особенная медаль съ изображеніемъ на оной года и числа вступленія въ Парижъ.

«Сей святой обътъ того, котораго Россія въчно оплакивать будетъ, принялъ я въ наслъдіе, и при первомъ наступленіи 19-го марта въ мое царствованіе я вмъняю себъ въ обязанность исполнить, и для сего повелъваю: медаль съ изображеніемъ, для нея предназначеннымъ, распредълить въ награду всъмъ тъмъ воинамъ, кои по 19-е марта 1814 года въ дъйствующихъ войскахъ состояли:

«Симъ исполняя волю, всегда для меня священную, довершаю завѣтъ отца-государя храброму его воинству, коего мужество и вѣрность непоколебимая утвердили миръ въ Европѣ, пріобрѣли незабвенную славу имени русскому, снискали себѣ признательность отца отечества, и за дверію гроба чрезъ меня ихъ благословляющаго».

Серебряная медаль, установленная въ память совершеннаго русскимъ воинствомъ подвига, была украшена изображеніемъ императора Александра I, озаряемымъ лучами, истекающими изъ ока Провидѣнія, и съ надписью на другой сторонѣ: За взятіе Парижа, 19-го марта 1814 года. Эту медаль повелѣно было носить на лентѣ, раздѣленной вдоль надвое: одна полоса Андреевскаго, а другая — Георгіевскаго ордена 476.

Уже наканунѣ парада государь приказалъ раздать въ полкахъ эти медали, которыя, по свидѣтельству современника, выбиты были еще по повелѣнію императора Александра, но «не были розданы по его всегдашней привычкѣ лавировать, чтобы никого не обидѣть». Генералъ-адъютантъ Дибичъ нѣсколько разъ напоминалъ императору Александру о сихъ медаляхъ, но всякій разъ государь отмалчивался. «Конечно, тому была причина — извѣстная скромность Александра, не желавшаго медалями оскорбить честолюбіе французовъ, — пишетъ Михайловскій-Данилевскій.—И онъ, подобно македонскому герою, хотѣлъ, чтобы его хвалили въ Аеинахъ!»

Посылая цесаревичу Константину Павловичу медаль 1814 года, императоръ Николай писалъ брату:

«Вотъ медаль, которую нашъ ангелъ объщаль, и которую онъ не имълъ времени раздать. Такимъ образомъ, это долгъ по отношенію къ арміи, который я вмѣнилъ себѣ въ обязанность отдать въ память нашего очаровательнаго ангела; не откажите принять эту медаль; она лежала на его гробѣ, и какъ будто исходитъ отъ него самого! Все, что напоминаетъ или имѣетъ отношеніе къ нему,—вещь священная, и мы не можемъ въ достаточной степени будить воспоминаніе о немъ въ тѣхъ, которые обязаны ему своею славою и своимъ счастьемъ. Это защита, которою слѣдуетъ прикрываться, и компасъ для насъ, его братьевъ, чтобы поступать, какъ честные люди (en gens de bien)» 477.

#### XI.

Какъ только необычайныя событія, сопровождавшія воцареніе императора Николая, дали новому государю возможность вникнуть въ иностранную политику, Восточный вопросъ долженъ быль, прежде всего, привлечь къ себѣ полное вниманіе преемника Александра.

Послѣ неудовлетворительнаго исхода петербургской конференціи, собранной для умиротворенія Востока, императоръ Александръ объявиль, что онъ предоставляєть себѣ полную свободу дѣйствовать, какъ сочтетъ нужнымъ, помимо союзниковъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ государь приказалъ графу Нессельроде спросить мнѣніе нѣкоторыхъ изъ своихъ представителей при иностранныхъ державахъ. Въ семъ неопредѣленномъ положеніи находились восточныя дѣла, когда изъ Таганрога распространилась печальная вѣсть о внезапной кончинѣ Александра I-го.

Отвъты нашихъ пословъ на циркулярное предложение графа Нессельроде суждено было прочесть уже не творцу Священнаго союза, но императору Николаю. Самый замёчательный изъ нихъ принадлежитъ Поппо-ди-Борго. По словамъ Ковалевского (Егора Петровича), въ депешъ посла при французскомъ дворѣ отразился весь свѣтлый умъ этого дипломата. «Какъ соколъ, спущенный наконецъ съ руки охотника, онъ понесся прямо и неудержимо къ цёли; съ высоты, недосягаемой для другихъ, окинулъ онъ поле действія и, указывая на враговъ, поражалъ ихъ перомъ своимъ. Онъ писалъ, что Россія въ томъ положеніи, въ которомъ заявила себя передъ Европой, уклонившись отъ нея и предоставивъ себѣ полную свободу дѣйствій, конечно, поставитъ ее въ недоумѣніе, но это только на первое время. Европейскія державы, руководимыя княземъ Меттернихомъ, проникающимъ во всѣ тайны кабинетовъ путями темными, ему одному доступными, скорже поймуть настоящее значеніе «нашей свободы д'вйствій»; если она, хотя временно, обратится въ бездъйствіе, онъ будуть очень довольны имъ и постараются воспользоваться обстоятельствами, чтобы отучить Европу обращаться за разрътеніемъ международныхъ вопросовъ къ Россіи. А что однажды утрачено, то нелегко возвращается. Положение наше на материкъ не то, что Англіи на острову; при томъ же у нея есть и другіе пути преобладанія—ея богатства, торговля, узаконенія, соблазняющія другіе народы. У насъ только одна сила матеріальная. Нужно, чтобы негодованіе наше противъ союзниковъ выразилось не однимъ пассивнымъ молчаніемъ, но и мѣрами болѣе существенными» 478.

Выражая затѣмъ радость по поводу временнаго разрыва Россіи съ союзомъ, Поццо-ди-Борго высказываетъ миѣніе, что этотъ союзъ принесъ существенную пользу для другихъ, но не для насъ.

Англія, пользуясь затишьемъ, охраняемымъ союзниками, не только устроила и умиротворила взволнованное и потрясенное состояние страны, но успъла развить свою промышленность и торговлю до того, что не только уплатила значительную часть изъ несмётныхъ долговъ, но опять стала изобиловать наконившимися капиталами. Австрія никогда не стісняется обязательствами союза, когда рычь идеть о ея матеріальныхъ пользахъ, или не задъты ея политическія цъли. Священный союзъ служиль ей щитомъ отъ внутреннихъ потрясеній и внішнихъ враговъ: пользуясь только имъ, она пріобрѣла такое сильное вліяніе въ Европѣ, которое рушилось, какъ скоро отклонился отъ нея главный союзникъ. Пруссія также воспользовалась поддержкою союза; оставаясь въ сторонѣ отъ пожертвованій, которыя союзь требоваль оть другихь, она успала залачить раны, нанесенныя кровонролитною и продолжительною войною, и совершить свои обширныя и общеполезныя реформы внутри государства. Что же касается Франціи, то союзъ ей напоминаетъ времена ея униженія; она охотно оставила бы его, но слабость и нерѣшительность кабинета и двора не дозволяють ей следовать самостоятельной политикћ 479

По справедливому зам'вчанію Ковалевскаго, если Попцо-ди-Борго не говорить, что Россія, стоявшая въ посл'єднее десятил'єтіе на страж'є спокойствія Европы въ полномъ вооруженіи, такъ дорого ей стоившемъ, не только не извлекла никакой пользы отъ этого союза, какъ ясно показали турецкія д'єла, но возбудила явное негодованіе народовъ и скрытую зависть правительствъ, если Попцо-ди-Борго не высказываетъ этой мысли, то ясно даетъ ее понять.

Въ заключение дипломатъ нашъ обращается къ мърамъ, которыя Россія обязана принять для возстановленія достоинства, правъ и интересовъ, попрапныхъ насиліемъ Турціи. Онъ предлагаетъ представить Порт'в ультиматумъ, назначивъ самый короткій срокъ для отв'ята, а въ случав отказа въ удовлетвореніи нашихъ требованій двинуть войска въ княжества и выгнать оттуда турокъ. Поццо-ди-Ворго приходитъ къ заключенію, что ни одна изъ европейскихъ державъ не заинтересована достаточно и не приготовлена къ тому, чтобы решиться действовать противъ насъ открыто, за исключеніемъ Австріи, которая приметъ дипломатическія міры для удержанія нашихь войскь оть перехода черезь Пруть; можеть быть, она приступить даже къвооруженіямъ, а потому Поддо сов'туетъ, оставивъ на Дуна в обсерваціонный корпусъ, быть наготов'в на юго-западной границ'в, чтобы ринуться всеми силами на Габсбургскую монархію и сразу порѣшить съ нею, прежде чѣмъ начать военныя действія противъ Турціи. Но онъ заране предсказываетъ, что вънскій кабинеть не допустить до этого и ограничить свои враждебныя дъйствія интригами и нравственной поддержкой или тайной помощью

Турцін, что, конечно, не принесеть Порт'в существенной пользы противътакого врага, какъ Россія.

Императоръ Николай усвоилъ себѣ воззрѣнія, высказанныя Поццоди-Борго, вполнѣ согласовавшіяся съ его собственнымъ внутреннимъ убѣжденіемъ, и остановился на рѣшеніи провести рѣзкую грань между распрею собственно Россіи съ Оттоманской Портой и греческимъ дѣломъ.

«Ни декабрьскіе дни 1825 года, ни собственное личное настроеніе юнаго государя не могли допустить мысли о сочувствіи его какому бы то ни было народному возстанію или революціонной вспышкѣ. Но Николай Павловичъ понялъ громадную силу стихійнаго стремленія своего народа на помощь къ избиваемымъ турками единовѣрцамъ и усмотрѣлъ неотложную необходимость уважить это стремленіе, направить его твердою рукою и потому итти по пути, намѣченному покойнымъ его братомъ» 480.

Предположенія графа Лаферронэ вполн'я оправдались; онъ писалъ въ Парижъ:

«Восточный вопросъ несомнѣнно будетъ возбужденъ въ скоромъ времени, и нынѣ трудно предположить, чтобы онъ не сопровождался иными послѣдствіями, чѣмъ тѣ, на которыя можно было разсчитывать при императорѣ Александрѣ. Пусть намѣренія остаются тѣ же, заявленія будутъ согласны съ тѣми, что были намъ сдѣланы прежде; но положеніе слишкомъ различно, чтобы новый императоръ могъ въ точности слѣдовать по стопамъ своего предшественника».

Между тёмъ Каннингъ началъ обнаруживать склониость къ совмѣстному дѣйствію съ Россією въ греческомъ вопросѣ. Намѣтивъ себѣ подобную цѣль, Каннингъ рѣшился предложить чрезвычайное посольство въ Россію по случаю кончины Александра І-го герцогу Веллингтону, русскому фельдмаршалу, лично извѣстному императору Николаю, который пользовался радушнымъ пріемомъ и руководствомъ знаменитаго полководца во время своего пребыванія въ Лондонѣ въ 1816 году. Хотя Веллингтонъ не раздѣлялъ политическихъ убѣжденій главы кабинета виговъ, но принялъ, тѣмъ не менѣе, сдѣланное ему предложеніе ради самой его цѣли и изъ желанія отдать послѣдній долгъ праху императора Александра, къ которому онъ питалъ глубокую привязанность.

Герцогъ Веллингтонъ прибылъ въ Петербургъ 18-го февраля (2-го марта) и съ самаго вступленія на русскую почву окруженъ былъ самымъ изысканнымъ вниманіемъ. На границѣ онъ былъ встрѣченъ чиновникомъ министерства иностранныхъ дѣлъ, и въ Петербургѣ для него отведено было помѣщеніе во дворцѣ. Въ первой же аудіенціи, данной фельдмаршалу, онъ имѣлъ случай убѣдиться, что «императоръ руководится своимъ собственнымъ умомъ», и что «въ русскомъ министерствѣ нѣтъ лицъ, которыя могли бы на него вліять».

20-го февраля (4-го марта) императоръ Николай писалъ цесаревичу Константину Павловичу:

«Веллингтонъ находится здѣсь съ четверга, очень старый и разбитый. При первомъ же свиданіи онъ между прочимъ сказалъ миѣ, что облеченъ особымъ порученіемъ со стороны своего правительства—предложить миѣ вдвоемъ, Россіи и Англіи, покончить съ греческимъ вопросомъ; я притворился изумленнымъ и далъ ему свободу высказаться, послѣ



θедоръ Николаевичъ Глинка.(Съ гравирсваннаго портрета Асанаслева).

чего объясниль ему, что могу принять то, что онъ говориль, какъ совершенно новый вопросъ; что же касается интересовъ Россіи въ отношеніи Порты, однимъ словомъ нашихъ претензій, въ виду рѣшенія, принятаго его величествомъ императоромъ, прервать всякіе дальнѣйшіе переговоры или сношенія съ дворами, неприкосновенными къ этому дѣлу, то я, конечно, не могу или что либо измѣнить въ этомъ, или же погрѣшить передъ памятью нашего ангела, или передъ своимъ словомъ, уклонившись отъ образа дѣйствій, котораго онъ, такъ сказать, завѣщалъ мнѣ

держаться; что такимъ образомъ я смотрю на это, какъ на свое частное дѣло, и надѣюсь окончить его съ Божьею помощію одинъ; что во всемъ этомъ рѣчь идетъ не о грекахъ, на которыхъ все время, пока только будетъ существовать Оттоманская имперія, я буду смотрѣть, какъ на ея возмутившихся подданныхъ.

«Онъ отвѣчалъ, что прекрасно понимаетъ меня и признаетъ за мною право покончить съ этими господами, но что порученіе, которымъ онъ облеченъ, касается исключительно греческаго дѣла, что черезъ нѣсколько дней онъ въ подробностяхъ ознакомитъ меня со своими инструкціями и предложеніями, но что въ основу всего онъ ставитъ припципъ, что мы — державы, дружественныя туркамъ, не имѣющія ни съ той, ни съ другой стороны никакихъ претензій къ нимъ. На это я замѣтилъ ему, что, какъ мнѣ кажется, онъ плохо освѣдомленъ о положеніи вещей, потому что наши претензіи не только не устранены, но что вотъ уже четыре года, какъ онѣ въ такомъ положеніи. Онъ, казалось, былъ удивленъ услышаннымъ и оборвалъ разговоръ.

«Я приказаль Нессельроде послать вамъ полный очеркъ всего Восточнаго вопроса, который въ подробностяхъ покажетъ вамъ положеніе дѣла. Нужно непремѣнно поговорить объ этомъ, и я убѣдился и рѣшился наконецъ твердо заговорить съ ними; я сомнѣваюсь, что это оказалось бы дѣйствительнымъ, но, если насъ не послушаютъ, я рѣшилъ приказать занять княжества, ни одной ногой не ступая на турецкую территорію. Мы лишь съ трудомъ сдерживаемъ сербовъ, и если это продолжится, произойдетъ открытый мятежъ» 481.

Начатые Веллингтономъ личные переговоры съ государемъ затъмъ продолжались, при чемъ Николай Павловичъ спросилъ фельдмаршала, какъ ему вести бесъду: «en diplomate» или «en ami». Веллингтонъ избраль последній способъ, выразивь надежду, что его величество выскажеть откровенно свои мысли и дозволить своему собесёднику высказаться также вполн'в свободно. Обм'виъ мыслей на этой почв'в привель къ заключенію Петербургскаго протокола, подписаннаго, 23-го марта (4-го апръля) 1826 года, графомъ Нессельроде, княземъ Ливеномъ и герцогомъ Веллингтономъ. Протоколъ установилъ соглашение между Англіею п Россіею съ цілью примиренія Порты съ греками. Условія примиренія поставлены были следующія: Порта удерживаеть свою верховную власть надъ Греціею, которая платить ей однажды навсегда определенную дань; турецкія земли въ Морее и въ Архипелаге отходять къ грекамъ за извёстный выкупь; Греція должна управляться властями, пзбранными самимъ народомъ и утвержденными Портой, но пользуется независимостью внутренняго управленія, свободою сов'єсти и торговли.

Въ протоколѣ рѣшено было, что, если предложенное посредничество не будетъ принято Турцією, то все-таки Россія и Англія будутъ дер-

жаться установленнаго между ними соглашенія, какъ основанія для примиренія Порты съ греками, которое должно совершиться при ихъ участін общемъ или единоличномъ, пользуясь всёми благопріятными обстоятельствами для воздёйствія путемъ своего вліянія на об'є стороны, съ ц'єлью привести ихъ къ примиренію на упомянутыхъ основаніяхъ. Постановлено было также, что протоколъ им'євть быть сообщенъ дворамъ: В'єнскому, Парижскому и Берлинскому.

Петербургскій протоколь быль первымь дипломатическимь актомъ, совершеннымь въ царствованіе императора Николая Павловича; онъ пріобрѣль значеніе всемірной важности, потому что соглашеніе, подписанное 23-го марта, послужило краеугольнымъ камнемъ освобожденія Греціи изъ-подъ мусульманскаго ига.

Во время переговоровъ съ герцогомъ Веллингтономъ императоръ Николай не скрыль отъ фельдмаршала, что Оттоманской Портв повельно предъявить ультиматумъ. Дъйствительно, 24-го марта (5-го апръля) 1826 года, Россія потребовала въ Константинополів отъ Порты исполненія слідующих трехь пунктовь. Порта должна была: 1) вывести свои войска изъ Молдавіи и Валахін и возстановить тамъ порядокъ опредъленный въ договорахъ и существовавшій до 1821 года, когда вследствие волнений въ княжествахъ она произвела односторонния и противоръчащія трактатамъ перемьны; 2) немедленно освободить сербскихъ депутатовъ, задержанныхъ въ Константинополѣ, и даровать сербскому народу всѣ тѣ преимущества, которыя выговорены въ его пользу 8-ю статьею Букарестскаго трактата, и 3) отправить своихъ уполномоченныхъ къ русской границѣ для возобновленія переговоровъ, веденныхъ барономъ Строгановымъ съ 1816 по 1821 годъ по поводу русско-турецкихъ отношеній, и для заключенія новаго соглашенія, которое положило бы прочное основание миру, дружбѣ и доброму сосѣдству Россіи съ Турціей.

Оттоманская Порта въ ту пору никакъ не ожидала столь рѣшительнаго шага со стороны Россіи, и требованія императора Николая застали ее врасплохъ; въ Турціи полагали, что внутреннія затрудненія не дадуть государю возможности думать о внѣшней войнѣ, а вдругъ грозный ультиматумъ заставилъ встрепенуться совѣтниковъ султана. Князь Меттернихъ, обрадованный тѣмъ, что императоръ Николай разграничилъ русско-турецкій вопросъ отъ греческаго, предписалъ австрійскому интернунцію въ Константинополѣ, барону Оттенфельсу, совѣтовать Портѣ смириться и удовлетворить требованія, предъявленныя Петербургскимъ кабинетомъ. Въ такомъ же духѣ дѣйствовали представители и другихъ европейскихъ державъ 482. Турція вняла добрымъ совѣтамъ и уступпла требованіямъ Россіи, а затѣмъ, 1-го (13-го) іюля 1826 года, открыты были переговоры между русскими и турецкими уполномоченными, которые съѣхались въ пограничномъ городѣ Аккерманѣ.

Уполномоченными назначены были съ нашей стороны новороссійскій генераль-губернаторъ графъ М. С. Воронцовъ и тайный сов'ятникъ Рибопьеръ, а со стороны турокъ—Мегмедъ-Гади и Ибрагимъ-Афетъ.

Извѣстіе о заключеніи Петербургскаго протокола встрѣчено было княземъ Меттернихомъ менте сочувственно, чтмъ русскій ультиматумъ; онъ былъ внъ себя отъ негодованія и заявиль нашему послу Татищеву: «Континентальный союзъ, на которомъ покоились тишина и благоденствіе Европы, пересталь существовать». Затёмъ Меттернихъ тщетно старался поколебать рѣшимость императора Николая и запугать его тѣмъ, что покровительство, оказываемое освобожденію Греціи, потворствуеть революція. Всв инсинуаціи и обвиненія австрійскаго канцлера, направленныя противъ ненавистнаго ему Каннинга, также не произвели ожидаемаго действія 483. Государь продолжаль съ твердостью итти по намёченному пути и заявиль австрійскому послу въ Петербургь, графу Лебцельтерну, не только о своемъ желаніи утвердить «великій союзъ», но прибавиль: «Вы можете смёло увёрить его императорское величество, что какъ только онъ будетъ нуждаться въ моей помощи, силы мои будуть постоянно въ его распоряженін, какъ то было при покойномъ братъ. Императоръ Францъ всегда найдетъ во мнъ усерднаго и върнаго союзника и искренняго друга».

Но всѣ заявленія императора Николая о незыблемости «великаго союза» не успокоили разгнѣваннаго князя Меттерниха; онъ продолжалъ упорствовать въ своей дипломатической оппозиціи новому теченію, приданному государемъ восточнымъ дѣламъ, стараясь по мѣрѣ силъ вредить политическимъ начинаніямъ Россіи.

Воззрѣнія князя Меттерниха нашли себѣ поддержку и отголосокъ въ мнѣніяхъ, высказываемыхъ цесаревичемъ Константиномъ Павловичемъ по поводу новой восточной политики Россіи. Онъ писалъ государю:

«Все, что вамъ сказалъ фельдмаршалъ Веллингтонъ о греческомъ вопросѣ, нисколько не удивило меня, и я заранѣе былъ увѣренъ, что въ этомъ и заключалась дѣйствительная цѣль его путешествія. Я съ живѣйшимъ нетерпѣніемъ ожидаю данныхъ, которыя вы обѣщали мнѣ, дорогой братъ, и которыя графъ Нессельроде долженъ прислать мнѣ; во всякомъ случаѣ турецкій вопросъ и наше положеніе въ отношеніи турокъ—вещь щекотливая и изъ крайне сложныхъ. Я не оспариваю, что покойный императоръ при своей довѣрчивости былъ жестоко обманутъ и проведенъ образомъ дѣйствій нашихъ друзей, какъ вы называете ихъ;..... помимо того, онъ хотѣлъ казаться таковымъ, но въ сущности я не могу допустить этого, и я много разъ слышалъ, какъ онъ говорилъ такія вещи, которыя доказывали обратное. Покойный

# 28 Resibaga 1826. Rajuaga

## Monfeigneur

J'an 1' homend de princher à Vitre Chrisse Jong crielle les premiers vivilletions de Son dientement Bestoucheff il fact expired qui les prestions qu'on: bin fera Pars le comité même jetterand plus. 3. lumières sour les afiliations que ces traitres parailes de source en audi dans les provinces. Abonses des primiers devouds faits par le simine Leur acheff tout de surs apris l'armoir de commande, servent apris d'e les dans le sursité des guertions qu'on leur fait malheureuseur de source le suite des guertions qu'on leur fait malheureuseur de source per servent des compliers supervoipet que color avoir au accume enfluence veelle son le trouper de par color avoir au accume enfluence veelle son le trouper de major d'entre de voigne de lettre pour estre extentité ondiminion d'emogra d'entre de por uber raife de mojer de lettre pour estre extentité ondiminion de surgice de sout mens de les profestes est multiples de des profestes est mojer de les profestes est mens de la plan profeste est mens de les profestes est mens de la plan le bolant oriente.

Munfeymens

De Vetri altiss forgirriche to tris habe et tris de bustometr Distrit

IF Extersioning will faming

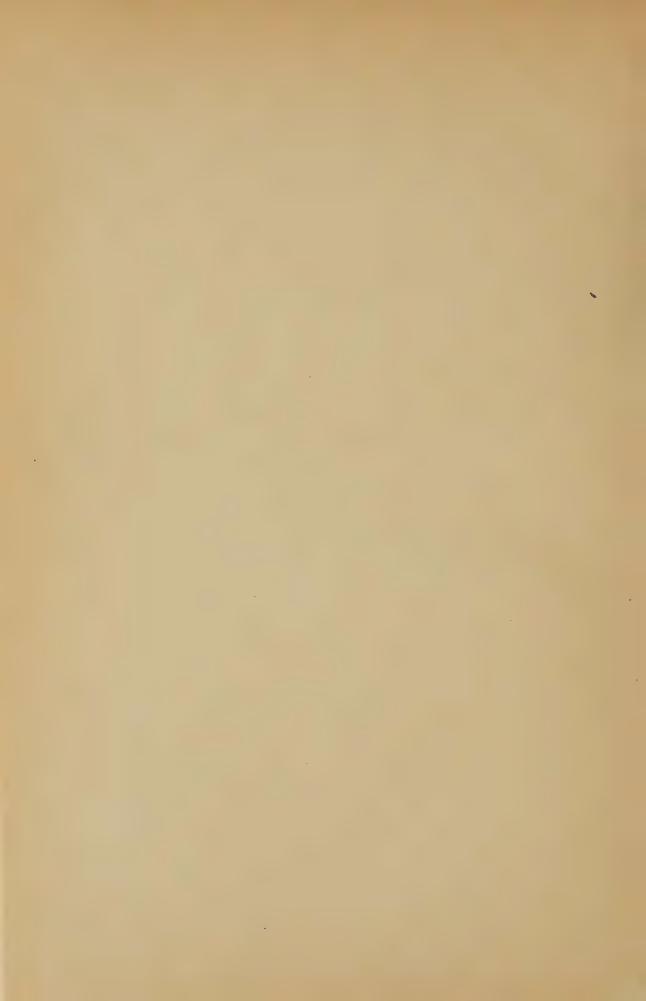

императоръ былъ доволенъ подобнаго рода направленіемъ дѣла, чтобы такимъ образомъ получить возможность избъгнуть необходимости имъть двло съ турками, потому что одно занятіе княжествъ, даже безъ нарушенія неприкосновенности турецкой территоріи, само по себ'я является враждебнымъ дъйствіемъ въ отношеніи ихъ, и оно, несмотря на всъ увфренія, которыми обставили бы эвакуацію послі удовлетворенія всіхъ неудовольствій, повлекло бы за собою страшное пробужденіе и сотрясеніе во всей Европ'є; почитайте н'єскольто то, что уже пишуть объ этомъ во всехъ либеральныхъ газетахъ, французскихъ и немецкихъ, и высказываемое ими желаніе, чтобы вы заняли княжества, -- это служить недвусмысленнымъ доказательствомъ того, что за этимъ скрывается что либо болъе серьезное, и что выжидають, чтобы вы сдълали этотъ шагъ, вследствие котораго въ Европе разразится Богъ весть какое событие, повторяю, болже чжиъ серьезное, и, вотъ вмжсто того, чтобы всецжло располагать собою для противодъйствія тому, что произойдеть въ Европъ, вы увидите свои силы парализованными, и вотъ на что они разсчитывають для своего успаха. Помимо того, къ чему васъ приведеть занятіе княжествь, и въ чемъ заключается цёль, которой вы хотите достигнуть? Стёсняеть ли вась то небольшое количество турецкихъ войскъ, которое находится тамъ? Я не думаю этого. Для того ли, чтобы возстановить вашу торговлю на Черномъ морѣ? Или для того, чтобы тѣмъ испугать турокъ? Я не думаю, чтобы вы могли достигнуть этой двойной цъли, потому что при существовании этихъ двухъ предположений вы постоянно будете имъть противъ себя англичанъ; я допускаю, что ваша торговля на Черномъ моръ возродится и распространится до Константинополя, — достигнете ли вы этимъ вашей цъли? Не думаю, потому что англичане закроють выходы въ Архипелагь, надъ которымъ они владычествують, такъ какъ ничто не можеть помѣшать имъ въ этомъ. Что касается турокъ, то они не столь страшны, какъ это думають; въ дъйствительности они фанатики и, следовательно, настойчивы и усмотрять въ этомъ, что то, чего они опасались, какъ разъ случилось, и будутъ думать, что ихъ хотѣли обмануть; ихъ будутъ поддерживать въ этой мысли наши друзья, и, несмотря на свою слабость, они будуть твердо держаться; поэтому я не думаю, что цёль, которую вы ставите себё, будеть достигнута. Помимо того, я увърень, что разъ княжества будуть заняты, вы увидите въ Балтійскомъ мор'я англійскій флоть, который произведеть тамъ болье дыйствительную оккупацію и который уничтожить последній выходь для торговли, который имется у нась, и кто можетъ знать, что Карлъ-Іоаннъ не будетъ увлеченъ ими къ какимъ либо враждебнымъ мфропріятіямъ; поэтому-то необходимо, чтобы вы усилили ваши сухопутныя войска со стороны Финляндіи, и мен'ве чти тремя или четырьмя дивизіями птиоты вамъ нельзя будеть обойтись вследствіе протяженія береговь, на которые англичане, где имъ вздумается, могутъ высадить шведскія войска. Вотъ четыре дивизіи; въ Грузіи у вась ихъ двѣ, одна въ Крыму и шесть, которыя вы предназначаете для занятія княжествъ: итакъ, тринадцать дивизій въ расходь, а остальное останется для наблюденія за Европой. Вы мит пишете, кром' того, что ваши финансы въ неудовлетворительномъ положеніи; какъ же вы хотите тогда начать военныя действія, разъ для веденія войны нужны деньги, деньги и деньги, и, конечно, ужъ не въ княжествахъ вы найдете ихъ? Помимо того, я слышалъ это отъ покойнаго императора, державшагося принципа, что все внимание должно быть обращено въ сторону Европы, и что если она спокойна, можно оставаться спокойными, и что пушечный выстрёль, сдёланный по туркамъ, перевернеть вверхъ дномъ всю Европу. Я прибавлю къ этому то, что покойный Уваровъ говорилъ постоянно покойному императору, что начать войну-въ его власти, но что окончить ее зависить отъ обстоятельствъ и событій, а я не думаю, чтобы его можно было заподозрѣть въ боязливости или трусости, такъ какъ онъ далъ доказательства самой блестящей храбрости. Воть мон убъжденія, дорогой брать, такія, каковы они у меня въ сердцѣ и умѣ; я предаю вамъ ихъ всецѣло, дѣлайте съ ними, что вамъ угодно, и несмотря на свои взгляды, я готовъ действовать и исполнять ваши приказанія, отстранивъ всякія разсужденія, и какъ будто бы объ этотъ не было и рѣчи» 484.

## XII.

1826-му году можетъ быть дѣйствительно присвоено названіе похороннаго года. Едва предали землѣ тѣло императора Александра I, какъ приходилось уже готовиться къ неизбѣжной кончинѣ императрицы Елисаветы Алексѣевны; между тѣмъ еще смертельно заболѣлъ Карамзинъ.

Простуда, которой подвергся исторіографъ въ день 14-го декабря, роковымъ образомъ отозвалась на его здоровьв. «Говорятъ мнв, и самъ чувствую, что хорошо было бы мнв удалиться отсюда лвтомъ, даже необходимо для совершеннаго выздоровленія, но куда и какъ? — писалъ Карамзинъ 22-го марта И. И. Дмитріеву. — Наши способы? Мой характеръ? Александра нвтъ. Всв мои отношенія перемвнились. Но остался Богъ тотъ же, и моя ввра къ Нему та же: если надобно мнв зачахнуть въ здвшнихъ болотахъ, то смиряюсь въ духв и не ропщу. Не могу говорить съ живостію: задыхаюсь. Брожу по комнатв; читаю много; имвю часто сладкія минуты въ душв: въ ней бываетъ какая-то тишина неизъяснимая и несказанно пріятная».

Наконецъ медики признали для Карамзина полезнымъ пребываніе во Флоренціи; тогда онъ обратился къ государю съ письмомъ, прося «смиренно» мѣсто резидента во Флоренціи. «Безъ нескромности, кажется, могу сказать, что имѣю понятіе о политическихъ отношеніяхъ Россіи къ державамъ европейскимъ, и не хуже другого исполнилъ бы эту должность», — прибавилъ Карамзинъ.

6-го апрёля 1826 года, Карамзинъ получилъ милостивое письмо отъ императора Николая, въ которомъ государь, между прочимъ, писалъ:

«Вамъ надо вхать въ Италію, — вотъ что говорять медики; надо ихъ послушать и избрать лучшій способъ, то-есть покойнвйшій, какъ туда довхать: моремъ ли до Италіи или только до Любека, или сухимъ путемъ? Пребываніе въ Италіи не должно васъ тревожить, ибо хотя мѣсто во Флоренціи еще не вакантно, но россійскому исторіографу не нужно подобнаго предлога, дабы имѣть способъ тамъ жить свободно и заниматься своимъ дѣломъ, которое безъ лести, кажется, стоитъ дипломатической корреспонденціи, особо флорентійской. Словомъ, я прошу васъ, не безпокойтесь объ этомъ, и, хотя мнѣ въ угожденіе, дайте мнѣ озаботиться способомъ устроить вашу повздку».

Въ началѣ мая Карамзинъ переселился въ Таврическій дворецъ, гдѣ ему отведено было помѣщеніе, чтобы дать возможность больному пользоваться свѣжимъ воздухомъ въ саду. Съ каждымъ днемъ исторіографу становилось, однако, хуже; скоро доктора признали положеніе его безнадежнымъ. Друзья и въ числѣ ихъ В. А. Жуковскій поспѣшили похлонотать гдѣ слѣдуетъ, и 13-го мая Карамзинъ былъ обрадованъ слѣдующимъ рескриптомъ государя:

#### «Николай Михаиловичъ!

«Разстроенное здоровье ваше принуждаеть вась покинуть на время отечество и искать благопріятнѣйшаго для вась климата. Почитаю за удовольствіе изъявить вамъ мое искреннее желаніе, чтобы вы скоро возвратились къ намъ съ обновленными силами и могли снова дѣйствовать для пользы и чести отечества, какъ дѣйствовали донынѣ. Въ то же время и за покойнаго государя, знавшаго на опытѣ вашу благородную, безкорыстную къ нему привязанность, и за себя самого, и за Россію изъявляю вамъ признательность, которую вы заслуживаете своею жизнію какъ гражданинъ, своими трудами, какъ писатель. Александръ сказалъ вамъ: русскій народъ достоинъ знать свою исторію. Исторія, вами написанная, достойна русскаго народа. Исполняю то, что желалт, но чего не успѣлъ исполнить братъ мой. Въ приложенной бумагѣ найдете вы изъявленіе воли моей, которая, будучи съ моей стороны одною

только справедливостію, есть для меня и священное завѣщаніе Александра. Желаю, чтобъ путешествіе было вамъ полезно, и чтобы оно возвратило вамъ силы для довершенія главнаго дѣла вашей жизни. Пребываю вамъ всегда благосклонный.

«Николай».

## «Указъ г. министру финансовъ.

«Исторіографу Россійской имперіи, дѣйствительному статскому совѣтнику Карамзину, отъѣзжающему за границу, повелѣваемъ производить отнынѣ по пятидесяти тысячъ рублей въ годъ, съ тѣмъ, чтобы сумма сія, обращаемая ему въ пенсіонъ, была послѣ него производима сполна женѣ его, а по смерти ея также сполна ихъ дѣтямъ— сыновьямъ до вступленія всѣхъ ихъ въ службу, а дочерямъ до замужества послѣдней пзъ нихъ».

15-го мая, Карамзинъ дрожащею рукою выразилъ государю свою признательность въ благодарственномъ письмѣ. Это было послѣднее произведеніе его несравненнаго пера,—пишетъ Погодинъ.

22-го мая (3-го іюня) 1826 года, страданія Карамзина кончились; онъ умерь во второмъ часу пополудни.

На другой день прівхаль императоръ Николай почтить покойнаго и, подойдя къ гробу, залился слезами. 25-го мая, происходило погребеніе въ Невской лавръ.

Многіе изъ дѣятелей царствованія императора Александра умерли въ томъ же 1826 году, а именно: государственный канцлеръ графъ Николай Петровичъ Румянцевъ— 3-го (15-го) января, графъ Өедоръ Васильевичъ Растопчинъ— 18-го (30-го) января 485, графъ Петръ Алексѣевичъ фонъ-деръ Паленъ (бывшій с.-петербургскій военный генералъ-губернаторъ)—13-го (25-го) февраля, графъ Бенигсенъ—1-го сентября (3-го октября) 485. Такимъ образомъ судьба свела въ могилу, въ одномъ и томъ же году, двухъ самыхъ выдающихся дѣятелей, подготовившихъ событія 11-го марта 1801 года.

Сверхъ этихъ русскихъ дѣятелей, умеръ еще, 28-го іюня 1826 года, намѣстникъ королевства Польскаго князь Заіончекъ. «С'est une perte irréparable et qui me peine beaucoup», —писалъ императоръ Николай къ брату въ Варшаву. Назначенный въ 1815 году намѣстникомъ, генералъ Заіончекъ вполнѣ оправдалъ довѣріе, оказанное ему императоромъ Александромъ; онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ немногочисленныхъ польскихъ сановниковъ, которые были убѣждены въ томъ, что Польша можетъ существовать только въ союзѣ съ Россіею и должна стремиться,

подъ покровительствомъ имперіи, къ подъему экономической жизни своего населенія.

Императоръ Николай не назначилъ ему преемника, вслѣдствіе чего гражданская власть, хотя и негласно, перешла всецѣло въ руки главно-командующаго польской арміей, цесаревича Константина Павловича.

### XIII.

Продолжавшееся бользненное состояніе императрицы Елисаветы Алексъевны предвъщало въ скоромъ времени печальную развязку.

23-го декабря 1825 года, императоръ Николай писалъ князю Волконскому: «Касательно вопросовъ насчетъ издержекъ и проч. для государыни я все оставляю на прежнемъ положеніи и все уже разрѣшилъ указами. Лонгиновъ же 487 на мѣсто 250.000 получать будетъ ежегодно милліонъ. Сверхъ того Ораніенбаумъ и Каменный островъ суть наслѣдственная собственность императрицы; а Царское Село остается по жизнь ея въ ея распоряженіи; о томъ ей не пишу, ибо не знаю и не умѣю какъ. Но все, все ея, начиная съ меня, скажите ей это, какъ умѣете» 488.

Императрица Елисавета Алексѣевна отклонила сперва назначенное ей увеличенное содержаніе, а затѣмъ склонилась къ тому, чтобы употребить эти деньги на назначеніе пенсій бѣднымъ вдовамъ гражданскихъ или военныхъ чиновниковъ, не имѣющимъ право на полученіе таковой по закону, и на содержаніе Каменнаго острова, который императрица уступила великому князю Михаилу Павловичу 489.

21-го апрѣля (3-го) мая 1826 года, императрица Елисавета Алекеђевна разсталась наконецъ съ Таганрогомъ, предполагая поселнться около Москвы въ Сухановъ, въ имъніи, принадлежавшемъ князю Волконскому. Императрица Марія Өеодоровна въ свою очередь вы хала изъ С.-Петербурга и отправилась навстречу своей невестке, для свиданія, намъченнаго въ Калугъ. Но во время пути слабость Елисаветы Алекежевны усиливалась съ каждымъ днемъ и вскоръ дошла до того, что она могла съ трудомъ говорить. По прівздв же 3-го (15-го) мая на ночлегь въ Бѣлевъ, уѣздный городъ Тульской губерніи, крайнее истощеніе силь воспрепятствовало императриць продолжать дальный путь. Въ это время императрица Марія Өеодоровна находилась уже въ Калугь и въ виду угрожающихъ извъстій, сообщенныхъ княземъ Волконскимъ, немедленно выбхала въ Бълевъ, согласно желанію, выраженному августвишей больной. Между твиъ 4-го (16-го) мая, въ шестомъ часу утра, Елисавета Алексвевна скончалась, и императрица-мать могла только присутствовать при первой панихидѣ по усопшей невѣсткѣ.

8-го (20-го) мая, императоръ Николай писалъ цесаревичу Константину Павловичу:

«Въ это мгновеніе я прерванъ извѣстіемъ о новомъ несчастіи. Да упокоитъ Господь въ мирѣ бѣдную императрицу! Она перестала существовать 4-го. Я дрожу за матушку; какой рядъ огорченій и горе для нея! Да поддержить ее Господь и ниспошлетъ ей силы. Что касается меня, я не знаю, какъ быть, и полагаюсь въ этомъ на Бога, который не оставитъ насъ! Я кончаю, потому что вы можете представить себѣ, въ какомъ я трудномъ положеніи» 490.

Цесаревичъ на это извѣщеніе отвѣчалъ:

«Кончина императрицы погрузила насъ въ новый трауръ. Да приметъ ее Господь Богъ въ своемъ милосердіи; она заплатила свою дань заботъ и попеченій о своемъ безсмертномъ супругѣ, и во всемъ томъ, что происходило между ними, видимъ перстъ Провидѣнія; ей напутствуютъ мои молитвы» <sup>491</sup>.

Снова потянулось печальное шествіе въ С.-Петербургъ, и 21-го іюня (3-го іюля) 1826 года гробъ императрицы Елисаветы Алексѣевны опущенъ былъ въ землю въ Петропавловскомъ соборѣ, рядомъ съ могилой императора Александра Павловича.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

I.

Со времени учрежденія комитета 17-го декабря 1825 года работы по разслідованію надъ злоумышленными обществами діятельно продолжались. Желая скоріве видіть результаты трудовь комитета, или, візрніве, слідственной комиссіи, императоръ Николай безпрестанно подтверждаль предсідателю, генералу Татищеву, о скорівшемъ окончаніи начатаго разслідованія. Правитель діль комитета Боровковъ работаль безъ устали, но такое громадное діло трудно было двигать скоріве, чімь оно шло. Нужно было о каждомъ арестованномъ, требованномъ къ отвіту, приготовить особое діло и записку 492, которыми впослідствій должень быль руководствоваться, какъ матеріаломъ для своихъ сужденій, учрежденный затімь уголовный судъ.

При самомъ началѣ дѣйствій комитета дѣло усложнилось еще тѣмъ, что явилось подозрѣніе, не восходитъ ли открытый неожиданно заговорь до государственнаго совѣта и другихъ лицъ высшаго управленія. Какъ мы уже выше замѣтили, императоръ Николай въ самомъ началѣ предпринятаго разслѣдованія писалъ цесаревичу о подозрѣніяхъ, по которымъ заговоръ восходитъ до государственнаго совѣта, при чемъ государь указывалъ на адмирала Мордвинова. Затѣмъ, 9-го января 1826 года, генералъ-адъютантъ Чернышевъ въ составленной имъ запискѣ затронулъ, между прочимъ, вопросъ: не имѣли ли тайныя общества «высшихъ надъ собой правителей, дѣйствовавшихъ сокровенно или таинственно»?

Дѣйствительно, нѣкоторые подсудимые показывали, что надежды свои на успѣхъ основывали они на содѣйствіи членовъ государственнаго совѣта, адмирала Мордвинова и Сперанскаго, начальника штаба второй

арміи, генералъ-адъютанта Киселева, и сенаторовъ: Муравьева-Апостола, Баранова и Столышина <sup>493</sup>. Обстоятельство это побудило приступить къ разслѣдованію объ отношеніяхъ этихъ лицъ къ тайнымъ обществамъ, оно было произведено настолько тайно, что даже чиновники комитета о томъ не знали. Боровковъ собственноручно писалъ производство и хранилъ у себя отдѣльно, не вводя въ общее дѣло. «По точнѣйшимъ изысканіямъ обнаружилось,—пишетъ Боровковъ,—что надежда эта была только выдуманною и болтовнею для увлеченія легковѣрныхъ» <sup>494</sup>.

Когда въ 1839 году скончался Сперанскій, императоръ Николай сказалъ барону Корфу:

«Михайла Михайловича не всѣ понимали, и не всѣ довольно умѣли цѣнить; сперва и я самъ, можетъ быть, больше всѣхъ былъ виноватъ противъ него въ этомъ отношеніи. Мнѣ столько было наговорено о его либеральныхъ идеяхъ; клевета коснулась его даже и по случаю 14-го декабря, но всѣ эти обвиненія разсыпались, какъ пыль».

Затьмъ въ комитеть возникъ еще другой щекотливый вопросъ: не имъли ли иностранныя державы вліянія на дъйствія и планы злоумышленниковъ? По этому поводу встрьчается показаніе князя Трубецкого, который заявиль, что вечеромъ 14-го декабря, своякъ его, австрійскій посланникъ графъ Лебцельтернъ, разсуждая о происшествіяхъ истекшаго дня, сказаль: «Если хотите сдълать революцію, то должны бы не такъ за это взяться. (Que diable, si l'on voulait faire une révolution, се n'est раз сотте сеla qu'il fallait s'y prendre)». Припомнимъ здъсь, что князъ Трубецкой былъ арестованъ ночью въ квартиръ графа Лебцельтерна, къ которому онъ удалился по усмиреніи мятежа; за нимъ явился графъ Нессельроде и, по приказанію императора Николая, отвезъ бывшаго диктатора въ Зимній дворецъ.

Показанія других участниковь заговора относительно сношеній тайныхь обществь съ иностранными правительствами и заграничными революціонными дѣятелями отличались такою же неопредѣленностью, какъ и заявленіе князя Трубецкого, вслѣдствіе чего комитеть разрѣшиль этотъ вопросъ въ такомъ же отрицательномъ смыслѣ, какъ и первый,—объ участіи въ заговорѣ высшихъ сановниковъ.

Хотя вопросъ о напрасно подозрѣваемыхъ сановникахъ былъ рѣшенъ для нихъ въ благопріятномъ смыслѣ, но не такъ смотрѣли на дѣло люди, горѣвшіе пламеннымъ усердіемъ «исполнить святую обязанность, сыну церкви и вѣрному подданному приличную», руководившіеся «коренными русскими правилами (вопреки пагубной модѣ) все относящееся къ трону почитать священнымъ, не разсуждая о послѣдствіяхъ». Какъ и слѣдовало ожидать, къ государю посыпались безыменные доносы, письма; его предостерегали, что онъ окруженъ выдающимися вожаками «якобинской партіи».



Графъ Николай Семеновичъ Мордвиновъ. (Оъ гравюры Райта, едъланной съ портрета, писаннаго Доу). т. 1—54

Въ подобныхъ доносахъ уже не довольствовались бросить тѣнь подозрѣнія на такъ называемыхъ либераловъ, но затронута была даже благонадежность лица такого консервативнаго образа мыслей, какъ, напримѣръ, генералъ-адъютантъ Закревскій, названный змѣей, гнѣздившейся въ царской пазухѣ; вообще онъ не признавался надежной подпорой трона и выставлялся заслуживающимъ большой осторожности.

Авторъ одного изъ этихъ доносовъ, вѣроятно, сообщалъ уже ранѣе свои мысли императору Александру I, потому что сознается, что усердіе его показалось государю смішнымь. Сверхь Закревскаго, этоть проницательный наблюдатель признаваль неблагонадежными: адмирала Мордвинова, князя А. Н. Голицына, генерала Ермолова, генералъ-адъютантовъ Балашова и Киселева 495. По мнѣнію доносчика, всѣ поименованные имъ «аристархи, безъ сомнѣнія, не были членами пагубныхъ клубовъ; но знали ихъ и были важными орудіями къ направленію варварскихъ замысловъ. А какъ люди сметливые, умные, то и удерживали себя на чертъ неприкосновенія, разительно всъми возможными средствами действуя, какъ-то: явными осужденіями всёхъ безъ изъятія дёлъ правительства; представленіемъ будто бы коротко изв'єстныхъ имъ въ монархъ недостатковъ, а, наконецъ, восклиданіями, что ничего хорошаго ожидать нельзя, и что гибель съ подобными распоряженіями неизбъжна, чему я быль личный свидътель весьма неръдко, и что всегда находиль достаточнымъ къ произведению искры, конецъ съ концомъ пожаръ произведшей»:

Остановимся нѣсколько на обвиненіяхъ, возводимыхъ доносчикомъ на генералъ-адъютанта Закревскаго.

Доносчикъ пишетъ: «Правительству, безъ сомивнія, есть средства и нынѣ удостовѣриться, что сей вельможа, бывъ дежурнымъ генераломъ, для удержанія на себѣ важности, въ присутствіи многихъ, о начальникѣ главнаго штаба его величества отзывался не иначе, какъ о братѣ Петрѣ; явившись къ нему, и я въ очередь былъ спрошенъ: былъ ли я у Петра? Находясь въ 1816 году въ сей столицѣ для излѣченія болѣзни, какъ къ сослуживцу и прежнему товарищу, я ѣзжалъ къ нему довольно часто, заставая всегда во многомъ числѣ молодыхъ гвардейскихъ офицеровъ, вѣроятно, для примѣра отъ родителей ему ввѣренныхъ, съ коими обращеніе его удивляло меня по новости своей до изступленія; напримѣръ: скидайте глупости! означало шпаги; были ли на дурачествѣ?— на ученіи. Сіи развратомъ преисполненныя выраженія не прекращались и въ присутствіи Ермолова, въ сіе время вмѣстѣ съ нимъ квартировавшаго.

«Объ осужденіяхъ говорить не буду; они лились, къ лицу... въ сопутствіи и самыхъ даже непотребнѣйшихъ выраженій, рѣкою. Многимъ поступки сіи казались плѣнительными, имена отца и молодца были неразлучными ему спутниками. Я смотрёлъ, удивлялся, но въ молчаніи ожидалъ дурного.

«Хотя при вступленіи въ полицію я съ изв'єстными удостов'єреніями и указаль на зм'єю, въ царской пазух'є гн'єздившуюся, но ударь служб'є быль уже нанесень, и правительство за первый шагь къ разврату р'єшительно обязано ему».

Среди повальнаго пов'трія самыхъ разнообразныхъ доносовъ клевета коснулась также и Царскосельскаго лицея. Неизв'єстное лицо прислало записку подъ заглавіемъ: «Нѣчто о Царскосельскомъ лицев и духѣ его», въ которой отразились взгляды изв'єстной части тогдашняго русскаго общества <sup>495</sup>. Въ запискѣ разобраны три вопроса: что значитъ лицейскій духъ? откуда и какъ онъ произошелъ? каково вліяніе его на общество?

Достаточно привести здѣсь выдержки изъ разсужденій анонимнаго автора, чтобы оцѣнить характеръ навѣтовъ, которыми старались очернить это перворазрядное учебное заведеніе, вселивъ въ государѣ недовѣріе къ бывшимъ воспитанникамъ лицея и къ установившейся въ немъ воспитательной системѣ.

«Въ свътъ называется лицейскимъ духомъ,—объясняетъ авторъ, когда молодой человъкъ не уважаетъ старшихъ, обходится фамильярно съ начальниками, высокомърно съ равными, презрительно съ низшими, исключая тёхъ случаевъ, когда для фанфаронады надо показаться любителемъ равенства. Молодой вертопрахъ долженъ при семъ порицать насмѣшливо всѣ поступки особъ, занимающихъ значительныя мѣста, всѣ мъры правительства, знать наизусть или самому быть сочинителемъ эпиграммъ, пасквилей и пъсенъ предосудительныхъ на русскомъ языкъ, а на французскомъ знать всѣ дерзкіе и возмутительные стихи и мѣста самыя сильныя изъ революціонныхъ сочиненій. Сверхъ того, онъ долженъ толковать о конституціяхъ, палатахъ, выборахъ, парламентерахъ, казаться нев рующимъ христіанскимъ догматамъ и болье всего представляться филантропомъ и русскимъ патріотомъ. Къ тому принаддежить также обязанность насмёхаться надъ выправкою и обученіемъ войскъ, и въ сей цъли выдумано ими слово шагистика. Пророчество перемѣнъ, хула всѣхъ мѣръ или презрительное молчаніе, когда хвалять что нибудь, суть отличительныя черты сихъ господъ въ обществахъ. Върноподданный значитъ укоризну на ихъ языкъ; европеецъ и либераль—почетныя названія. Какая-то насм'єшливая угрюмость (morgue) въчно затемняетъ чело сихъ юношей, и оно проясняется только въ часы буйной веселости. Вотъ образчикъ молодыхъ и даже многихъ немолодыхъ людей, которыхъ у насъ довольное число. У лицейскихъ воспитанниковъ, ихъ друзей и приверженцевъ этотъ характеръ называется въ свътъ лицейскій духъ. Для возмужалыхъ людей прибрано другое

названіе: «mépris souverain pour le genre humain», для третьяго рагряда, то-есть сильныхъ крикуновъ, просто либералъ».

Изъ приведенныхъ нами строкъ обрисовывается направление самаго доноса, который въ цѣломъ своемъ объемѣ старается провести мысль, что источникъ зла въ Россіи и обнаруженныхъ злоумышленныхъ обществъ—лицей. Мимоходомъ достается и обществу «Арзамасъ». «Это общество,—утверждаетъ авторъ записки,—сообщило свой духъ большой части юношества и, покровительствуя Пушкина и другихъ лицейскихъ юношей, раздуло безъ умысла искры и превратило ихъ въ пламень».

Всѣ приведенныя здѣсь нареканія на лицей были раздуты до крайности, но, тѣмъ не менѣе, они раздѣлялись многими сановниками, бывшими очевидцами декабрьской смуты. Въ этомъ убѣждаетъ насъ, напримѣръ, мнѣніе, высказанное въ своихъ запискахъ генералъ-адъютантомъ Бенкендорфомъ; онъ пишетъ: «Начала самыя разрушительныя териѣлись и почти явно проповѣдывались въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ, и именно въ Царскосельскомъ лицеѣ, подъ глазами самого государя».

Между тѣмъ, по словамъ барона М. А. Корфа, одного изъ бывшихъ воспитанниковъ лицея перваго, пушкинскаго, выпуска, «въ Царскосельскомъ лицев никогда ничего подобнаго не было. Однимъ изъ доказательствъ сему, уже не говоря о послѣдующей службѣ и жизни многихъ воспитанниковъ, служитъ и то обстоятельство, что изъ числа двадцати девяти молодыхъ людей, принадлежавшихъ къ первому выпуску 1817 года, въ заговорѣ были замѣшаны только двое: Иванъ Пущинъ и Вильгельмъ Кюхельбекеръ» 497.

Впрочемъ, смута 1825 года грозила репрессаліями и не одному лицею. Когда генераль-адъютантъ И. В. Васильчиковъ, посланный въ Таганрогъ, профзжаль черезъ Харьковъ, онъ постарался собрать свѣдѣнія о тамошнемъ университетѣ. Въ письмѣ отъ 11-го (23-го) января 1826 года, онъ по этому случаю счелъ долгомъ обратить вниманіе императора Николая на воспитаніе нашего юношества.

По словамъ Васильчикова: «Все современное поколѣніе заражено; нужно сиѣшить исправить это зло, дѣйствіе котораго становится уже такъ ощутительно. (La génération actuelle est toute gangrenée, et l'on ne saurait assez tôt porter remède à un mal, dont les effets se font déjà si vivement sentir). Вниманіе правительства должно быть обращено не на одинъ только Харьковскій университеть, не лучше того и Казанскій, а домашнее воспитаніе составляеть также язву, которую слѣдуетъ всѣми силами искоренить (les éducations domestiques surtout une peste qu'il faut chercher à extirper). Ваше императорское величество, конечно, найдете средства, которыя слѣдуетъ употребить въ данномъ случаѣ, что же касается меня, то я думаю, государь, что было бы необходимо

организовать въ губернскихъ городахъ кадетскіе корпуса, гдѣ образованіе, необходимое для нашего вѣка, соединялось бы съ военной дисциплиною, и которые находились бы подъ начальствомъ генераловъ, кои своими заслугами и нравственными принципами представляли бы къ тому всевозможныя гарантіи; однимъ словомъ намъ необходимо чисто монархическое, а не воспитаніе съ разрушительнымъ направленіемъ; иначе спокойствію имперіи можетъ грозить опасность. (En un mot il nous faut une éducation essentiellement monarchique et non subversive; autrement la tranquillité de l'empire est compromise») 498.

55

Независимо отъ доносовъ, образцы которыхъ приведены выше, къ государю и къ барону Дибичу поступали также во множествѣ письма съ извѣтами на крамолу. Они исходили отъ пришлыхъ людей и отъ русскихъ подданныхъ. Большинство ихъ отличалось фантастичностью и жаждою злобы къ ближнему, прикрытою якобы желаніемъ принести свою лепту вѣрноподданническихъ чувствъ на алтарь отечества <sup>499</sup>.

Въ числъ такихъ сообщеній попадались и комическія письма, какъ, напримъръ, князя Максутова, сообщившаго въ январъ 1826 года генераль-адъютанту Дибичу о разговор'в двухъ лицъ на французскомъ язык'в, подслушанномъ сочинителемъ письма на Невскомъ проспектъ; ретивому князю не удалось, однако, задержать бесёдовавшихъ пріятелей; они благополучно скрылись въ толит на Красномъ мосту, и следившему за ними Максутову оставалось только съ безмѣрною горестью и досадою возвратиться домой, почему, какъ онъ пишетъ, и не успълъ сдълать должнаго <sup>500</sup>. Этоть же князь Максутовъ указываль на необходимость запирать въ С.-Петербургъ послъ богослуженія подъ какимъ либо предлогомъ всѣ колокольни, чтобы «изрыгнутымъ исчадіямъ ада, злоумышленникамъ звёроподобнымъ, не могло служить сіе повсемёстно къ незаконному дъйствованію для нихъ сигналомъ». Максутовъ при этомъ случат припоминаетъ, что подобною мтрою графъ Растопчинъ въ 1812 году въ Москвѣ спасъ выѣзжавшее во множествѣ изъ столицы дворянство и купечество.

Къ распоряженіямъ, состоявшимся въ началѣ 1826 года и находящимся въ связи съ разслѣдованіемъ о злоумышленныхъ обществахъ, должно отнести рескриптъ императора Николая, отъ 21-го апрѣля 1826 года, на имя управляющаго министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, Ланского 501.

«Василій Сергѣевичъ! Изъ дѣлъ комитета, учрежденнаго для изысканія о злоумышленномъ обществѣ, усматривается между прочимъ, что небольшое число злоумышленниковъ противъ спокойствія государства, составивъ тайныя подъ разными наименованіями общества, старались привлечь въ оныя людей благомыслящихъ, обольщая ихъ ложными видами благонамѣренности своихъ обществъ, имѣвшихъ будто бы единственною цѣлью распространеніе проєвѣщенія, правилъ нравственности,

челов вколюбія и проч., дабы впослідствій уже, удостов врившись въ образѣ мыслей сихъ новыхъ членовъ, открыть истинное намърение свое тъмъ изъ нихъ, коихъ злоумышленники сочтутъ способными принять участіе въ пагубномъ ихъ предпріятін. Хотя изысканіе комитета обнаруживаеть, что изъ сихъ завлеченныхъ врагами общаго спокойствія людей многіе при самомъ принятіи ихъ въ общества оставили оныя, а другіе оставались еще членами, не постигая тайныхъ цълей обществъ; но когда, вследствие состоявшагося, 21-го августа 1822 года, высочайшаго рескрипта на имя управлявшаго министерствомъ внутреннихъ дъхъ графа Кочубея о закрытіи всёхъ тайныхъ обществъ въ государствё, требованы были обязательства отъ воинскихъ и гражданскихъ чиновъ, что они ни къ какимъ тайнымъ обществамъ болъе принадлежать не будуть, съ изъясненіемъ въ тіхъ обязательствахъ, къ какой именно масонской лож или къ какому другому тайному обществу кто изъ нихъ принадлежалъ, --- тогда ни одинъ изъ членовъ, состоявшихъ прежде въ вышеописанныхъ обстоятельствахъ, не объявилъ о томъ въ выданномъ отъ него обязательствѣ, и многіе, вѣроятно, тогда заключили, что они уже отстали отъ обществъ или принадлежали онымъ безъ особенныхъ клятвъ по одному объщанію.

«Таковое неисполненіе высочайшей блаженной памяти государя императора воли, имѣя видъ умышленнаго сокрытія обществъ, должно бы подвергнуть виновныхъ строгому взысканію; но, желая употреблять мѣры строгости въ самыхъ только необходимыхъ случаяхъ и уменьшить число преступниковъ, сколько священная обязанность попеченія объ общемъ благѣ сіе позволяетъ, я повелѣваю вамъ истребовать по всему государству вновь обязательства отъ всѣхъ находящихся въ службѣ и отставныхъ чиновниковъ и неслужащихъ дворянъ въ томъ, что они ни къ какимъ тайнымъ обществамъ, подъ какимъ бы они названіемъ ни существовали, впредь принадлежать не будутъ, и если кто прежде къ какому либо изъ нихъ когда бы то ни было принадлежалъ, то съ подробнымъ объясненіемъ въ обязательствѣ его: подъ какимъ названіемъ оно существовало, какая была цѣль его, и какія мѣры предполагаемо было употреблять для достиженія той цѣли?

«При требованіи сихъ обязательствъ объявить всёмъ, что не только члены тайныхъ обществъ, принятые въ оныя въ учрежденныхъ ложахъ, думахъ, управахъ и проч. по обязательствамъ чрезъ клятву или честное слово и посёщавшіе общества или знавшіе объ нихъ, но и всё безъ изъятія тѣ, кои сдѣлались соучастниками оныхъ тайныхъ обществъ безъ всякихъ формъ, клятвъ и обязательствъ, чрезъ разговоры при встрѣчѣ внѣ ложъ, думъ, управъ, или знали о сихъ обществахъ, обязаны объяснить о томъ при дачѣ подписокъ чистосердечно, со всею откровенностію, и что скрытіе того послѣ сего оказаннаго мною снисхожденія

подвергнетъ ихъ строжайшему наказанію, какъ государственныхъ преступниковъ.

«Объ исполненіи сей воли моей вы не оставите сдёлать надлежащихъ распоряженій».

Значеніе и ціль приведеннаго здісь рескрипта не нуждается въ комментаріяхъ. Несомнінно одно: онъ долженъ былъ вызвать въ то время немало душевныхъ тревогъ и тяжелыхъ думъ не только въ чиновныхъ сферахъ, но даже и среди людей, давно удалившихся отъ діль 502.

## II.

Во время работъ комитета, или слѣдственной комиссіи, государь не переставалъ требовать скорѣйшаго представленія окончательнаго донесенія о злоумышленномъ обществѣ. Предсѣдатель комитета, генералъ Татищевъ, настаивалъ, въ свою очередь, чтобы Боровковъ немедленно принялся за составленіе этого труда.

«Озабоченный этимъ приказаніемъ,—пишетъ Боровковъ,—и не имѣя самъ досуга его исполнить, я указалъ на средство, которое укоротило открывшійся мнѣ быстрый полетъ по службѣ. Въ комитетъ присланъ былъ изъ министерства иностранныхъ дѣлъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Блудовъ для составленія журнальной статьи о ходѣ и замыслахъ тайныхъ обществъ въ Россіи 503. Я давалъ ему матеріалы для этого труда, кромѣ тѣхъ, которые его величеству не благоугодно было оглашать... Блудовъ читалъ мнѣ свою работу и пользовался моими совѣтами и указаніями, какъ человѣка, проникнувшаго духъ и направленіе не только цѣлаго тайнаго общества со всѣми его отрослями, но каждаго злоумышленника. Предсѣдатель безпрестанно повторялъ мнѣ:

«— Скоро ли займемся донесеніемъ? Государь требуетъ представить скорѣе.

«Наскучивъ повтореніемъ, я сказалъ:

«— Если непремѣнно надо ускорить, такъ прикажите статью, подготовляемую Блудовымъ для журналистовъ, обратить въ донесеніе. Въ ней немного нужно пополнить и передѣлать, и она достаточна будетъ, чтобы показать вообще ходъ дѣла и замыслы общества; а разборъ и судъ виновныхъ будетъ не по донесенію, но по моимъ отдѣльнымъ запискамъ о каждомъ прикосновенномъ къ слѣдствію.

«Мысль принята. Блудовъ занялся приготовленіемъ донесенія, а я употребилъ всѣ усилія округлять слѣдствіе и подготовлять записки. Донесеніе представлено государю 30-го мая 1826 года, когда еще о нѣкоторыхъ крамольникахъ, казавшихся мелочными, потому что не были членами общества, (дѣло) окончательно не было обслѣдовано, да и вообще

не о всѣхъ еще сдѣлано предварительное распредѣленіе. Отъ этого вышло, что иные осужденные верховнымъ уголовнымъ судомъ на тяжкое наказаніе въ донесеніи совсѣмъ не упоминаются; напротивъ, о другихъ въ донесеніи говорится, а въ приговорѣ объ нихъ ни слова, потому что и къ суду они отсылаемы не были».

Вотъ какимъ образомъ Боровковъ объясняетъ происхождение донесения слъдственной комиссии. Спрашивается: могло ли донесение быть написаннымъ въ другомъ духъ, если бы оно вышло не изъ рукъ Блудова, а Боровкова? На этотъ вопросъ слъдуетъ замътить, что по существу оно, въроятно, осталось бы безъ измънения, потому что матеріалъ, изъ котораго оно было извлечено, именно принадлежалъ перу правителя дълъ комитета, Боровкова.

Донесеніе слѣдственной комиссіи представлено было государю ранѣе 30-го мая и прочтено ему въ присутствіи членовъ комитета и нѣсколькихъ нарочно приглашенныхъ лицъ, между которыми находился и Сперанскій. Затѣмъ донесеніе, подписанное всѣми членами комитета и скрѣпленное дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Д. Блудовымъ, напечатано было по высочайшему повелѣнію особою брошюрою, переведенною также и на французскій языкъ, и приложено ко всѣмъ русскимъ газетамъ.

6-го іюня 1826 года, императоръ Николай писалъ цесаревичу Константину Павловичу:

«Вотъ наконедъ докладъ следственной комиссии и списокъ лицъ, преданныхъ верховному уголовному суду; хотя все дело достаточно знакомо вамъ, я думаю, вы не безъ интереса прочтете обозрѣніе, которое хорошо сдёлано, точно и, можно вполнё прибавить, отвратительно (hideux). Нельзя въ достаточной степени возблагодарить Бога, что онъ спасъ насъ отъ всёхъ ужасовъ, которые готовились для насъ, и, что еще важнее, отъ всего ужаса покушенія на нашего ангела. Повидимому, Богу угодно было позволить всему зайти какъ разъ настолько далеко, чтобы все это сплетеніе ужасовъ и неліпостей назріло, и чтобы тімь еще болье наглядно показать вычно невырующимы (incrédules), что порядокъ вещей, который существоваль, и который столь трудно искоренить, рано или поздно долженъ привести къ подобнымъ результатамъ. Если же и послѣ этого примъра найдутся неисправимые, то мы, по крайней мѣрѣ, имѣемъ право и преимущество доказывать прочимъ необходимость мёръ, быстрыхъ и строгихъ, противъ всякой понытки разрушенія, направленной противъ установленнаго порядка, освященнаго въками славы» 504.

Изъ вышеизложеннаго видно, при какой обстановкѣ появился на свѣтъ докладъ слѣдственной комиссіи; происхожденіе его, безспорно, нѣсколько случайное, и это обстоятельство должно было отразиться на его содер-

жаніи и внутреннемъ достоинствѣ. Бывшій статсъ-секретарь императрицы Екатерины II, Адріанъ Моисеевичъ Грибовскій, въ своемъ дневникѣ называетъ трудъ Д. Н. Блудова романическимъ <sup>505</sup>. Въ этомъ отзывѣ отразился вполнѣ трезвый взглядъ государственнаго дѣя-



Михаилъ Андреевичъ Балугьянскій. (Съ литографіи Мюнстера).

теля екатерининской эпохи, который сразу проникъ въ существо самаго дѣла, указавъ однимъ словомъ на слабыя его стороны.

Не всё декабристы отнеслись къ «донесенію» съ такою снисходительностью, какъ князь Оболенскій, который писалъ въ 1864 году: «Если дёйствія слёдственной комиссіи 1825 и 1826 годовъ подлежали критическому разбору тёхъ, которые впослёдствіи подверглись сентенціи верховнаго уголовнаго суда, то эта критика касалась единственно ошибокъ, неизбѣжныхъ въ дѣлопроизводствѣ такого обширнаго дѣла, какъ процессъ, обнимающій собою политическія дѣйствія болѣе 130-ти лицъ. Но изъ многочисленныхъ спутниковъ моей сибирской жизни ни одинъ не сообщилъ мнѣ не только о намѣренномъ искаженіи истины его показаній, но даже о натянутомъ и недобросовѣстномъ толкованіи оныхъ».

Въ своихъ запискахъ князъ Оболенскій разсуждаетъ нѣсколько иначе, объясняя внутренній смыслъ показаній декабристовъ, послужившихъ матеріаломъ къ сочиненію «донесенія».

«Дъйствія общества,—пишеть Оболенскій,—и каждаго изъ его членовъ были изложены, какъ въ донесеніи слъдственной комиссіи, такъ и въ приговоръ верховнаго уголовнаго суда. Невозможно отрицать истину, основанную на фактахъ, но слъдуетъ также признать, что человъкъ уже не помнитъ того, что онъ дълалъ и говорилъ въ бреду горячки. Это именно и случилось съ нами въ настоящемъ случаъ. Не могли и не должны были принимать за истину то, что было сказано и сдълано въ минуты, когда воображеніе предается лихорадочнымъ порывамъ. Но слъдственная комиссія не могла быть свидътельницей того, что происходило на нашихъ совъщаніяхъ, не могла судить о нравственномъ состояніи каждаго изъ насъ. Она обсуждала голый фактъ, и отрицать этотъ фактъ было невозможно. Покроемъ завъсою прошедшее».

По миѣнію декабриста Завалишина, донесеніе слѣдственной комиссіи запутало или затемнило дѣло, желая главнымъ образомъ представить декабристовъ и дѣйствія ихъ въ ужасномъ или смѣшномъ видѣ; докладъ останавливается преимущественно на сплетняхъ пустыхъ людей, которыхъ въ тайномъ обществѣ не занимали серіозныя работы, и потому съ ними совершенно незнакомыхъ.

Баронъ Штейнгель подвергаетъ донесеніе еще болѣе рѣзкой критикѣ и пишетъ: «Оно вышло точно такимъ, какимъ непремѣнно долженъ былъ выйти всякій обвинительный актъ, когда обвиняемые заперты и безгласны, и когда обвинители въ видахъ обезпеченія будущности заинтересованы представить дѣло сколь возможно презрительно-ужаснымъ и съ тѣмъ вмѣстѣ хотятъ облечь свои дѣйствія искусною тканью лжи, съ отливами яркаго безпристрастія».

Баронъ Розенъ замѣчаетъ: «Кто внимательно вникнетъ въ донесеніе слѣдственной комиссіи, тотъ легко пойметъ, что большая часть обреченныхъ жертвъ была осуждена не за дѣйствія, а за разговоры и наговоры на нихъ. Мало ли что говорится въ кругу задушевныхъ товарищей? Мало ли кого посылаемъ въ адъ и уничтожаемъ словомъ? А между тѣмъ отъ слова до дѣла разстояніе неизмѣримо. Лучшіе юрисконсульты Европы опредѣлили, что слѣдовало бы исключить большую половину изъ списка осужденныхъ, а именно всѣхъ не участвовавшихъ въ двухъ возстаніяхъ».

Наконецъ, Фонвизинъ свидътельствуетъ, что всъ порожденія разстроенной фантазіи н'якоторыхъ изъ узниковъ представлены въ донесеніи следственной комиссіи, какъ истинныя намеренія и действія. «Редакторъ этого акта воспользовался ими довольно ловко и умѣлъ придать видъ в вроятности этому сплетенію искаженной истины съ небылицами и ложью, не только для обвиненія подсудимыхь, но и для того, чтобы всячески очернить нравственный характеръ тайнаго союза и самую чистоту его нам'треній. Выраженію минутной досады или негодованія, вызванному какимъ нибудь непохвальнымъ действіемъ верховной власти, приписывали значеніе обдуманнаго намфренія и считали наравнф съ преступленіемъ, какъ бы уже сдёланнымъ. За нёсколько дётъ назадъ, вырвавшеея въ горячемъ разговоръ, нескромное слово-мысль, назавтра отвергнутую и позабытую сказавшимъ ее, называли цареубійственнымъ замысломъ. Тутъ необдуманнымъ разговорамъ въ короткихъ дружескихъ бестдахъ, иногда за бокалами шампанскаго и не имъвшихъ никакихъ последствій, придана важность государственнаго преступленія».

По всёмъ указаннымъ причинамъ трудно возсоздать вёрный образъ людей этого движенія, руководствуясь донесеніемъ слёдственной комиссіи. При какой обстановкё давались показанія, объ этомъ мы уже достаточно сказали. Болёе достовёрнымъ источникомъ для сужденія о прикосновенныхъ къ заговору лицахъ могли бы служить бумаги декабристовъ, отобранныя при ихъ арестованіи; по нимъ можно до нёкоторой степени вёрнёе судить о людяхъ и ихъ намёреніяхъ, присоединяя къ этимъ бумагамъ еще оставленныя ими записки. Но къ подобному труду наша исторіографія пока еще не призвана; эту задачу предстоитъ разрёшить будущему историку русскихъ тайныхъ обществъ Александровскаго времени. Тогда только прольется свётъ исторической правды на многія пока еще темныя стороны движенія и добыта будетъ путеводная нить для надлежащей оцёнки показаній подсудимыхъ и разъясненія недомолвокъ или искаженій, неразлучныхъ съ самымъ ходомъ слёдствія и способомъ его веденія.

Со времени декабрьскаго мятежа прошло уже 78 лѣтъ, и вмѣсто пристрастія и увлеченія, понятныхъ въ отзывахъ современниковъ этихъ событій, должна наконецъ заговорить историческая правда.

Ограничимся здѣсь замѣчаніемъ, что въ дѣлѣ декабристовъ необходимо различать то, что является принадлежностью, общею всему дѣлу, отъ дѣйствій и преступныхъ увлеченій отдѣльныхъ лицъ, а въ этихъ дѣйствіяхъ необходимо также строго различать собственно политическія дѣйствія лицъ отъ тѣхъ, въ которыхъ проявилась нравственная характеристика ихъ. Но каковы бы ни были сужденія о дѣлѣ вообще, представителями котораго явились декабристы, въ немъ выдѣляется одна общая черта, которую отрицать невозможно, признавая даже самое дѣло

ошибочнымъ или следствіемъ заблужденія. Черта эта есть самопожертвованіе, въ самомъ обширномъ значеніи слова. Жертвами затъяннаго движенія явились не такія лица, которымъ терять было нечего; напротивъ, всѣ или уже составили себѣ, или могли составить блестящую карьеру, именно при томъ порядкѣ, противъ котораго возставали. Съ другой стороны, тутъ не были люди неспособные, недоучки, которые примкнули бы къ тайному обществу отъ бездълія; напротивъ того, среди членовъ союза были люди, занимавшіе опредѣленныя, нерѣдко важныя мѣста, извѣстные своею исполнительностью по службѣ во всёхъ званіяхъ, на всёхъ мёстахъ; наконецъ, люди, которые въ ближайшей практической сферѣ дѣйствовали согласно съ своими убѣжденіями, гуманно, благородно, справедливо, заслуживая дов'тріе, какъ подчиненныхъ, такъ и другихъ зависъвшихъ отъ нихъ людей. Первоначальное движение было, несомивнно, чисто и безкорыстно, при чемъ самопожертвование руководителей его является еще тамъ болае яркимъ, что едва ли кто либо изъ нихъ лелъялъ надежду на усиъхъ; всъ, напротивъ того, приготовлялись насть жертвою своихъ убѣжденій.

Одинъ изъ декабристовъ, Матвъй Муравьевъ-Апостолъ, писалъ въ 1870 году: «Мы были дътьми 1812 года. Жертвовать всъмъ, даже жизнію для блага отечества, было влеченіемъ сердца. Въ нашихъ чувствахъ отсутствовалъ эгоизмъ. Призываю Бога въ свидътели. (Nous étions les enfants de 1812. Sacrifier tout, même sa vie pour l'amour de la patrie, était l'impulsion du coeur. Il n'y avait pas d'égoisme dans nos sentiments. J'en appelle Dieu en témoin)» <sup>506</sup>.

Въ донесеніи слѣдственной комиссіи встрѣчается еще другой пробѣлъ; въ немъ совершенно не выяснено, какія причины могли вызвать такое необычайное явленіе, какъ повсемѣстный въ Россіи заговоръ, который, по словамъ Александра Никитича Муравьева, представляетъ явленіе феноменальное, безпрепятственно развиваясь десять лѣтъ, при правительствѣ неограниченномъ и подозрительномъ. Донесеніе не даетъ отвѣта на этотъ вопросъ <sup>507</sup>.

Въ предшествовавшемъ нашемъ трудѣ: «Императоръ Александръ I», мы уже вкратцѣ коснулись причинъ возникновенія тайныхъ обществъ въ его царствованіе. Здѣсь же скажемъ только, что все, что было въ Россіи просвѣщеннаго, благороднаго, было приготовлено первою половиною царствованія Александра I. Затѣмъ наступилъ крутой переломъ, и началась безумная реакція; положеніе сдѣлалось трагическимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ безвыходнымъ. Всякій тогда сознавалъ, что при системѣ дѣйствій извнѣ Меттерниха, а внутри Аракчеева, Россія будетъ отодвинута назадъ, и потому считали необходимымъ, какъ замѣчаетъ одинъ изъ декабристовъ, съ полнымъ самоотверженіемъ сдѣлать, по крайней мѣрѣ, провозглашеніе новыхъ началъ и

темъ отделить эпоху, дотолё безсознательную, отъ той, въ которой должно начаться действие сознания. Пусть, прибавляетъ онъ, назовуть это заблуждениемъ, но въ ту эпоху подобное заблуждение было возможно.

«Безъ сомнѣнія,—пишетъ баронъ Розенъ,—въ странахъ, въ коихъ водится хоть сколько нибудь свобода тисненія, хоть сколько нибудь гласности, и въ коихъ каждое частное лицо можетъ передать печатно и устно свои убъжденія по д'ялу общественному, тамъ на что тайное общество? Оно было бы безсмысліемъ. Но въ Россіи, только что избавившейся отъ «слова и дъла», отъ «тайныхъ канцелярій», не было ни одной основы государственной; вст прежніе и новые законы подчинены были неограниченной власти государя, озареннаго европейскою славою, наименованнаго Благословеннымъ и избавителемъ Европы, даровавшаго конституцію Польш'я, Финляндій, свободу крестьянамъ Прибалтійскихъ губерній, мужа умнаго, добраго, искренно желавшаго блага для своего отечества и, вмёстё съ тёмъ, лишеннаго всёхъ средствъ сдълать что нибудь для гражданственной жизни своего отечества. Александръ І, въ последнее десятилетие своего царствования, свалилъ все бремя государственнаго управленія на плечи Аракчеева, на слугу, ему върнаго, но не государственнаго мужа, а самъ подчинился наущеніямъ Меттерниха, и подъ конецъ предался мистицизму, и думалъ только о спасеніи собственной души своей».

Наконецъ, докладъ умалчиваетъ также о тѣхъ преобразованіяхъ, осуществленіе которыхъ составляло главный предметъ дѣйствій, преслѣдуемыхъ тайнымъ союзомъ и лучшею частью его представителей <sup>508</sup>. Между тѣмъ, докладъ выводитъ на сцену какихъ-то изверговъ, злодѣевъ, помышляющихъ только объ убійствѣ и безначаліи, стремящихся къ одной цѣли — республикѣ, и проповѣдующихъ для достиженія этого государственнаго устройства цареубійство. Уклоненія и преступныя намѣренія отдѣльныхъ личностей послужили средствомъ для приданія всему дѣлу ложной окраски, за которою меркнетъ планъ реформъ, осуществившихся тридцать лѣтъ спустя, въ царствованіе императора Александра II.

## Ш.

Представивъ докладъ государю, помѣченный 30-мъ мая 1826 года, комитетъ, принявъ въ уваженіе, что многіе вопіли въ общество, какъ пишетъ Боровковъ, «худо понятою любовію къ отечеству, суетностію, возбужденнымъ любопытствомъ, родственными и пріятельскими отношеніями, легкомысліемъ и молодостію, счелъ противнымъ справедливости, великодушію и милосердію августѣйшаго монарха предать всѣхъ ихъ суду. На семъ основаніи комитетъ испросиль высочайшее соизволеніе

не отсылать къ суду: 1) бывшихъ членовъ союза Благоденствія, которымь не была открыта сокровенная цёль; 2) всёхъ тёхъ, которые хотя знали вполнё цёль общества, но отпали отъ него послё объявленнаго закрытія на съёздё въ 1821 году; 3) тёхъ, которые тогда не рёшительно отреклись отъ общества, однако не были съ нимъ въ сношеніи до 1822 года, когда всё тайныя общества въ Россіи повелёно было закрыть, а послё этого повелёнія совершенно удалились и не дёйствовали; 4) знавшихъ о существованіи общества или приготовленіи мятежа въ С.-Петербургё, но не донесшихъ.

«Вотъ и еще причина,—прибавляетъ Боровковъ въ своихъ автобіографическихъ запискахъ,—что нѣкоторые члены, представленные въ донесеніи основателями общества, толкующими о цареубійствѣ, въ приговорѣ верховнаго уголовнаго суда совсѣмъ не упоминаются. Помню, это весьма удивило и произвело толки о пристрастіи, какъ обыкновенно бываетъ, когда пересуживаютъ дѣйствія правительства, не имѣя данныхъ и не зная побужденій. Отъ сего часто самое благо представляется зломъ».

1-го (13-го) іюня 1826 года, послѣдовалъ указъ о назначеніи надъ злоумышленниками верховнаго уголовнаго суда. Онъ былъ составленъ изъ трехъ государственныхъ сословій: государственнаго совѣта, сената и синода, съ присоединеніемъ нѣсколькихъ высшихъ военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ. Государь въ манифестѣ требовалъ отъ суда одного: справедливости, прибавивъ: «справедливости нелицепріятной, ничѣмъ не колеблемой, на законѣ и силѣ доказательствъ утвержденной».

Предсъдателемъ верховнаго уголовнаго суда назначенъ былъ князъ Лопухинъ, а въ случаъ бользни мъсто его долженъ былъ заступитъ князъ Алексъй Борисовичъ Куракинъ. Министру юстиціи, князю Лобанову-Ростовскому, повельно было исполнять въ судъ званіе генералъпрокурора.

Верховному уголовному суду преданы были 121 человѣкъ. Изъ нихъ принадлежали: къ Съверному обществу 61, къ Южному обществу 37, къ обществу Соединенныхъ Славянъ 23.

Первое засъданіе верховнаго уголовнаго суда состоялось 3-го (15-го) іюня, а послъднее 11-го (23-го) іюля 1826 года.

Въ письмѣ къ цесаревичу, отъ 6-го (18-го) іюня, императоръ Николай по этому поводу пишеть:

«Въ четвергъ (3-го іюня) начался судъ со всей приличествующей обрядностью; засѣданія не прерываются съ десяти часовъ утра до трехъ пополудни; при всемъ томъ я не знаю еще, къ какому приблизительно дню это можетъ быть окончено. Затѣмъ наступитъ казнь, ужасный день, о которомъ я не могу думать безъ содроганія. Я предполагаю приказать произвести ее на эспланадѣ крѣпости» <sup>509</sup>.



Графъ Александръ Христофоровичъ Бенкендорфъ. (Съ литографіи Поля).

Генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ отзывается въ своихъ запискахъ о дѣятельности верховнаго уголовнаго суда съ чрезвычайною похвалою и въ такихъ выраженіяхъ, съ которыми безпристрастная исторія не можетъ согласиться. Онъ пишетъ:

«Наконецъ, послѣ пятимѣсячныхъ неусыпныхъ трудовъ, слѣдственная комиссія закрыла засѣданія и передала свое дѣло въ руки правосудія.

«Государь, желая придать этому дѣлу возможную степень законности и гласности, приказалъ нарядить для разбора его верховный уголовный судъ изъ членовъ государственнаго совѣта, министровъ, сенаторовъ и еще другихъ почетнѣйшихъ сановниковъ, военныхъ и гражданскихъ, находившихся въ то время въ столицѣ. Никогда въ Россіи не бывало судилища, внушавшаго большее къ себѣ уваженіе и вмѣстѣ пользовавшагося большею независимостью.

«Этотъ верховный судъ, ознакомившись съ актами дѣла, назначилъ двѣ комиссіи для подробнаго ихъ разсмотрѣнія и для опроса подсудимыхъ, одного за другимъ: не имѣютъ ли они чего прибавить въ свою защиту, или предъявить какія нибудь жалобы на произведенное слѣдствіе, либо на кого нибудь изъ членовъ слѣдственной комиссіи. Всѣ отозвались, что уже истощили всѣ средства къ своему оправданію и могутъ только благодарить за предоставленіе имъ всѣхъ способовъ къ защитѣ.

«Тогда верховный судъ приступилъ къ обсужденію всей общности заговора и большей или меньшей виновности каждаго изъ участниковъ въ немъ. Всѣ были обличены въ измѣнѣ, большая часть и въ преступномъ умыслѣ противъ жизни монарха и членовъ императорскаго дома; всѣ принесли 'собственное сознаніе; намѣренія и дѣйствія ихъ были очевидны: оставалось слѣдственно опредѣлить лишь степень вины и приложить къ каждой существующій законъ.

«Желаніе судей и самого государя клонилось къ возможному снисхожденію. По законамъ, и военнымъ и гражданскимъ, всѣ безъ изъятія подсудимые повинны были смерти. Судъ раздѣлилъ преступниковъ на разряды, и государь, по тщательномъ пересмотрѣ его приговора, только для пятерыхъ утвердилъ смертную казнь. Прочіе были присуждены къ инымъ наказаніямъ, начиная отъ пожизненной каторжной работы до тюремнаго заключенія на нѣсколько мѣсяцевъ. Преступникамъ объявили сперва приговоръ, произнесенный надъ ними по законамъ, потомъ смягченія, дарованныя монаршимъ милосердіемъ».

Въ приведенномъ здѣсь разсказѣ Бенкендорфа три мѣста его повѣствованія обращають на себя особенное вниманіе: признаніе, что суду придана была возможная степень законности и гласности; что никогда въ Россіи не бывало судилища, пользовавшагося большею независимостію, и что подсудимые, будто бы, благо-

дарили за предоставленіе имъ всѣхъ способовъ къ защитѣ. Трудно въ немногихъ строкахъ высказать взглядъ, менѣе согласный съ истиннымъ положеніемъ дѣла. Исторія должна признать, что верховный уголовный судъ не судилъ, а осудилъ декабристовъ, обреченныхъ уже предварительно на жертву. Къ тому же не слѣдуетъ забывать, что под-



Павелъ Ивановичъ Пестель (декабристъ). (Съ портрета, находящагося въ "Альбомъ Пушкинской выставки").

суидмые видѣли своихъ судей только разъ, 12-го іюля, когда имъ объявленъ былъ состоявшійся уже о нихъ приговоръ.

Судъ происходиль въ следующемъ порядке.

Въ первомъ засъданіи суда, состоявшемся въ залѣ общаго собранія сената, 3-го (15-го) іюня, собраніе открылось чтеніемъ манифеста и указа сенату. Затѣмъ были прочитаны историческій очеркъ всего дѣла, имена и чины участниковъ заговора, и въ заключеніе приступлено къ

чтенію показаній; оно продолжалось въ слѣдующіе дни и потребовало пять засѣданій. Послѣ сего, судъ, признавъ невозможнымъ призвать къ себѣ подсудимыхъ и отобрать отъ нихъ подтвердительныя показанія, приступиль къ избранію изъ среды своей ревизіонной комиссіи, которая должна была произвести положенное законами удостовѣреніе въ слѣдствіи, учиненномъ надъ государственными злоумышленниками. Въ этомъ случаѣ судъ хотѣлъ сохранить ежели не самую форму, требуемую въ судебныхъ мѣстахъ, то, по крайней мѣрѣ, хоть тѣнь этой формы.

Членами ревизіонной комиссіи судъ избраль отъ государственнаго сов'єта: графа Ливена, генераль-адъютанта Балашова и князя Салтыкова, отъ сената: Баранова, Болгарскаго и Лаврова; а изъ числа прочихъ лицъ выборъ палъ на графа Головкина и генералъ-адъютантовъ: графа Ламберта и Бороздина. 8-го и 9-го іюня, избранные комиссары производили допросы въ крѣпости.

Такъ какъ въ слѣдственномъ комитетѣ все производство дѣла основано было на собственныхъ признаніяхъ обвиняемыхъ, подписью ихъ утвержденныхъ, или на уликахъ и очныхъ ставкахъ, то членамъ ревизіонной комиссіи вручены были всѣ подлинные акты и показанія обвиненныхъ, и каждому изъ нихъ предложили только слѣдующіе вопросы:

1) его ли рукою подписаны показанія, въ слѣдственной комиссіи имъ данныя?

2) добровольно ли подписаны показанія?

3) были ли ему даны очныя ставки?

Когда приступлено было къ исполненію этой формальности, большинство подсудимыхъ даже не знали, что уже надъ ними начался судъ, и крайне удивились допросу, учиненному не членами комитета, а незнакомыми имъ лицами. На вопросъ подсудимыхъ, что это значитъ, плацъ-адъютанты отвѣчали: государю угодно провѣрить безпристрастіе дѣйствій комитета.

Вопросы, съ которыми обращалась къ подсудимымъ новая комиссія, появившаяся въ крѣпости, оканчивались предложеніемъ: вотъ подписка, заготовленная въ утвердительномъ смыслѣ относительно поставленныхъ трехъ вопросныхъ пунктовъ, прочтите и подпишите. Подсудимые исполняли обращенныя къ нимъ требованія, въ большинствѣ случаевъ не понимая, для чего это требуется.

По окончаніи работы ревизіонной комиссіи судъ собрался 10-го іюня съ цѣлью избрать новую комиссію для распредѣленія виновныхъ по разрядамъ. Въ нее избраны были члены государственнаго совѣта: графъ П. А. Толстой, генералъ-адъютантъ Васильчиковъ и Сперанскій; сенаторы: графъ Кутайсовъ, Барановъ и Энгель; изъ постороннихъ членовъ: сенаторъ московскихъ департаментовъ Кушниковъ, баронъ Строгановъ и генералъ-адъютантъ графъ Комаровскій.

Такимъ образомъ на долю Сперанскаго выпала печальная доля быть избраннымъ въ комиссію, которой предоставлено было опредѣлить степень преступности и мѣру наказанія каждаго обвиненнаго. Подобнаго рода занятія, какъ и слѣдовало ожидать, подѣйствовали удручающимъ образомъ на духъ Сперанскаго. Положеніе его было тѣмъ ужаснѣе, что нѣкоторые изъ подсудимыхъ были лично ему знакомы и посѣщали его домъ. Дочь Сперанскаго пишетъ въ своихъ запискахъ, что въ это мучительное время она нерѣдко видѣда отца въ терзаніяхъ и съ слезами на глазахъ, и что онъ даже покушался совсѣмъ оставить службу <sup>510</sup>.

28-го іюня, верховный уголовный судъ собрался, чтобы выслушать чтеніе донесенія комиссія, избранной для основанія разрядовъ. Всёмъ членамъ суда розданы были печатные экземпляры этого донесенія <sup>511</sup>.

2-го іюля, судъ избраль трехъ членовъ для составленія всеподданнѣйшаго доклада, а именно: отъ государственнаго совѣта—Сперанскаго, отъ сената— Козодаева и изъ числа прочихъ лицъ— генералъ-адъютанта Бороздина. Послѣ обсужденія доклада въ нѣсколькихъ засѣданіяхъ онъ былъ подписанъ членами суда 9-го іюля и представленъ государю.

Судъ рѣшиль четвертовать пять человѣкъ, поставленныхъ внѣ прочихъ принятыхъ имъ одиннадцати разрядовъ, а именно: Павла Пестеля, Кондратія Рылѣева, Сергѣя Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина и Петра Каховскаго, а затѣмъ предать смертной казни отсѣченіемъ головы 31 человѣка <sup>512</sup>, а прочихъ виновныхъ послать въ вѣчную каторгу и подвергнуть инымъ наказаніямъ, соотвѣтственно степени ихъ вины.

Императоръ Николай смягчилъ этотъ суровый приговоръ верховнаго уголовнаго суда, даровавъ всѣмъ виновнымъ жизнь, за исключеніемъ пяти преступниковъ, которые поставлены были внѣ разрядовъ и внѣ сравненія съ другими, по тяжести ихъ злодѣяній. Въ указѣ верховному уголовному суду отъ 10-го іюля 1826 года сказано было, что участь ихъ предается рѣшенію суда «и тому окончательному постановленію, какое о нихъ въ семъ судѣ состоится».

Сколько въ рѣшеніи, принятомъ императоромъ Николаемъ относительно лиць, осужденныхъ верховнымъ уголовнымъ судомъ, принадлежитъ собственному побужденію, и какую роль играло въ этомъ дѣлѣ постороннее вліяніе, нескоро еще опредѣлится съ достаточною ясностью. Разсказываютъ, что, когда князъ Лопухинъ представилъ приговоръ суда, то государь замѣтилъ: «офицеровъ не вѣшаютъ, а разстрѣливаютъ», не желая поступить съ ними, по его выраженію, какъ съ ворами; но генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ будто бы настаивалъ на пользѣ примѣра позорнаго наказанія <sup>513</sup>.

Заботливость императора Николая о смягченіи вообще участи осужденныхъ выразилась въ другомъ распоряженіи.

Еще ранѣе, до доклада суда, представленнаго императору Николаю, Боровкову поручено было, по высочайшему повелѣнію, составить записку о степени виновности каждаго изъ отосланныхъ къ суду. Генераль Татищевъ сказалъ ему:

— «Государь желаетъ злодѣевъ закоренѣлыхъ отдѣлить отъ легкомысленныхъ преступниковъ, дѣйствовавшихъ по увлеченію. Твою записку приметъ онъ въ соображеніе при разсмотрѣніи приговора верховнаго уголовнаго суда. Я лично представлю ее государю. Смотри, никто не долженъ знать о ней не только изъ чиновниковъ канцеляріи, но и помощниковъ твоихъ».

«Я поняль важность этого порученія, — пишеть Боровковь, — о каждомъ преданномъ суду изобразиль добросовъстно, какъ мит представлялось изъ совокупности слъдствія и личной извъстности. Сладко мит было видъть плоды этой моей работы въ указт верховному уголовному суду 10-го іюля 1826 года. Тамъ облегчены наказанія Матвъю Муравьеву-Апостолу, Кюхельбекеру, Александру Бестужеву, Никитъ Муравьеву, князю Волконскому, Якушкину, Александру Муравьеву, графу Булгари и Бодиско 1».

11-го іюля, состоялось засѣданіе верховнаго уголовнаго суда для выслушанія высочайшаго указа, коимъ смертная казнь замѣнена для 31 лица ссылкой въ каторжныя работы безъ срока, смягчены наказанія и другимъ преступникамъ, и повелѣвалось примѣнить менѣе жестокую казнь, нежели четвертованіе, для тѣхъ пяти лицъ, которыя были выдѣлены изъ установленныхъ судомъ одиннадцати разрядовъ. Судъ приговорилъ ихъ къ повѣшенію <sup>514</sup>.

12-го іюля, всѣ члены верховнаго уголовнаго суда собрались въ сенатѣ, чтобы подписать протоколь объ опредѣленіи, по волѣ государя, смягченныхъ наказаній; затѣмъ судъ отправился въ крѣпость для прочтенія приговора осужденнымъ, признавъ невозможнымъ объявленіе имъ сентенціи въ сенатѣ. Въ Петропавловскую крѣпость потянулись длинною вереницею кареты съ членами верховнаго уголовнаго суда, въ сопровожденіи двухъ жандармскихъ эскадроновъ. Въ комендантскомъ домѣ было уже все приготовлено къ открытію засѣданія, которое началось около часу. Первыми ввели тѣхъ пятерыхъ осужденныхъ, которые были приговорены къ повѣшенію. По свидѣтельству одного изъ судей, сенатора Дивова, онъ не замѣтилъ на ихъ лицахъ ни малѣйшаго смущенія. Затѣмъ были введены прочіе государственные преступники по разрядамъ. Нѣкоторые изъ нихъ, болѣе освѣдомленные о ходѣ дѣла, объяснили товарищамъ, что будутъ объявлять сентенцію.—«Какъ, развѣ насъ судили?»—вопрошали недоумѣвавшіе.—«Ужъ осудили»,—получили они въ отвѣтъ.

Въ ближайшей комнатѣ находился протоіерей Мысловскій, лѣкарь и два цырюльника съ приготовленіями для кровопусканія. Ихъ человѣко-



Петръ Николаевичъ Свистуновъ (декабристъ). (Съ портрета, рисованнаго карандашомъ. Изъ собранія В. Р. Зотова).

любивой помощи, однако, ни для кого не потребовалось. По свидѣтельству очевидца, весьма немногіе осужденные выказали нѣкоторое смущеніе, выслушивая приговоръ суда.

Подъ конецъ засѣданія произошла тягостная сцена. Одинъ изъ осужденныхъ, капитанъ Фурманъ, оказался помѣшаннымъ <sup>515</sup>. Онъ сказалъ

громко: «жизнь его императорскаго величества въ опасности». Дивовъ, описывая этотъ случай, пишетъ: «Его отвели въ отдѣльную комнату, чтобы онъ написалъ свои показанія. Онъ написалъ цѣлый листъ бумаги, въ которомъ не было ни капли здраваго смысла; затѣмъ его ввели въ залу суда, гдѣ этотъ помѣшанный сказалъ, что солдаты дурно отзывались объ императорѣ, и тому подобное въ этомъ родѣ. Предсѣдатель, князь Лопухинъ, приказалъ вывести его».

Исполненіе приговора верховнаго уголовнаго суда должно было послідовать на другой день, 13-го іюля 1826 года.

Теперь намъ остается еще сказать нѣсколько словъ о высочайшей конфирмаціи, послѣдовавшей по дѣлу о возмущеніи Черниговскаго полка.

Розыскъ по этому возмущенію поручень быль двумь военносуднымъ комиссіямъ, учрежденнымъ по высочайшему повелѣнію въ Могилевѣ на Днѣпрѣ, при главной квартирѣ первой арміи, надъ мятежными офицерами, и въ Бѣлой Церкви надъ мятежными солдатами Черниговскаго полка. Результаты этихъ розысковъ поступили въ аудиторіатскій департаментъ, который представиль по сему дѣлу всеподданнѣйшій докладъ. 12-го іюля 1826 года, послѣдовала въ Царскомъ Селѣ слѣдующая высочайшая конфирмація:

«Барона Соловьева, Сухинова и Мозалевскаго, по лишеніи чиновъ и дворянства и переломленіи шпагъ надъ ихъ головами предъ полкомъ, поставить въ г. Васильковѣ, при собраніи командъ изъ полковъ 9-й пѣхотной дивизіи, подъ висѣлицу и потомъ отправить въ каторжную работу вѣчно. Къ той же висѣлицѣ прибить имена убитыхъ Кузьмина, Щипиллы и Муравьева-Апостола, какъ измѣнниковъ, по выключкѣ изъ списковъ. О Быстрицкомъ и о прочихъ, равно и касательно взысканія денегъ за разстроенныя амуничныя вещи, быть по мнѣнію аудиторіатскаго департамента».

Для поясненія приведенной здѣсь конфирмаціи нужно замѣтить, что по приговору военнаго суда баронъ Соловьевъ, Сухиновъ и Мозалевскій подлежали смертной казни. Императоръ Николай смягчиль это рѣшеніе, руководствуясь тѣми же основаніями, какъ при утвержденіи приговора верховнаго уголовнаго суда надъ членами тайныхъ обществъ.

Однако не вс $^{\pm}$  декабристы подверглись одинаковой печальной участи; между ними нашлись и такія соприкосновенныя къ тайнымъ обществамъ лица, которыя изъяты были отъ суда  $^{516}$ .

Къ числу такихъ выдающихся счастливцевъ принадлежатъ: генералъ-майоръ Михаилъ Өедоровичъ Орловъ, бывшій флигель-адъютантъ императора Александра І-го, полковникъ Өедоръ Николаевичъ Глинка и полковникъ Павелъ Христофоровичъ Граббе.

Скажемъ нѣсколько словъ о каждомъ изъ перечисленныхъ здѣсь лицъ.

### императоръ николай первый

Относительно М. Ө. Орлова послѣдовала слѣдующая высочайшая резолюція:

«Продержавъ еще мѣсяцъ подъ арестомъ и въ первомъ приказѣ отставить отъ службы съ тѣмъ, чтобы впредь никуда не опредѣлять <sup>517</sup>. По окончаніи же срока ареста, отправить въ деревню, гдѣ жить безвыѣздно; мѣстному же начальству имѣть за нимъ бдительный тайный надзоръ».

Милостивое рѣшеніе, опредѣлившее дальнѣйшую судьбу генерала Орлова, дѣйствительно поражаетъ изслѣдователя этой эпохи, если сравнить его съ печальною судьбою многихъ другихъ причастныхъ къ тайнымъ обществамъ лицъ <sup>518</sup>. А между тѣмъ Михаилъ Өедоровичъ, подобно Николаю Ивановичу Тургеневу, былъ членомъ союза Благоденствія <sup>519</sup>.

М. Ө. Орловъ умеръ въ 1842 году въ Москвѣ, находясь подъ секретнымъ надзоромъ полиціи.

Не мен'ве поразительнымъ представляется освобождение отъ суда полковника Ө. Н. Глинки, занимавшаго должность правителя канцеляріи генераль-губернатора, графа Милорадовича.

Оедоръ Глинка принадлежаль къ числу учредителей тайнаго общества и считался однимъ изъ ревностныхъ его членовъ; сверхъ сего, Глинка въ декабрѣ 1825 года присутствовалъ на совѣщаніяхъ заговорщиковъ у Рылѣева.

Пестель показаль, что въ началѣ 1820 года въ квартирѣ Глинки было совѣщаніе коренныхъ членовъ союза Благоденствія, гдѣ послѣ долгихъ разсужденій и преній о выгодахъ и невыгодахъ монархическаго и республиканскаго правленія рѣшено было, чтобы каждый членъ сказаль, чего онъ желаетъ: монарха или президента; собрали голоса, и когда дѣло дошло до Тургенева, тогда онъ сказалъ: «Le president sans phrases», вслѣдствіе чего единогласно приняли республиканское правленіе, не исключая и Глинки, который во время преній одинъ говориль въ пользу монархическаго правленія, предлагая императрицу Елисавету Алексѣевну.

На заявленіе Пестеля обличенный имъ Глинка возражаль, что опредѣлительныхъ засѣданій не было, и что многіе изъ членовъ, слушая курсы политическихъ наукъ, по удобности квартиры его съѣзжались къ нему, когда трое, когда четверо; заводили разговоры и даже споры о разныхъ системахъ, иногда и о формахъ правленія, но все въ общемъ политическомъ или ученомъ смыслѣ и съ тѣмъ единственно намѣреніемъ, чтобы лучше вразумляться въ сихъ наукахъ. Государыню императрицу въ такомъ смыслѣ, какъ показалъ Пестель, не предлагалъ, но говорилъ и печаталъ о добродѣтельныхъ дѣяніяхъ, какъ императрицы Елисаветы Алексѣевны, такъ и покойнаго государя и императрицы Маріи Өеодоровны.

Вслѣдствіе разнорѣчія, обнаружившагося въ показаніяхъ, представленныхъ Глинкою и Пестелемъ, имъ дана была очная ставка, на которой оба остались при своихъ мнѣніяхъ.

Фонъ-деръ-Вригенъ показалъ, что Глинка, не выразивъ рѣшительнаго мнѣнія по предложенному въ засѣданіи вопросу, замѣтилъ: такъ какъ Россія всегда блаженствовала подъ управленіемъ императрицъ, то желательно бы имѣть императрицу на престолѣ.

По свидѣтельству Александра Бестужева, Глинка зналъ, что передъ 14-мъ декабря готовилось что-то, а Рылѣевъ, съ своей стороны, за-явилъ, что Глинка зналъ о намѣреніи тайнаго общества воспользоваться обстоятельствами передъ присягою.

Глинка опровергалъ эти показанія и утверждаль, что Рылѣевъ, сообщая ему слухъ, что цесаревичъ Константинъ Павловичъ задержанъ въ Варшавѣ, и войска о немъ безпокоятся, говоря, что надо его выручить, сказалъ: «Ну, если солдаты пойдутъ, то мы готовы надѣть сумы за Константина, чтобъ выручить».

За меньшія провинности Николай Тургеневъ былъ приговоренъ верховнымъ уголовнымъ судомъ къ смертной казни и очутился въ первомъ разрядѣ осужденныхъ, наравнѣ съ княземъ Трубецкимъ и княземъ Оболенскимъ. А между тѣмъ относительно Глинки въ высочайшемъ приказѣ отъ 7-го іюля 1826 года сказано:

«Состоящій по армін полковникъ Глинка отставляется отъ службы, и дозволяется употреблять его по гражданской части съ чиномъ коллежскаго совѣтника».

Какимъ образомъ удалось Глинкѣ, участвовавшему въ дѣлахъ тайнаго общества до самаго взрыва 14-го декабря, избѣгнутъ суровой кары, постигшей другихъ менѣе дѣятельныхъ участниковъ, это остается тайною и до сихъ поръ не разъяснено <sup>520</sup>. Существуетъ мнѣніе, что умирая графъ Милорадовичъ просилъ государя пощадить Глинку, какъ человѣка увлеченнаго, но не преступнаго и душевно преданнаго престолу.

Ө. Н. Глинка кончилъ жизнь въ Твери въ 1880 году девяноста двухъ лѣтъ.

Относительно полковника Сѣверскаго конно-егерскаго полка Павла Христофоровича Граббе состоялось постановленіе, по которому онъ былъ посаженъ въ крѣпость на четыре мѣсяца и потомъ выпущенъ на службу. Впослѣдствіи, 25-го іюня 1839 года, Граббе былъ назначенъ генераль-адъютантомъ и умеръ графомъ въ царствованіе императора Александра ІІ-го, въ 1875 году <sup>521</sup>.

При ближайшемъ обозрѣніи списка лицъ, прикосновенныхъ къ дѣлу о злоумышленныхъ обществахъ, невольно поражаетъ изслѣдователя сравнительная ихъ молодость. За немногими исключеніями возростъ большинства виновныхъ заключается между 20-ю и 35-ю годами <sup>522</sup>. Такимъ



НАНЕСЕНІЕ СМЕРТЕЛЬНОЙ РАНЫ ГРАФУ МИЛОРАДОВИЧУ 14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА. Съ рисунка Шарлеманя, принадлежащаго графу Г. А. Милорадовичу.



### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Александръ Николаевичъ Сутгофъ (декабристъ). (Съ портрета, рисованнаго карандашомъ. Изъ собраиія В. Р. Зотова).

образомъ въ цвѣтѣ лѣтъ погибли люди, которые при другой обстановкѣ могли бы оказать со временемъ отечеству важныя услуги. Гречъ въ своихъ запискахъ высказываетъ эту мысль, упоминая объ Александрѣ Бестужевѣ, и пишетъ: «Намъ остается только жалѣть отъ глубины сердца о потерѣ человѣка, который при другой обстановкѣ сдѣлался бы полезнымъ своему отечеству, знаменитымъ писателемъ, великимъ полководцемъ: можетъ быть, Бестужевъ отстоялъ бы Севастополь.

Ботъ суди тѣхъ сумасбродовъ и злодѣевъ, которые сгубили достойныхъ иной участи молодыхъ людей и лишили Россію благороднѣйшихъ сыновъ! Остался урокъ потомству, да пользуются ли уроками?»

Что касается соціальнаго положенія подсудимыхъ, то почти всё они исключительно принадлежали къ военному сословію, изъ которыхъ самое ограниченное число находилось въ отставкё; гражданскихъ чиновниковъ встрёчается только нёсколько лицъ; вообще же лучшія дворянскія фамиліи имёли среди декабристовъ своихъ представителей. Затёмъ нельзя не замётить, что въ заговорё не участвовала ни одна женщина, ни одна даже ничего не знала о немъ. То же самое можно сказать о тогдашнихъ журналистахъ; они не были привлечены къ дёлу о тайныхъ обществахъ. Главные представители журнальнаго міра: Өаддей Булгаринъ и Николай Гречъ, остались въ сторонё и не подвергались допросу, несмотря на близкія сношенія свои съ декабристами.

Въ день обнародованія манифеста, отъ 1-го (13-го) іюня 1826 года, послідоваль также особый указь сенату, содержаніе котораго оказалось въ тісной связи съ діломь о тайных обществахь. Государь повеліваль: «Въ ознаменованіе особеннаго благоволенія нашего къ отличному подвигу, оказанному лейбъ-гвардіи Драгунскаго полка прапорщикомъ Иваномъ Шервудомъ противъ злоумышленниковъ, посягавшихъ на спокойствіе, благосостояніе государства и на самую жизнь блаженныя памяти государя императора Александра І-го, къ нынішней фамиліи его прибавить слово Вірный и впредь какъ ему, такъ и потомству его именоваться Шервудомъ-Вірнымъ. Правительствующему сенату поручаемъ составить приличный для сей фамиліи гербъ и представить оный къ нашему утвержденію».

Въ сочиненномъ, вслъдствіе приведеннаго здѣсь высочайшаго повельнія, гербъ Шервуда-Върнаго представлена была рука, выходящая изъоблаковъ и приподнятая вверхъ для присяги.

Замѣтимъ здѣсь, что унтеръ-офицеръ Иванъ Васильевичъ Шервудър главный виновникъ открытія заговора 1825 года, былъ англичанинъ по происхожденію и родился въ Кентѣ, близъ Лондона, въ 1798 году. Отецъ Шервуда, въ качествѣ механика, былъ выписанъ въ 1800 году въ Россію, по повелѣнію императора Павла. Какъ извѣстно, въ послѣдніе годы прошлаго столѣтія, для оживленія льняной промышленности и развитія механическаго пряденія и ткачества, у насъ были сдѣланы первыя попытки механическаго пряденія, съ каковою цѣлью и была основана въ 1798 году Александровская мануфактура, на которой служиль отецъ Шервуда. Такимъ путемъ онъ сдѣлался лично извѣстнымъ императору Александру. Повидимому, молодой Шервудъ получилъ очень тщательное образованіе, соединенное съ знаніемъ англійскаго, французскаго, нѣмецкаго и даже латинскаго языковъ, былъ отъ природы на-

# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫИ

блюдателенъ, вдумчиво относился ко всему окружающему и при всемъ томъ былъ надѣленъ умомъ, привыкшимъ мыслить логично и строго послѣдовательно. Эти его качества и обусловили успѣхъ возложенной имъ на себя миссіи: въ его разсказѣ о томъ, какъ онъ дошелъ до убѣжденія, что существуетъ какой-то заговоръ, какъ онъ взялся за раскрытіе злонамѣреннаго общества, въ его малѣйшемъ поступкѣ, такъ и проглядываетъ натура истаго англичанина, дѣйствующаго систематически, медленно, обдуманно, не роняющаго лишняго слова <sup>523</sup>.

Двадцати одного года Шервудъ поступилъ рядовымъ въ 3-й Украинскій Уланскій полкъ и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ былъ произведенъ въ унтеръ-офицеры. Въ этомъ званіи онъ пробылъ шесть лѣтъ. Къ этому времени относятся его сближенія съ офицерами различныхъ полковъ, натолкнувшія его на подозрѣніе о существованіи заговора. Зато съ 1826 года, послѣ его донесенія о заговорщикахъ, его служебная карьера подвигалась впередъ очень быстро. 8-го января 1826 года, онъ былъ переведенъ въ лейбъ-гвардіи Драгунскій полкъ, 10-го января произведенъ въ прапорщики, а 6-го іюня въ поручики 5:4. Въ 1833 году, Шервудъ-Вѣрный былъ назначенъ состоять по кавалеріи въ чинѣ подполковника и въ томъ же году вышелъ въ отставку; онъ умеръ въ 1867 году.

Трудно допустить, чтобы Шервудъ-Вѣрный, съ его характеромъ и умомъ, могъ оставаться совершенно бездѣйственнымъ въ теченіе цѣлыхъ тридцати четырехъ лѣтъ, со времени своего выхода въ отставку по годъ смерти. Къ сожалѣнію, отсутствіе свѣдѣній объ этомъ періодѣ его жизни не позволяетъ намъ сказать что либо положительное.

#### IV.

Въ ночь на 13-е (2-е) іюля, на валу кронверка Петропавловской крѣпости устроенъ былъ помостъ съ висѣлицею, которая предназначалась для пяти заранѣе намѣченныхъ жертвъ окончившагося политическаго процесса. Къ тремъ часамъ пополуночи на крѣпостной эспланадѣ выстроились части войскъ отъ каждаго полка гвардіи; среди нихъ находилась артиллерія съ заряженными орудіями; къ мѣсту казни прибыли также генералъ-губернаторъ Голенищевъ-Кутузовъ и генералъ-адъютанты: Чернышевъ и Бенкендорфъ. Затѣмъ приговоренные къ каторжной работѣ и къ ссылкѣ были выведены подъ конвоемъ изъ крѣпости на гласисъ кронверка. Утро было мрачное, туманное. Около мѣстъ, назначенныхъ для исполненія приговора, разложены были пылавшіе костры. Каждый изъ числа осужденныхъ офицеровъ, принадлежавшихъ къ гвар-

діи, быль выводимь передь отрядь своего полка, по старшинству разряда, и выслушиваль свой приговорь, стоя на кольняхь, посль чего палачь ломаль надь головою его шпагу и, сорвавь съ него эполеты, мундирь и знаки отличія, бросаль ихъ въ огонь. Прочіе осужденные были поставлены на кольни среди эспланады и туть же подверглись тому же поносному наказанію. Посль этой церемоніи государственные преступники надыли халаты обыкновенныхъ ссыльныхъ и были обратно отведены въ кръпость. Экзекуція продолжалась слишкомъ чась <sup>525</sup>.

Осужденнымъ странно было видѣть среди себя одного только оставшагося въ мундирѣ съ орденами; это былъ отставной полковникъ Александръ Николаевичъ Муравьевъ, номилованнный государемъ <sup>526</sup>. Когда вторая группа разжалованныхъ двинулась въ крѣпость, раздался въ ней хохотъ. Это было приписано безчувственности, ожесточенію приговоренныхъ къ казни; между тѣмъ предметомъ смѣха послужилъ Якубовичъ, въ высокой офицерской шляпѣ, въ ботфортахъ и въ коротенькомъ до колѣнъ халатѣ, выступавшій съ комическою важностію.

Генералт-адъютантъ Бенкендорфъ наблюдаль за осужденными еще до выхода изъ крѣпости, чтобы посмотрѣть на нихъ и послушать разговоры; онъ передаетъ вынесенныя имъ впечатлѣнія въ слѣдующихъ словахъ:

«Меня влекло къ тому не одно любопытство, но и состраданіе: то были большею частію молодые люди, дворяне хорошихъ фамилій; многіе изъ нихъ прежде служили со мною, а нѣкоторые, какъ, напримѣръ, князь Волконскій, были непосредственно моими товарищами. У меня щемпло сердце; но вскорѣ чувство сожалѣнія, возбужденное во мнѣ мыслію объ ударѣ, поразившемъ столько семействъ, уступило мѣсто негодованію и омерзѣнію. Грязныя и неумѣстныя рѣчи и шутки этихъ несчастныхъ свидѣтельствовали и о глубокой нравственной ихъ порчѣ и о томъ, что сердца ихъ недоступны ни раскаянію, ни чувству стыда».

Въ такомъ же духѣ генералъ-адъютантъ Дибичъ писалъ государю послѣ исполненія приговора:

«La troupe s'est conduit avec dignité, les criminels avec cette bassesse que nous avons vu depuis le commencement».

По совершеніи печальнаго обряда разжалованія, приступлено было къ исполненію приговора надъ осужденными къ повѣшенію. Благодаря неумѣлымъ приготовленіямъ и еще болѣе неумѣлому исполненію, казнь ознаменовалась трагическимъ эпизодомъ: Рылѣевъ, Сергѣй Муравьевъ-Апостолъ и Михаилъ Бестужевъ-Рюминъ сорвались съ петель; кромѣ страшныхъ ушибовъ, имъ пришлось два раза испытать предсмертныя муки... Наконецъ человѣческое правосудіе исполнилось. Тѣла повѣшенныхъ были скоро сняты и въ слѣдующую затѣмъ ночь неизвѣстно гдѣ преданы землѣ.

### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Николай Васильевичъ Басаргинъ (декабристъ). (Съ портрета, рисованнаго карандашомъ. Изъ собранія В. Р. Зотова).

Исполнились слова, сказанныя императоромъ Николаемъ вскорѣ послѣ 14-го декабря графу Лаферронэ: «Съ вожаками и зачинщиками заговора будетъ поступлено безъ жалости, безъ пощады. Законъ изречетъ кару, и не для нихъ воспользуюсь я принадлежащимъ мнѣ

правомъ помилованія. Я буду непреклоненъ; я обязанъ дать этотъ урокъ Россіи и Европъ».

Смертная казнь пяти декабристовъ произвела въ русскомъ обществъ потрясающее впечатлъніе. Никто не ожидалъ такого исхода. Нѣкоторые изъ осужденныхъ и напутствовавшій ихъ протоіерей Мысловскій разсчитывали, кажется, на помилованіе. Ходили слухи о томъ, что будто бы императоръ Николай сказалъ: по приговору не будетъ пролито крови, онъ удивитъ всѣхъ своимъ милосердіемъ. И вдругъ случилось обратное!

Существовало миѣніе, ни на чемъ не основанное, что пмператрица Елисавета Петровна отмѣнила смертную казнь, между тѣмъ какъ въ Россіи она, напротивъ того, продолжала существовать. Хотя во все царствованіе Александра I смертная казнь не примѣнялась, но полная неопредѣленность въ этомъ вопросѣ не была выяснена законодательнымъ путемъ. Эту юридическую неопредѣленность засталъ при своемъ воцареніи императоръ Николай Павловичъ, и потому верховный уголовный судъ долженъ былъ руководствоваться данными ему выписками, подъ заглавіемъ: «Въ законахъ изображено», помѣщенными нами въ приложеніяхъ. Но такъ какъ при Александрѣ I смертной казни не случилось, то и свыклись съ мыслію, что она какъ бы вполнѣ отмѣнена. «Описать или словами передать ужасъ и уныніе, которые овладѣли всѣми, нѣтъ возможности», пишетъ современникъ и очевидецъ этихъ впечатлѣній въ 1826 году въ Москвѣ 527.

Императоръ Николай провель день 13-го іюля въ Царскомъ Селѣ. Государь былъ блѣденъ и мраченъ. Послѣ пріѣзда фельдъегеря, привезшаго извѣстіе о казни пяти декабристовъ, Николай Павловичъ отправился въ церковь помолиться, а затѣмъ заперся въ своемъ кабинетѣ. Вечеромъ за чаемъ у императрицы грустное настроеніе государя продолжалось, онъ почти не разговаривалъ, а великій князь Михаилъ Павловичъ казался озабоченнымъ и мрачнымъ <sup>528</sup>.

Немедленно по исполненіи казни генералт-адъютантъ Дибичъ отправиль государю нижеслідующее всеподданнійшее донесеніе:

«Sire! Le feldjegher Tchausoff vous portera le rapport du général Koutouzoff de la fin de l'exécution des scélérats et le général Czernicheff va le suivre de près pour vous en faire le rapport verbal... La troupe s'est conduit avec dignité, les criminels avec cette bassesse que nous avons vu depuis le commencement. (Государь! Фельдъегерь Чаусовъ доставить вамъ донесеніе генерала Кутузова объ окончаніи исполненія приговора надъ злодѣями, а вслѣдъ за нимъ прибудетъ генералъ Чернышевъ, который доложить вамъ объ этомъ словесно... Войско держало себя съ достоинствомъ, а злодѣя съ тою же низостью, которую мы видѣли съ самаго начала)».

Въ тотъ же день императоръ Николай отвѣчалъ своему начальнику главнаго штаба:

«Je bénis Dieu de ce que tout soit fini heureusement; j'ai bien cru que les héros du 14 n'auraient pas dans l'occasion plus de courage qu'il ne faut. Je vous recommande, mon cher, pour aujourd'hui la plus grande prudence et dites bien à Benkendorf de redoubler d'activité et d'attention; même consigne à la troupe. Je veux partir d'ici de façon à être à 3 heures à ma maison en ville. (Благодарю Бога, что все окончилось благополучно; я вполнѣ былъ увѣренъ, что герои 14-го декабря не выкажутъ въ этомъ случаѣ болѣе храбрости, чѣмъ нужно. Прошу васъ, любезный другъ, соблюдать сегодня величайшую осторожность и въ особенности передать Бенкендорфу, чтобы онъ удвоилъ свою дѣятельность и бдительность; то же слѣдуетъ предписать и войскамъ. Я намѣреваюсь уѣхать отсюда такимъ образомъ, чтобы быть въ три часа въ моемъ домѣ въ городѣ)».

Въ самый день казни декабристовъ императоръ Николай подписалъ въ Царскомъ Селъ манифестъ по случаю окончанія дъла о злоумышленныхъ обществахъ и приговора верховнаго уголовнаго суда.

По миѣнію П. Г. Дивова, «онъ написанъ очень просто и походитъ на совѣтъ родителямъ беречь нравственность ихъ дѣтей». Манифестъ 13-го іюля по содержанію и по слогу подвергался и болѣе рѣзкой критикъ. Другіе, какъ, напримѣръ, баронъ Корфъ, усмотрѣли въ немъ величественную картину наступившаго царствованія.

Недавняя слѣдственная комиссія не была позабыта въ манифестѣ; сказано, что комиссія «въ теченіе почти пяти мѣсяцевъ неусыпныхъ трудовъ дѣятельностію, разборчивостію, безпристрастіемъ, мѣрами кроткаго убѣжденія, приведя самыхъ ожесточенныхъ къ смягченію, возбудила ихъ совѣсть, обратила къ добровольному и чистосердечному признанію».

Лучшее мѣсто этого довольно длиннаго манифеста были безспорно заключительныя его слова:

«Не отъ дерзостныхъ мечтаній, всегда разрушительныхъ, но свыше усовершаются постепенно отечественныя установленія, дополняются недостатки, исправляются злоупотребленія. Въ семъ порядкѣ постепеннаго усовершенія, всякое скромное желаніе къ лучшему, всякая мысль къ утвержденію силы законовъ, къ расширенію истиннаго просвѣщенія и промышленности, достигая къ намъ путемъ законнымъ, для всѣхъ отверстымъ, всегда приняты будутъ нами съ благоволеніемъ: ибо мы не имѣемъ, не можемъ имѣть другого желанія, какъ видѣть отечество наше на самой высшей степени счастія и славы, Провидѣніемъ ему предопредѣленной.

«Наконецъ, среди сихъ общихъ надеждъ и желаній, склоняемъ мы особенное вниманіе на положеніе семействъ, отъ коихъ преступленіемъ

отпали родственные ихъ члены. Во все продолжение сего дѣла, сострадая искренно прискорбнымъ ихъ чувствамъ, мы вмѣняемъ себѣ долгомъ удостовѣрить ихъ, что въ глазахъ нашихъ союзъ родства передаетъ потомству славу дѣяній, предками стяжанную, но не омрачаетъ безчестіемъ за личные пороки или преступленія. Да не дерзнетъ никто вмѣнять ихъ по родству кому либо въ укоризну: сіе запрещаетъ законъ гражданскій, и болѣе еще претитъ законъ христіанскій».

Еще 6-го іюня императоръ Николай сообщиль цесаревичу, что послѣ казни состоится «искупительное богослуженіе за упокоеніе душъ тѣхъ, которые погибли въ день 14-го декабря, и молебствіе, чтобы возблагодарить Провидѣніе за то, что оно предохранило насъ отъ всѣхъ несчастій, которыя готовились разразиться надъ нашимъ дорогимъ отечествомъ».

Дъйствительно, 14-го іюля, отслужено было на Сенатской площади возвъщенное государемъ благодарственное молебствіе, по словамъ Бенкендорфа, «какъ бы въ очищеніе этого мъста отъ посрамившихъ его злодъяній и вмъстъ съ поминовеніе павшихъ 14-го декабря жертвами чести и своего долга». Войска расположились вокругъ походной церкви поставленной возлѣ памятника Петра Великаго 529. Приглашенныя знатныя особы собрались въ адмиралтейской церкви; сюда подътхала императрица въ экипажъ, и затъмъ всѣ двинулись пъшкомъ къ походной церкви, предшествуемые духовенствомъ. Во время литургіи служили литію по жертвахъ 14-го декабря. По окончаніи богослуженія, митрополить, въ сопровожденіи духовенства, обощель ряды войскъ, окропляя ихъ святою водою. Императоръ во время этой церемоніи слъдоваль верхомъ, императрица въ экипажѣ. По свидътельству очевидца, «молитва съ колѣнопреклоненіемъ произвела большое впечатлѣніе».

Подобное же молебствіе повел'єно было отслужить въ Москв'є и по всей Россіи. Этимъ священноторжественнымъ актомъ завершилась кара тайныхъ обществъ.

Протоіерей Мысловскій не принималь участія въ очистительномъ молебствін, отслуженномъ митрополитомъ со всёмъ духовенствомъ. Онъ отпустиль образъ Казанской Божіей Матери съ другимъ священникомъ, а самъ въ это время въ черномъ облаченіи отслужилъ въ Казанскомъ соборѣ панихиду; случайные богомольцы услышали произнесенныя Мысловскимъ имена: Сергѣя, Павла, Михаила, Кондратія, Петра.

Въ день молебствія, 14-го іюля, императоръ Николай отдаль по россійскимъ войскамъ слѣдующій приказъ:

«Храбрыя россійскія войска! Когда во дни незабвенные 14-го декабря 1825 и 3-го генваря 1826 года вѣрными грудями вашими заслоненъ престолъ, спасена святыня православной вѣры, избавлено отечество отъ ужасовъ бунта,—извѣстилъ я васъ, что нѣкоторые зачинщики

## ОБЪЯВЛЕНІЕ.

По распоряженію Полиціи отыскивается здъсь Коллежскій Ассесоръ Кюхельбекеръ, который примътами: росту высокаго, сухощавъ, глаза навыкать, волосы коричневые, роть при разговоръ кривиться, бакенбарды не ростуть; борода мало заростаеть, сутуловать и ходить не много искривившись; говорить протяжно, оть роду ему около Зо-ти лътъ.—Почему поставляется въ непремънную обязанность всъмъ хозяевамъ домовъ и управляющимъ оными, что естьли такихъ примътъ человъкъ у кого окажется проживающимъ или явится къ кому либо на ночлегъ, тоть часъ представить его въ Полицію; въ противномъ случав съ укрывателями поступлено будеть по всей строгости законовъ. Декабря Зо дня 1825 года.

С. Петербургскій Оберб - Полиціймейстерб Шульгин в 1.



### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

злодъйскихъ умысловъ таились среди вашихъ върныхъ рядовъ. Вы съ ужасомъ и негодованіемъ извергли ихъ; нынѣ судъ надъ ними и казнь, имъ подлежащая, исполнены, и очищены върные полки ваши отъ заразы, вамъ и всей Россіи угрожавшей. Итакъ, съ помощію Всевышняго, сего дня на томъ же мъсть, гдъ вы ровно за седьмъ мъсяцевъ не щадили крови своей и съ счастіемъ жертвовали жизнію вашему



Александръ Өедоровичъ фонъ-деръ-Бригенъ (декабристъ). (Съ литографіи Мюнстера).

государю, на томъ мѣстѣ, гдѣ предъ вами палъ незабвенный въ россійской арміи графъ Милорадовичъ, на томъ самомъ мѣстѣ принесены Господу Богу жертва благодаренія за дарованіе спасенія чрезъ васъ государству и молитва Ему же о упокоеніи душъ падшихъ за вѣру, царя и отечество.

«Возв'вщая о семъ вамъ, храбрыя россійскія войска, отъ лица Россіи благодарю васъ и взываю, сохраните в'ячно доблести, всегда васъ

отличавшія: теплую вѣру къ Богу, вѣрность престолу, храбрость и неутомимость, и да познаетъ тогда каждый, что съ нами Богъ».

14-го же числа императоръ Николай послалъ генералъ-адъютанту Дибичу изъ дворца на Елагиномъ острову следующее собственноручное письмо  $^{530}$ :

### «Баронъ Иванъ Ивановичъ!

«Вмѣняю себѣ въ пріятнѣйшій долгъ благодарить васъ за неутомимые труды ваши и за благоразумныя распоряженія, коими предупредили вы замыслы части злѣйшихъ измѣнниковъ, готовившихся во второй арміи поднять знамя бунта.

«Среди заслугъ отечеству, вами оказанныхъ, справедливое потомство всегда вмѣнитъ вамъ въ одну изъ важнѣйшихъ — рѣшимость принятыхъ вами мѣръ тогда, когда поражены были постигшимъ всеобщимъ нашимъ несчастіемъ, и дѣйствовали сами собою. Примите чрезъ меня отъ лица отечества совершенную признательность.

«Пребываю вамъ всегда благосклоннымъ «Николай».

Въ самый день казни, 13-го іюля, началось отправленіе въ Сибирь осужденныхъ декабристовъ. Первыми увезены были въ Нерчинскіе рудники восемь человѣкъ: князь Трубецкой, князь Оболенскій, князь Волконскій, Якубовичъ, Артамонъ Муравьевъ, Давыдовъ и два брата Борисовы. Повелѣно было заковать ихъ въ желѣза, и въ такомъ видѣ они совершили путешествіе въ Сибирь на почтовыхъ съ фельдъегерями. При отправленіи слѣдующихъ партій поступлено было такимъ же образомъ.

За нѣкоторыми изъ осужденныхъ великодушно послѣдовали въ изгнаніе ихъ жены, явивъ собою замѣчательный примѣръ супружеской любви и самоотверженія; первыми изъ нихъ были княгини Трубецкая и Волконская <sup>531</sup>.

Вспоминая объ этомъ самопожертвованіи много лѣтъ спустя, въ 1851 году, императоръ Николай въ разговорѣ сказалъ: «C'était un trait de dévouement digne de respect, d'autant plus qu'on voyait si souvent le contraire».

Нѣкоторыхъ изъ декабристовъ постигла судьба, совершенно не согласная съ приговоромъ верховнаго уголовнаго суда. Къ числу такихъ лицъ принадлежалъ подполковникъ Гавріилъ Степановичъ Батенковъ, присужденный окончательно, какъ преступникъ третьяго разряда, къ 20-ти-лѣтней каторжной работѣ; исполненіе приговора, однако, не послѣдовало, и на него обрушилась совершенно иная, болѣе тяжелая кара.

Сначала Батенковъ содержался около полугода въ казематъ форта Свартгольмъ; затъмъ его перевели снова въ С.-Петербургскую кръпость и посадили въ полутемный казематъ. Сотоварищи его по суду, даже болве виновные, давно уже, а именно съ 1839 года, освобождены были отъ каторжной работы и жили въ Сибири на поселеніи или опредѣлены были рядовыми въ войска, а Гавріплъ Степановичъ все еще продолжалъ томиться въ казематъ; о немъ какъ бы позабыли. Умъ его началъ омрачаться, и стройный ходъ мысли иногда прерывался; онъ потеряль счетъ времени. Единственное утъшение затворника составляли въра и духовно-нравственныя изследованія. Наконецъ, въ 1846 году, комендантъ крѣпости генералъ Скобелевъ былъ уполномоченъ спросить Батенкова, въ который изъ городовъ Сибири онъ желаетъ вхать на поселеніе. Выборъ его остановился на Томскъ, и послъ двадцатилътней полной отчужденности отъ міра Батенковъ снова очутился среди людей, пользуясь къ тому же относительной свободой. Амнистія 1856 года застала Батенкова еще въ живыхъ; онъ возвратился въ Россію и поселился въ Калугѣ, гдѣ и умеръ въ 1863 году на 71-мъ году жизни.

Волѣе счастливая участь выпала на долю Вильгельма Кюхельбекера, причисленнаго къ преступникамъ перваго разряда, но по ходатайству великаго князя Михаила Павловича приговореннаго къ двадцатилѣтней каторжной работѣ; тѣмъ не менѣе его отправили не въ рудники, а въ арестантскія роты въ Динабургскую крѣпость, затѣмъ въ Ревель и окончательно въ Свеаборгъ. Въ 1835 году, Кюхельбекеръ обращенъ въ Сибирь на поселеніе, гдѣ умеръ въ 1846 году.

### V.

Печальное положеніе нашего правосудія было однимъ изъ первыхъ предметовъ, обратившихъ на себя всю заботливость императора Николая тотчасъ послѣ воцаренія. «Я желаю положить въ основу государственнаго строя и управленія всю силу и строгость законовъ». Эту мысль выразилъ вступающій на престолъ самодержецъ своему бывшему наставнику, бесѣдуя съ нимъ 13-го декабря о предстоящей новому царствованію задачѣ 532. Въ рѣчи же, произнесенной имъ много лѣтъ спустя, въ 1833 году, въ государственномъ совѣтѣ, императоръ Николай сказалъ:

«При самомъ моемъ вступленіи на престолъ я счель долгомъ обратить вниманіе на разные предметы управленія, о которыхъ не имѣлъ почти никакого свѣдѣнія. Главнымъ занявшимъ меня дѣломъ было, естественно, правосудіе. Я еще смолоду слыпалъ о недостаткахъ у насъ по этой части, о ябедѣ, о лихоимствѣ, о несуществованіи полныхъ на все законовъ или о смѣшеніи ихъ отъ чрезвычайнаго множества ука-

зовъ, неръдко между собою противоръчивыхъ. Это побудило меня, съ первыхъ дней моего правленія, разсмотръть состояніе, въ которомъ находилась комиссія, учрежденная для составленія законовъ. Къ сожальнію, представленныя свъдвнія удостовърили меня, что ея труды оставались почти совершенно безплодными. Не трудно было открыть и причину этому: недостатокъ результатовъ происходилъ главнъйше отъ того, что всегда обращались къ сочиненію новыхъ законовъ, тогда какъ надо было сперва основать старые на твердыхъ началахъ. Это побудило меня начать прежде всего съ опредъленія цёли, къ которой правительство должно направлять свои дъйствія по части законодательства, и изъ предложенныхъ мнѣ путей я выбралъ совершенно противоположный прежнимъ. Вмъсто сочиненія новыхъ законовъ я велълъ собрать сперва вполнѣ и привести въ порядокъ тѣ, которые уже существуютъ, а самое дъло, по его важности, взялъ въ непосредственное мое руководство, закрывъ прежнюю комиссію».

Для осуществленія мысли, высказанной въ приведенной нами рѣчи, императоръ Николай, 31-го января 1826 года, обратился къ предсѣдателю государственнаго совѣта князю Лопухину, на котораго возложено было главное завѣдываніе комиссією составленія законовъ, съ рескриптомъ, въ которомъ сказано было: «При первоначальномъ обозрѣніи разныхъ частей государственнаго управленія, обративъ особенное вниманіе на уложеніе отечественныхъ нашихъ законовъ, усмотрѣлъ я, что труды, съ давнихъ лѣтъ по сей части предпринятые, были многократно прерываемы и потому доселѣ не достигли своей цѣли. Желая сколь можно болѣе удостовѣрить успѣшное ихъ совершеніе, я призналъ нужнымъ принять ихъ въ непосредственное мое вѣдѣніе. Для сего приказалъ я учредить въ собственной моей канцелярій особое для нихъ отдѣленіе».

Этимъ актомъ получило свое образованіе Второе Отдѣленіе собственной его императорскаго величества канцеляріи; открытіе его послѣдовало 24-го апрѣля 1826 года.

Начальникомъ Второго Отдѣленія былъ назначенъ, 4-го апрѣля 1826 года, старшій членъ бывшей комиссіи составленія законовъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Михаилъ Андреевичъ Балугьянскій. Но сущность самаго дѣла поручена была члену государственнаго совѣта Сперанскому, который, однако, по этому новому возложенному на него дѣлу, не былъ облеченъ никакимъ офиціальнымъ званіемъ, хотя онъ одинъ распоряжался работами Второго Отдѣленія и имѣлъ всѣ личные доклады по этой части у государя <sup>533</sup>. Такой порядокъ продолжался до самой смерти Сперанскаго въ 1839 году <sup>534</sup>.

Когда императоръ Николай поручилъ Сперанскому веденіе дѣла, столь близкаго своему сердцу, то выборъ былъ сдѣланъ отнюдь не по какому либо особому довѣрію къ образу мыслей и дѣйствій бывшаго

### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

опальнаго любимца Александра I, а только по необходимости, пишеть баронь Корфь, «не найдя вокругь себя никого, къ тому болѣе способнаго». При назначеніи Балугьянскаго начальникомъ Второго Отдѣленія, императоръ Николай, бесѣдуя съ своимъ бывшимъ наставни-



Иванъ Ивановичъ Горбачевскій (декабристъ). (Съ портрета, рисоваинаго карандашомъ. Изъ собранія В. Р. Зотова).

комъ, сказалъ ему въ разговорѣ о Сперанскомъ: «Смотри же, чтобы онъ не надѣлалъ такихъ же проказъ, какъ въ 1810 году: ты у меня будешь за него въ отвѣтѣ». Графиня Ливенъ расказывала, что однажды, спустя нѣсколько недѣль послѣ 14-го декабря, императоръ Николай, зайдя¬къ ней по окончаніи своей работы съ Сперанскимъ, выразился о немъ чрезвычайно рѣзко, въ самыхъ неблагопріятныхъ выраженіяхъ.

Тъмъ не менъе, по мъръ успъшнато выполненія Сперанскимъ порученныхъ ему работъ, предубъжденія императора Николая постепенно смягчались и наконецъ уступили мъсто искреннему расположению и полному дов'єрію. Вс'є обвиненія и клеветы, взводимыя на Сперанскаго, по собственному выраженію государя, «разсыпались, какъ пыль». Изміненіе взгляда императора Николая на прошедшее Сперанскаго послівдовало съ тёхъ поръ, какъ оклеветанный страдалецъ представилъ государю въ доказательство своей невинности два собственноручныхъ письма императора Александра отъ 22-го марта 1819 года. Припомнимъ здѣсь, что императоръ Александръ писалъ тогдашнему пензенскому губернатору: «Болбе трехъ лътъ протекло съ того времени, какъ, призвавъ васъ къ новому служенію, вв'єриль я вамъ управленіе Пензенскою губерніею. Открывъ такимъ образомъ дарованіямъ вашимъ новый путь содёлаться полезнымъ отечеству, не переставалъ я помышлять о способъ, могущемъ изгладить изъ общихъ понятій прискорбныя происшествія, последовавшія съ вами въ 1812 году и столь тягостныя моему сердцу, привыкшему въ васъ видъть одного изъ приближенныхъ себъ. Сей способъ, по моему мнівнію, быль единственный, то-есть служеніемь вашимь дать вамь возможность доказать явно, сколь враги ваши несправедливо оклеветали васъ. Иначе, призывъ вашъ въ С.-Петербургъ походилъ бы единственно на послѣдствіе дворскихъ измѣненій и не загладилъ бы въ умахъ оставшіяся непріятныя впечатлівнія... желаніе мое стремится къ тому, дабы открыть служенію вашему обширнвишее поприще и заслугами вашими дать мн<sup>±</sup> явную причину приблизить васъ къ себѣ» <sup>535</sup>.

По прочтеній императоромъ Николаемъ писемъ, представленныхъ ему Сперанскимъ, оклеветанный государственный дѣятель навсегда оправдался передъ государемъ отъ возведенныхъ на него въ 1812 году обвиненій.

Карамзинъ, нѣкогда рѣшительный противникъ преобразовательной дѣятельности Сперанскаго, какъ ревностный сторонникъ самодержавія и преданій старины, давно уже перемѣнилъ свой взглядъ относительно бывшаго государственнаго секретаря. Въ послѣдніе годы царствованія императора Александра, Карамзинъ всячески поддерживалъ его во мнѣніи государя, а Сперанскій, съ своей стороны, какъ пишетъ баронъ Корфъ, показалъ видъ, что прощаетъ, или, по свойственному ему добродушію, въ самомъ дѣлѣ простилъ насмѣшки и укоризны автора записки «О древней и новой Россіи».

Когда въ 1826 году Карамзинъ опасно занемогъ, Сперанскій нав'єстиль его и сообщиль исторіографу предположенія относительно образованія Второго Отд'єленія. Карамзинъ слушаль внимательно, одобриль сообщенныя ему предположенія и сказаль: «Воть это совершенно согласно съ моими давними уб'єжденіями. Я всегда думаль, какъ можно

### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

составлять законы, не зная всёхъ тёхъ, какіе у насъ есть и были. Надобно прежде знать свое; надобно собрать все безъ исключенія, и потомь уже отдёлить то, что дёйствительно имѣетъ въ настоящее время обязательную силу: такъ составится вёрный сводъ, по крайней мёрё, того, что существуетъ» <sup>536</sup>.

Въ такомъ духѣ и начались работы во Второмъ Отдѣленіи, по указаніямъ и подъ руководствомъ Сперанскаго. Императору Николаю въ его почти невольномъ выборѣ поблагопріятствовало особенное счастіе, и лучшаго исполнителя для задуманнаго дѣла онъ едва ли могъ бы найти. Сперанскій въ это время уже не ставилъ себѣ задачею ломку всего прежняго и существующаго; сила обстоятельствъ воздѣйствовала на нѣкогда смѣлаго реформатора, заставивъ позабыть свое нѣкогда любимое выраженіе: «ІІ faut trancher dans le vif, tailler en plein drap». Біографъ Сперанскаго пишетъ: «Онъ перешелъ въ здравую и болѣе практическую область исторической школы».

Результатомъ новой д'ятельности Сперанскаго явились «Полное собраніе законовъ» и систематическій «Сводъ».

Успехъ работы, порученной Сперанскому, конечно, во многомъ зависъль отъ тъхъ отношеній, которыя установятся между нимъ и Михаиломъ Андреевичемъ Балугьянскимъ; въ сущности, последній быль все-таки начальникомъ Второго Отделенія, между темь какъ главный руководитель всего дёла стояль нёкоторымь образомь въ сторонё, при чемъ за нимъ велёно было еще смотрёть, «чтобы онъ не надёлалъ тёхъ же проказъ, какъ въ 1810 году». Къ счастію для д'ёла, между ними установилось самое тёсное, самое единодушное сотрудничество, направленное къ осуществленію благихъ намфреній государя, несмотря на то, что въ отношении характеровъ — это были двѣ типическія противоположности, не имъвшія между собою ничего общаго. «Объ эти свътлыя личности, — пишетъ И. Барановъ въ біографическомъ очеркъ Балугьянскаго, — самостоятельныя въ характерахъ, своеобразныя каждая въ своемъ родѣ, не только не расходились до конца жизни, но и не оставили следовъ какихъ либо обоюдныхъ пререканій, почти неизбежно сопровождающихъ всякія человіческія сближенія, большею частію кончающіяся враждою. Изъ этого назидательнаго приміра можно вывести заключеніе о глубокомъ ум' обоихъ д'ятелей-союзниковъ при служеніи отечеству, подъ руководствомъ такого самостоятельнаго, энергическаго, смирявшаго вокругъ себя человъческія страсти вождя, какимъ быль, върный самому себъ до конца жизни, незабвенный императоръ Николай I».

### VI.

Еще до окончанія суда надъ декабристами императоръ Николай приняль весьма важную мѣру, положившую извѣстную печать на всѣ послѣдовавшіе годы его царствованія и находившуюся въ прямой связи съ событіями 14-го декабря: мы говоримъ объ учрежденіи Третьяго Отдѣленія собственной его императорскаго величества канцеляріи и назначеніи генералъ-адъютанта Бенкендорфа шефомъ жандармовъ.

Если вспомнимъ о запискъ генералъ-адъютанта Бенкендорфа относительно тайныхъ обществъ, представленной въ 1821 году императору Александру, которая безполезно пролежала въ письменномъ стол'в государя до его кончины, неудивительно, что выборъ императора Николая при назначеніи шефа жандармовъ остановился именно на Александр'в Христофоровичв. Иначе и не могло быть. Уже въ январв 1826 года Бенкендорфъ, пользуясь измѣнившимися обстоятельствами; представилъ записку объ учрежденіи высшей полиціи, предлагая въ ней назвать главу ея министромъ полицін и инспекторомъ корпуса жандармовъ. За этой запиской послѣдовали еще другія объ организаціи корпуса жандармовъ. Однако, императоръ Николай не пожелалъ присвоить задуманному новому учрежденію названіе министерства полицін; в роятно, этому воспрепятствовали воспоминанія наполеоновской эпохи, связанныя съ именами Фуше и Савари. Окончательно придумано было для новаго учрежденія и новое дотолѣ небывалое названіе: Третье Отдѣленіе собственной его величества канцелярів 537.

25-го іюня 1826 года, въ день рожденія императора Николая, появился высочайшій приказъ о назначеніи начальника 1-й кирасирской дивизіи, генераль-адъютанта Бенкендорфа, шефомъ жандармовъ и командующимъ императорскою главною квартирою.

Директоромъ канцеляріи Третьяго Отдёленія назначенъ былъ Михаилъ Максимовичъ Фокъ, человѣкъ, несомиѣнно, умный, разносторонне образованный и свѣтскій. Обширное знакомство и связи въ высшемъ петербургскомъ обществѣ давали ему возможность видѣть и знать, что дѣлалось и говорилось въ средѣ тогдашней аристократіи, въ литературныхъ и прочихъ кружкахъ столичнаго населенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Фокъ пользовался самою предупредительною дружбою и довѣріемъ генералъ-адъютанта Бенкендорфа, о чемъ свидѣтельствуетъ сохранившаяся между ними переписка.

3-го (15-го) іюля 1826 года, состоялся высочайшій указъ на имя управляющаго министерствомъ внутреннихъ дѣлъ Ланского, на основаніи котораго уничтожалась особая канцелярія этого министерства и преобразо-

Macame

la lettre que somo als bien soulue me confier, la Majeste l'Imperenç, m'à charge, de somo prévenir, que somo arie l'entière permission de joindre sotre épour al endroit de la destination.

En m'aequittant de cette comet: : Sion, j ai l'homeur, d'être, Madame

Shoscou ce 26 Aous 1920 Are oberfant Serviterer



### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫИ

вывалась въ Третье Отдѣленіе собственной его величества канцеляріи, и повелѣно было учинить нужныя по сему распоряженія. Во исполненіе сего указа предписано было гг. начальникамъ туберній, чтобы они по предметамъ, въ составъ помянутаго Отдѣленія вошедшимъ, доносили уже не по министерству внутреннихъ дѣлъ, а прямо его императорскому величеству.



Гавріилъ Степановичъ Батенковъ (декабристъ). (Съ портрега, приложенняю къ "Русской Старинъ" 1889 года).

Генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ объясняетъ въ своихъ запискахъ появленіе Третьяго Отдѣленія слѣдующимъ образомъ; онъ пишетъ: «Императоръ Николай стремился къ искорененію злоупотребленій, вкравшихся во многія части управленія, и убѣдился изъ внезапно открытаго заговора, обагрившаго кровью первыя минуты новаго царствованія, въ необходимости повсемѣстнаго, болѣе бдительнаго надзора, который окончательно стекался бы въ одно средоточіе; государь избралъ меня для образованія высшей полиціи, которая бы покровительствовала утѣснен-

нымъ и наблюдала за злоумышленіями и людьми, къ нимъ склонными. Число послѣднихъ возросло до ужасающей степени съ тѣхъ поръ, какъ множество французскихъ искателей приключеній, овладѣвъ у насъ воспитаніемъ юношества, занесли въ Россію революціонныя начала своего отечества, и еще болѣе со времени послѣдней войны, черезъ сближеніе нашихъ молодыхъ офицеровъ съ либералами тѣхъ странъ Европы, куда заводили насъ наши побѣды. Никогда не думавъ готовиться къ этому роду службы, я имѣлъ о немъ лишь самое поверхностное понятіе, но благородныя и благодѣтельныя побужденія, давшія поводъ къ этому учрежденію, и желаніе быть полезнымъ новому нашему государю не позволяли мнѣ уклониться отъ принятія образованной имъ должности, къ которой призывало меня высокое его довѣріе.

«Рѣшено было учредить подъ моимъ начальствомъ корпусъ жандармовъ. Всю имперію раздѣлили въ семъ отношеніи на семь округовъ; каждый округъ подчиненъ генералу, и въ каждую губернію назначено по одному штабъ-офицеру; дальнѣйшее же развитіе и образованіе новаго установленія было предоставлено времени и указаніямъ опыта. Учрежденное въ то же время Третье Отдѣленіе собственной его величества канцеляріи представляло подъ моимъ начальствомъ средоточіе этого новаго управленія и вмѣстѣ высшей секретной полиціи, которая, въ лицѣ тайныхъ агентовъ, должна была помогать и способствовать дѣйствіямъ жандармовъ. Государь, чтобы сдѣлать эту должность болѣе пріятною въ моихъ глазахъ, благоволилъ присоединить къ ней и званіе командующаго своей главной квартиры.

«Я неотложно приступиль къ дѣлу, и Богъ помогъ мнѣ исполнить новыя мон обязанности къ удовольствію государя и не возстановивъ противъ себя общественнаго мнѣнія. Мнѣ удалось дѣлать добро, оказывать многимъ одолженія, открыть много злоупотребленій и, въ особенности, предупредить и отвратить много зла».

Въ дополнение къ сказанному генералъ-адъютантомъ Бенкендорфомъ необходимо еще замѣтить, что возникновение разсматриваемаго николаевскаго административнаго учреждения объясняется обстоятельствами, среди которыхъ оно зародилось. Продолжительное существование и спокойное развитие тайнаго политическаго общества, о которомъ правительство долгое время имѣло лишь смутныя подозрѣния, обнаружило съ достаточною очевидностью полное отчуждение правительственныхъ сферъ отъ общества. Покончивъ съ мятежемъ и съ тайнымъ обществомъ, правительство увидѣло передъ собою важную задачу: устранить на будущее время всякую возможность подобнаго явления, чтобы всегда быть въ состоянии задушить въ самомъ зародышѣ всякий умысель враговъ существующаго порядка. Но для достижения подобной цѣли нельзя было попрежнему пренебрегать настроениемъ общественнаго мнѣния; отнынѣ надо было

знать, что затевается въ обществе, какія мысли его волнують, что въ немъ говорится, о чемъ оно размышляеть; для усившнаго ръшенія подобной задачи предстояло проникнуть въ сердца и тайные людскіе помыслы. Политической прессы въ то время въ Россіи не существовало; къ тому же самая возможность обсужденія въ печати всякихъ общественныхъ и политическихъ вопросовъ представлялась тогда какъ бы государственною ересью; господствовало убъжденіе, что одни управляющіе страною въ состояніи сообразить, что именно нужно и полезно для управляемыхъ. Событія 14-го декабря послужили для правительства предостереженіемъ, доказавъ на дѣлѣ, насколько для него опасно пренебрежительное отношение къ внутренней жизни мыслящихъ классовъ въ Россіи. Всл'ядствіе этого возникла мысль объ учрежденіи тайнаго надзора, хотя и преследовавшаго, въ сущности, те же цели, какъ и родственныя съ нимъ учрежденія XVIII стольтія, существовавшія въ разное время и подъ разными наименованіями, но обставленнаго въ своемъ новомъ видъ несравненно мягче и порученнаго людямъ, до нъкоторой степени образованнымъ, обладающимъ къ тому же свътскимъ лоскомъ. По мысли государя, лучшія фамиліи и приближенныя къ престолу лица должны были стоять во главъ этого учрежденія и содъйствовать искорененію зла.

При такой постановк' вопроса оставалось над'яяться, что этотъ фениксь, возродившійся изъ пепла, обладая средствами все узнавать, доставить правительству возможность прервать многочисленныя злоупотребленія, которыми страдала Россія, и не получить слишкомъ односторонняго направленія при развитіи своей разнообразной д'ятельности. Современники царствованія императора Николая Павловича признають, однако, что ожиданія и надежды въ этомъ смыслів не оправдались въ дъйствительной жизни наступившаго тогда тридцатилътія. Если даже и справедлива легенда о томъ историческомъ платкѣ, который, переданный императоромъ Николаемъ шефу жандармовъ, долженъ былъ замѣнить инструкцію, утирая какъ можно больше слезъ, проливаемыхъ повсемъстно въ Россіи отъ разныхъ неустройствъ, то намъченная благая цѣль не была достигнута, а случилось какъ разъ обратное. Именно этотъ платокъ еще болѣе оросился слезами, вызванными дѣятельностью новаго учрежденія, созданнаго въ 1826 году, а первоначальная руководящая цёль отступила на задній планъ, какъ бы стерлась въ памяти призванныхъ къ дёлу исполнителей, и скопленное въками зло осталось неприкосновеннымъ на многіе годы.

Для лучшей характеристики дѣятельности вновь учрежденнаго «Третьяго Отдѣленія» и преслѣдуемыхъ имъ цѣлей достаточно привести здѣсь одинъ документъ: инструкцію, данную шефомъ жандармовъ, 13-го января 1827 года, лейбъ-гвардіи Драгунскаго полка поручику Шервуду-

Върному; она въ достаточной мъръ знакомитъ съ духомъ новаго учрежденія и способами, придуманными имъ для осуществленія предначертанныхъ ему благихъ цълей и защиты страждущаго человъчества.

Въ предписаніи, данномъ генералъ-адъютантомъ Бенкендорфомъ, сказано было, что поручику Шервуду-Върному предлагается «съ полученія сего отправиться для исполненія данныхъ мною вамъ порученій въ разныя губерніи Россійскаго государства, согласно полученной вами для сего инструкціи».

Упоминаемая шефомъ жандармовъ инструкція заключалась въ сл'єдующемъ:

«Стараясь выполнить въ точности высочайше возложенную на меня обязанность и тѣмъ самымъ споспѣшествовать благотворительной цѣли государя императора и отеческому его желанію утвердить благосостояніе и спокойствіе всѣхъ въ Россіи сословій, видѣть ихъ охраняемыми законами и возстановить во всѣхъ мѣстахъ и властяхъ совершенное правосудіе, поставляю вамъ въ непремѣнную обязанность, не щадя трудовъ и заботливости, свойственныхъ вѣрноподданному, наблюдать по должности вашей слѣдующее:

- «1) Обратить особенное ваше вниманіе на могущіе произойти безъ изъятія во всѣхъ частяхъ управленія и во всѣхъ состояніяхъ и мѣстахъ злоупотребленія, безпорядки и закону противные поступки.
- «2) Наблюдать, чтобы спокойствіе и права граждань не могли быть нарушены чьей либо личной властью и преобладаніемъ сильныхъ лицъ или пагубнымъ направленіемъ людей злоумышленныхъ.
- «3) Прежде, нежели приступить къ обнаруживанію встрѣтившихся безпорядковъ, вы можете лично сноситься и даже предварять начальниковъ и членовъ тѣхъ властей или судовъ или тѣ лица, между коихъ замѣчены вами будутъ незаконные поступки, и тогда уже доносить мнѣ, когда ваши домогательства будутъ тщетны, ибо цѣлью вашей должности должно быть, прежде всего, предупрежденіе и отстраненіе всякаго зла; напримѣръ, дойдутъ ли до вашего свѣдѣнія слухи о худой нравственности и дурныхъ поступкахъ молодыхъ людей, предварить о томъ родителей или тѣхъ, отъ коихъ участь ихъ зависить, или добрыми вашими внушеніями старайтесь поселить въ заблудшихъ стремленіе къ добру и вывести ихъ на путь истинный, прежде нежели обнаружить гласно ихъ худые поступки предъ правительствомъ.
- «4) Свойственныя вамъ благородныя чувства и правила, несомивно, должны вамъ пріобрѣсть уваженіе всѣхъ сословій, и тогда званіе ваше, подкрѣпленное общимъ довѣріемъ, достигнетъ своей цѣли и принесетъ очевидную пользу государству. Въ васъ всякій увидитъ чиновника, который чрезъ мое посредство можетъ довести гласъ страждущаго человѣчества до престола царскаго и беззащитнаго и безгласнаго гражда-

нина немедленно поставить подъ высочайшую защиту государя императора.

«Сколько дёлъ, сколько беззаконныхъ и безконечныхъ тяжбъ посредничествомъ вашимъ прекратиться могутъ, сколько злоумышленныхъ людей, жаждущихъ воспользоваться собственностью ближняго, устрашатся приводить въ дёйствіе пагубныя свои намёренія, когда они будутъ удостовёрены, что невиннымъ жертвамъ ихъ алчности проложенъ прямой и кратчайшій путь къ покровительству его императорскаго величества.

«На таковомъ основанія вы въ скоромъ времени пріобрѣтете себѣ многочисленныхъ сотрудниковъ и помощниковъ, ибо всякій гражданинъ, любящій свое отечество, любящій правду и желающій зрѣть повсюду царствующую тишину и спокойствіе, потщится на каждомъ шагу васъ охранять и вамъ содѣйствовать полезными своими совѣтами и тѣмъ быть сотрудникомъ благихъ намѣреній своего государя.

«5) Вы, безъ сомнѣнія, даже по собственному влеченію вашего сердца стараться будете узнавать, гдѣ есть должностные люди совершенно бѣдные, или сирые, служащіе безкорыстно вѣрой и правдой, не могущіе снискать пропитаніе однимъ жалованьемъ, о таковыхъ имѣете доставлять мнѣ подробныя свѣдѣнія для оказанія возможнаго пособія и тѣмъ самымъ выполнить священную на сей предметъ волю его императорскаго величества: отыскивать и отличать скромныхъ вѣрнослужащихъ.

«Вамъ теперь ясно открыто, какую ощутительную пользу принесетъ точное и безпристрастное выполнение вашихъ обязанностей, а вмѣстѣ съ тѣмъ легко можете себѣ представить, какой вредъ и какое зло про-извести могутъ противныя сей благотворительности дѣйствія, то, конечно, нѣтъ мѣры наказанію, какому подвергнется чиновникъ, который, чего Боже сохрани, и чего даже помыслить не смѣю, употребитъ во зло свое званіе, ибо тѣмъ самымъ совершенно разрушитъ предметъ сего отеческаго государя императора учрежденія.

«Впрочемъ нѣтъ возможности поименовать здѣсь всѣ случаи и предметы, на кои вы должны обратить свое вниманіе, ни предначертать вамъ правилъ, какими вы во всѣхъ случаяхъ должны руководствоваться, но я полагаюсь въ томъ на вашу прозорливость, а болѣе еще на безпристрастное и благородное направленіе вашего образа мыслей».

Остается упомянуть здёсь объ одномъ Александровскомъ учрежденіи, продолжавшемъ еще нёкоторое время влачить свое номинальное существованіе, но сдёлавшемся излишнимъ съ появленіемъ Третьяго Отдёленія. Это былъ «комитетъ 13-го января 1807 года» <sup>538</sup>. Наконецъ, 17-го января 1829 года, послёдовалъ указъ сенату о закрытіи комитета.

«Въ непремѣнномъ желаніи нашемъ, — сказано въ высочайшемъ указѣ, — сохранить благосостояніе нашихъ вѣрноподданныхъ извѣстными и непоколебимыми дѣйствіями нашихъ законовъ, повелѣваемъ закрыть

особый комитеть, учрежденный въ 13-й день января 1807 года для разсматриванія дѣль о зловредныхъ намѣреніяхъ, а дѣла, поступившія въ его разсмотрѣніе, обращать наравнѣ съ другими дѣлами преступленій къ обыкновенному законному разсмотрѣнію и рѣшенію судебныхъ мѣстъ, общими государственными постановленіями учрежденныхъ. Правительствующій сенатъ сдѣлаетъ къ исполненію сей нашей воли надлежащее распоряженіе» <sup>539</sup>.

### VII.

Смуты, сопровождавшія междуцарствіе, не прошли безслѣдно для крестьянскаго населенія, вызвавъ среди него временное броженіе; заговорили о свободѣ, и мѣстами проявились безпорядки—обычное въ прежнее время явленіе, сопровождавшее каждое новое царствованіе.

Генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ замѣчаетъ по поводу случившихся тогда безпорядковъ:

«Помѣщичьи крестьяне въ нѣсколькихъ владѣніяхъ, обманутые злоумышленными внушеніями или ложными надеждами, отказались повиноваться своимъ владѣльцамъ и требовали свободы. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ это неповиновеніе перешло даже въ явный бунтъ, и для охраненія общественной безопасности потребовались мѣры самыя энергическія. Вслѣдствіе того государь велѣлъ преступниковъ сего рода судить военнымъ судомъ, и, благодаря твердости и бдительности правительства, эти безпорядки были вскорѣ подавлены».

Движеніе, обнаружившееся среди крестьянь, побудило императора Николая обнародовать 12-го мая 1826 года манифесть, въ которомъ сказано, что по донесеніямъ начальниковъ губерній дошло до свѣдѣнія правительства, что «въ нѣкоторыхъ селеніяхъ казенные и помѣщичьи крестьяне, обманутые ложными слухами и злонамѣренными разглашеніями, отступаютъ отъ должнаго порядка, полагая: первые, то-есть казенные крестьяне, что будутъ освобождены отъ платежа податей, а послѣдніе, то-есть помѣщичьи, отъ повиновенія ихъ господамъ. Сожалѣя о заблужденіи сихъ поселянъ и желая обратить ихъ на путь истинный мѣрами кротости, свойственными отеческому милосердію нашему, повелѣваемъ объявить повсемѣстно:

«1) Что всякіе толки о свободѣ казенныхъ поселянъ отъ платежа податей, а помѣщичьихъ крестьянъ и дворовыхъ людей отъ повиновенія ихъ господамъ суть слухи ложные, выдуманные и разглашаемые злонамѣренными людьми изъ одного корыстолюбія, съ тѣмъ, чтобъ посредствомъ сихъ слуховъ обогатиться на счетъ крестьянъ, по ихъ простодушію.

- «2) Всѣ состоянія въ государствѣ, въ томъ числѣ и поселяне, какъ казенные, такъ и помѣщичьи крестьяне и дворовые люди, по всей точности должны исполнять всѣ обязанности, законами предписанныя, и безпрекословно повиноваться установленнымъ надъ ними властямъ.
- «З) Если и за симъ нашимъ повелѣніемъ откроется какой либо безпорядокъ между казенными поселянами или помѣщичьими крестьянами и дворовыми людьми, по ложнымъ слухамъ о свободѣ отъ платежа податей или отъ законной власти помѣщиковъ, то виновные навлекутъ на себя справедливый нашъ гнѣвъ и немедленно будутъ наказаны по всей строгости законовъ.
- «4) Подтверждается начальникамъ губерній имѣть неослабное наблюденіе, дабы разглашатели подобныхъ слуховъ или толковъ были безъ замедленія предаваемы суду, для поступленія съ ними также по всей строгости законовъ.
- «5) А какъ и до насъ уже прямо доходять недѣльныя просьбы поселянъ, писанныя на основаніи вышесказанныхъ слуховъ или толковъ, то для прекращенія сего зла и сохраненія тишины и порядка мы повелѣваемъ сочинителей или писателей таковыхъ просьбъ, яко возмутителей общаго спокойствія, предавать суду и наказанію по всей строгости законовъ».

Манифестъ 12-го мая повелѣно было читать въ теченіе шести мѣсяцевъ по церквамъ, на торгахъ и ярмаркахъ, и строго подтверждалось начальникамъ губерній имѣть неослабное наблюденіе за исполненіемъ изложенныхъ въ немъ мѣръ въ предупрежденіе всякаго неустройства.

Однако, императоръ Николай не довольствовался приведеннымъ здъсь, если можно такъ выразиться, карательнымъ манифестомъ. Двумя рескриптами на имя управлявшаго министерствомъ внутреннихъ дълъ Ланского, отъ 19-го іюня и 6-го сентября 1826 года, государь предписываль дворянству христіанское и сообразное законамь обращеніе съ крестьянами, явно выказывая свое желаніе оградить крестьянъ отъ помѣщичьяго произвола. «Но, къ истинному моему сожалѣнію,—сказано въ рескриптв отъ 19-го іюня, —доходять до моего сведенія несогласные съ симъ примъры; а потому и повелъваемъ вамъ поставить на видъ означенную волю мою, кромф всфхъ начальниковъ губерній, въ особенности всёмъ предводителямъ и маршаламъ дворянства... Вы имъ предпишите, что неуспъщное исполнение сей достойной уважения ихъ обязанности подвергнетъ ихъ неизбѣжному взысканію по законамъ вмѣстѣ съ тѣми, кои дозволять себѣ удалиться отъ изъявляемой мною здѣсь воли моей, такъ какъ и порядокъ въ отношеніяхъ между крестьянами и пом'вщиками, ихъ заботливостію и предвареніями соблюденный, всегда будеть предметомъ моего особеннаго вниманія и вм'єнится имъ въ заслугу».

Въ рескриптѣ отъ 6-го сентября изложены правила, которыми должны руководствоваться уѣздные предводители дворянства, когда обнаружено будетъ со стороны помѣщиковъ въ обращеніи съ крестьянами злоупотребленіе власти въ непомѣрномъ ли распорядкѣ работъ и повинностей, или въ непомѣрныхъ наказаніяхъ, ибо, какъ писалъ государь, «во всѣхъ случаяхъ я ищу и всегда искать буду лучше предупреждать зло, нежели преслѣдовать его наказаніемъ, когда оно уже возникло».

Наконець, заботливость императора Николая о крестьянскомъ сословіи выразилась еще другимъ дѣйствіемъ воцарившагося молодого государя. 6-го декабря 1826 года, подъ предсѣдательствомъ графа Кочубея учрежденъ былъ особый секретный комитетъ, которому поручался пересмотръ всего государственнаго устройства и управленія и представленіе своего заключенія о необходимыхъ преобразованіяхъ; работы комитета должны были также коснуться и крестьянскаго вопроса. Обзоръ дѣятельности комитета 6-го декабря составитъ предметъ одной изъ послѣдующихъ главъ нашего труда.









